

# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

DK40 .S61 t.10



This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

| DATE<br>DUE  | RET. | DATE<br>DUE | RET. |
|--------------|------|-------------|------|
| FER 1 7 201  | ·    |             |      |
|              | •    |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             | 4    |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
|              |      |             |      |
| -            |      |             | 1    |
| Form No. 513 |      |             |      |

1820.8° 15,-24 133 1764.220

any 25 Hobby 5,78,10-14,16.18-20,26,29

# исторія россіи.

## ИСТОРІЯ РОССІИ

### СЪ ДРЕВИВИШИХЪ ВРЕМЕНЪ.

СОЧИНЕНІЕ

Сергъя Соловьева.

томъ десятый.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

2/79 MW C. .561 T.10

## ИСТОРІЯ РОССІИ

Istoriia Rossii

ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ

### АЛЕКСЪЯ МИХАЙЛОВИЧА.

СОЧИНЕНІЕ

Сергъя Соловьева.

САНКТИЕТЕРБУРГЪ.

N5225

#### ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тъмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Санктиетербургъ, 7 Мая 1860 года.

Цензоръ В. Бекетовъ.

#### ГЛАВА І.

#### состояние западной россіи въ концъ хуі и въ первой половнит хуіі въка.

Значеніе религіозной борьбы въ Восточной Европъ. Мысль объ уніи. Іезуиты: Скарга и Поссевинъ. Западно-Русскіе архіереи, аристократія, братства. Поведеніе архіереевъ во Владиміръ, Луцкъ, Львовъ. Братство Львовское. Пріъздъ Константинопольскаго патріарха Іереміи въ Западную Россію. Кіевскій митрополитъ Онисифоръ; его сверженіе и поставленіе Михаила Рагозы. Экзархъ Терлецкій. Смуты въ слъдствіе распоряженій Іереміи. Брестскій соборъ 1590 года. Разрывъ Терлецкаго съ княземъ Острожскимъ; печальное его положение. Терлецкій начинаеть дело объ уніи. Переписка Львовскаго братства съ Константинопольскимъ патріархомъ. Ипатій Потви, епископъ Владимірскій; письмо къ нему князя Острожскаго объ уніи. Терлецкій и Потъй дъйствуютъ за-одно въ пользу уніи. Брестскій соборъ 1594 года. Поведеніе Рагозы относительно уніи; переписка его съ Скуминымъ. Переписка князя Острожскаго съ Потвемъ. Окружное посланіе князя Острожскаго противъ епископовъ. Львовскій епископъ Балабанъ отдъляется отъ Терлецкаго и Потъя, которые отправляются въ Римъ и отъ имени всего духовенства Западно-Русскаго признають напу главою церкви. Король старается поддержать дъло Терлецкаго и Потъя на Руси. Брестскій соборъ 1596 года. Раздъленіе Западно-Русской церкви на православную и уніатскую и борьба между ними. Посланіе Іоанна Вишенскаго. Стефанъ Зизаній и сочиненія, противъ него направленныя. Полемика по поводу Брестскаго собора. Апокризисъ и его основныя положенія; Перестрога. Король въ окружной грамотъ излагаетъ свой взглядъ на Брестскій/соборъ. Движеніе козаковъ : Косинскій и Наливайка. Дъло патріаршаго экзарха Никифора. Переписка князя Острожскаго съ папою. Православные требують къ суду епископовъ-уніатовъ. Попытка православныхъ соединиться съ протестантами, чтобъ вмъстъ защищаться отъ католиковъ. Потъй назначенъ митрополитомъ послъ Рагозы и старается исторически доказать законность уніи. Мелетій Смотрицкій и его сочиненія. Р'ячь депутата Древинскаго на сейм'я. Поставленіе православных в архіереевъ и Совътованіе о благочестіи. Усиленіе борьбы въ слъдствіе поставленія православных архіереевь. Іосафать Кунцевичь и письмо къ нему Аьва Сапѣги. Убіеніе Кунцевича. Посланіе папы противь православныхъ. Наказаніе жителямъ Витебска за смерть Кунцевича. Козаки. Гетманъ Сагайдачный. Сочиненіе Пальчовскаго о козакахъ. Митрополитъ Іовъ Борецкій поднимаетъ козаковъ въ защиту православія. Обращеніе Іова къ Москвъ. Торжество Поляковъ надъ козаками и коммиссія на Медвѣжьихъ Лозахъ. Похожденія искателя Турецкаго престола Александра Ахіи. Возстаніе козаковъ подъ начальствомъ Тараса. Кисель и его отношенія къ козакамъ. Возстаніе Павлика и Скидана. Возстаніе Остранина и Гуни. Кіевская школа. Ауцкое братство и школа. Петръ Могила. Отступленіе Смотрицкаго отъ православія. Смерть Сигизмунда III. Требованія козаковъ. Королевичь Владиславъ старается уладить дѣло между православными и уніатами. Продолженіе полемики между ними. Петръ Могила митрополитъ и его поведеніе. Продолженіе гоненія на православныхъ. Переселеніе въ Московское государство.

Въ самомъ началь нашей исторіи мы замьтили, что Россія не имфетъ ръзкихъ природныхъ границъ ни на Западъ, ни на Востокъ, и такимъ образомъ природа дала Русскимъ людямъ мало помощи при утверждении ихъ народной самостоятельности. Но за то скоро исторія дала имъ для этого могущественное средство: Русь приняла христіанство, и христіанство по Восточному исповъданію. Христіанство провело ръзкую черту между Русскимъ человъкомъ и сосъдомъ его на Востокъ, Азіятцемъ, бусурманомъ, поганымъ. Христіанство запечатльло Русскаго человъка окончательно и твердо Европейскимъ характеромъ; но, съ другой стороны, между Русскими и сосъдями ихъ на Западъ, единоплеменными и чужеплеменными, прошла также ръзкая нравственная граница, въ слъдствіе различія Восточнаго исповъданія, принятаго Русскими, отъ Римскаго исповъданія, къ которому принадлежали Западные Европейскіе народы. Религіозное различіе, которое такъ могущественно дъйствуетъ въ юномъ народъ, составляя обыкновенно въ его понятіяхъ основу деленія на нашихъ и ненашихъ, это религіозное различіе взяло подъ свою опеку младенчествующую, неразвитую народность Русскую, поддержало самостоятельность народную. На Востокъ борьба съ иновърными Азіятскими варварами велась постоянно подъ религіознымъ знаменемъ, съ религіознымъ одушевленіемъ; а когда въ началъ XVII въка растерзанное смутами Московское государство готово было потерять свою самостоятельность, религіозное одушевленіе, сознаніе религіознаго различія подняло Русскихъ людей противъ Польскихъ и Литовскихъ людей, заставило ихъ выбрать царя изъ своихъ и тъмъ утвердить самостоятельность государства.

Обозръвши смутное время и возстановление спокойствія в самостоятельности Московскаго государства, Восточней Россіи въ царствованіе Михаила, мы должны обратить теперь наше вниманіе на Россію Западную, гдъ шла также религіозная борьба, въ ръшеніи которой долженъ быль принять участіе преемникъ Михаиловъ. Мы видъли, что Западная Россія, въ слъдствіе извъстныхъ недостатковъ своего государственнаго развитія, не могла сохранить самостоятельности и должна была примкнуть къ болъе сильному государству, Литовскому, а потомъ, при посредствъ Литвы, соединилась и съ Польшею. Мы видъли также, что на первыхъ же порахъ этого соеди-ненія оказались большія неудобства, въ слъдствіе различія исповъданій, когда при Ягайлъ и нъкоторыхъ его преемникахъ, Польскіе католики давали себъ волю увлекаться религіозною ревностію и теснить Восточное Русское исповъданіе. Мы видели, какъ уже давно подобныя попытки имели следствіемъ народную вражду и стремленіе Русскихъ людей оторваться отъ Польско-Литовскаго союза и присоединиться къ единовърной Восточной Россіи. Но до второй половины XVI въка попытки эти распространить католицизмъ между Русскими людьми мърами насилія или, по крайней мъръ, заставить ихъ соединиться съ католиками въ учени въры, оставаясь при своихъ прежнихъ богослужебныхъ обрядахъ и языкъ богослужебномъ — попытки эти не были постоянны и сильны и съ теченіемъ времени ослабъвали все болье и болье, вопервыхъ потому, что Ягеллоны хлопотали болъе всего о тъсномъ, неразрывномъ соединеніи Литвы и Руси съ Польшею,

посредствомъ уравненія гражданскихъ правъ для народонаселенія всьхъ этихъ странъ; но Ягеллоны хорошо понимали,
что еслибы при этомъ они воздвигли гоненіе на Русскую
въру, стали принуждать Русскихъ къ уніи съ католиками, то
цъль ихъ не была бы доститнута; такимъ образомъ съ усиленіемъ стремленія къ уніи гражданской между Литвою и Польшею должны были ослабъвать попытки къ уніи церковной,
которая могла быть введена между Русскими только путемъ
насилія. Вовторыхъ, католическая ревность очень ослабъла
во времена передъ реформацією, а Ягеллоны всего менъе
были способны возбуждать эту ревность; слъдовательно и поэтому уже попытки къ уніи должны были прекратиться, и
дъйствительно, мысль объ ней совершенно исчезла къ половинъ XVI въка.

Что же перемънило этотъ ходъ дълъ, такъ выгодный для Польши? Что воспламенило заснувшую католическую ревность, заставило католическое правительство Польши поднять гоненіе на въру своихъ Русскихъ подданныхъ? а это, разумъется, должно было повести къ тому же, что мы видъли и прежде въ подобныхъ обстоятельствахъ: къ отторженію Русскихъ областей отъ Польши и къ присоединенію ихъ къ Восточной Россіи.

Наша древняя исторія имъєтъ болье связи съ общимъ ходомъ Европейскихъ событій, чьмъ это кажется съ перваго взгляда. Великій религіозный вопросъ, религіозная борьба, поднятая въ западной Европь реформою Лютера, имъла сильное вліяніе и на судьбы Восточной Европы — судьбы нашего отечества. Великія событія XVII въка, какъ на Западъ, такъ и на Востокъ Европы, совершаются подъ вліяніемъ религіозныхъ вопросовъ, религіозной борьбы. На Западъ съ католицизмомъ борится протестантизмъ, и въ слъдствіе этой борьбы происходитъ окончательное освобожденіе и опредъленіе народностей, стянутыхъ, закованныхъ до того времени Римско-католическими стремленіями къ матеріальному единству; на Востокъ съ католицизмомъ борится Восточное исповъданіе

охраняющее самостоятельность и народность Русскаго и другихъ Восточныхъ Славянскихъ племенъ, и между этими борьбами на Востокъ и на Западъ тъсная связь. Ученіе Лютера и его развътвленія, какъ мы видъли, быстро распространились въ Польскихъ владеніяхъ; какъ везде, такъ и здесь, католицизмъ, обнаруживая сильное противодъйствіе врагу, выставиль свое знаменитое ополчение - іезуитовъ. Іезуиты, благодаря своимъ ловкимъ пріемамъ, осилили протестантизмъ, больной и слабый раздъленіемъ; но, осиливъ протестантизмъ, іезуиты немедленно обратили вниманіе на болье опаснаго врага - на старинное, пустивше въ народъ глубокіе корни, исповъдание Восточное или Русское: противъ него направлены были теперь усилія іезуитовъ; противъ него возбужденъ ими фанатизмъ католическаго народонаселенія, противъ него, по ихъ внушеніямъ, дъйствуетъ правительство, отуманенное фанатизмомъ, неумъющее разобрать собственнаго интереса, думающее или, по крайней мъръ, желающее другихъ заставитъ думать, что унія церковная скръпитъ унію государственную: надежда основательная только въ томъ случат, еслибы эта унія совершилась спокойно, безъ насилія. Противъ Русской въры направлены језунтами безпокойныя силы школьной молодежи; противъ нея говорятъ они проповъди и пишутъ ученыя разсужденія; противъ нея действують они въ домахъ и школахъ, отрывая русскую молодежь отъ въры отцовской.

Въ 1577 году знаменитый іезуитъ Петръ Скарга издаль книгу: О единствъ церкви Божіей и о Греческомъ отъ сего единства отступленіи 1. Намъ не нужно много распространяться о странности мнѣній Скарги: она для каждаго очевидна; мы укажемъ только на историческую ихъ песостоятельность. Двъ первыя части посвящены извъстнымъ догматическимъ и историческимъ изслъдованіямъ о раздъленіи церквей; въ третьей части, особенно для насъ любопытной, авторъ говоритъ, что есть три причины, въ слъдствіе которыхъ въ Русской церкви никогда порядка не будетъ: 1) женитьба священниковъ, которые пекутся только о мірскомъ, не заботятся о поученіи паст-

вы: отъ этого на Руси вся наука упала и попы омужичились (zchlopieli); 2) языкъ Славянскій: Греки обманули Русскихъ тъмъ, что не дали имъ своего языка, но оставили языкъ Славянскій, чтобы Русскій народъ никогда до настоящаго разумънія и науки не дошелъ, ибо только посредствомъ Латинскаго и Греческаго языковъ можно быть доскональнымъ въ наукъ и въръ. Не было еще на свътъ и не будетъ ни одной академіи или коллегіи, гдъ бы богословіе, философія и другія науки на иномъ языкъ преподаваться и разумъться могли. Съ помощію Славянскаго языка никогда никто ученымъ быть не можетъ; этого языка уже теперь въ сущности никто настоящимъ образомъ не разумъетъ; нътъ на свътъ націн, которая бы имъ говорила такъ, какъ въ книгахъ пишется; своихъ правилъ и грамматикъ онъ не имъетъ и имъть не можетъ. У васъ, Русскихъ, и не слыхать о такихъ людяхъ, которые бы знали Греческій языкъ, старый и новый; а у насъ по всему свъту одна въра и одинъ языкъ: христіанинъ изъ Индін съ Полякомъ можетъ говорить о Богъ; 3) унижение духовнаго сословія, вившательство свътскихъ людей въ дъла церковныя. Скарга прямо говорить объ чнін, указываеть на духовныя и мірскія выгоды отъ нея; для уніи, по его словамъ, нужны только три вещи: 1) чтобъ митрополитъ Кіевскій принималъ благословение не отъ патріарха, но отъ папы; 2) чтобъ каждый Русскій во всѣхъ артикулахъ въры былъ согласенъ съ Римскою церковію; 3) чтобы признаваль верховную власть столицы Римской; что же касается до обрядовъ церковныхъ, то они остаются по прежнему. Ту же книгу Скарга перепечаталъ въ 4590 году<sup>2</sup> съ посвященіемъ королю Сигизмунду III. Здъсь авторъ говоритъ, что книжки его многимъ принесли пользу, многимъ открыли глаза, и требуется новое изданіе ихъ; книжекъ этихъ уже нѣтъ въ продажѣ: скупила ихъ богатая Русь и сожгла. «Дай Боже, говоритъ Скарга, соединить всъхъ еретиковъ, которыхъ уже не очень много остается, и каждый бы день ихъ убывало, еслибы свътская власть могла свободно пользоваться своимъ могуществомъ и правами. Трудиве обратить Русскихъ, которые отзываются предками и стариною». Скарга жалуется, что настоящее правительство не употребляетъ болъе того средства, которымъ прежије короли содъйствовали обращенію Русскихъ въ католицизмъ, именно не допускали ихъ въ сенатъ прежде чъмъ обрататся. Другой језуитъ, извъстный уже намъ Антоній Поссевинъ, не успъвши обратить въ католицизмъ Іоанна Грознаго, хлопоталъ объ уніи въ Западной Россіи, просилъ о заведеніи училищъ для Русскихъ и въ Римѣ и въ Вильнѣ; по его миънію, только обративши въ латинство Западную Россію, можно было привести къ тому же Восточную или Московскую.

Іезунты указали на унію, какъ на переходное состояніе, необходимое для упорныхъ въ своей старой въръ Русскихъ; прямо указаны были и средства къ уніи, средства насильственныя: лишеніе выгодъ за упорство въ отцовской въръ. Что іезунты смотръли на унію только какъ на переходное состояніе, видно изъ того же сочиненія Скарги, который выставляеть на видъ пользу отъ единства богослужебнаго и ученаго языка, тогда какъ при уніи у Русскихъ оставался богослужебный языкъ Славянскій, а противъ него такъ вооружается Скарга. Въ то время, когда Европейскіе народы, возросши, выпутывались изъ среднев вковых ъ пеленокъ католическаго, Латинскаго единства, чтобы съ помощію родныхъ языковъ развить свои народности, въ то время іезуиты дълали дерзкій вызовъ исторіи, утверждая, что не будеть на свъть такой академіи или коллегіи, гль бы науки преподавались на иныхъ языкахъ, кромъ Латинскаго и Греческаго. Противъ такого-то оттягивающаго Европейское человъчество назадъ начала, осуждающаго его на въчную неподвижность, должна была теперь начать борьбу Западная Россія — борьбу за въру и народность. Но гдъ же были у нея средства для успъшнаго окончанія этой борьбы?

Мы видёли уже, что во второй половинт XVI втка, Западно-Русская церковь находилась далеко не въ завидномъ положеніи. Правительство, принадлежавшее къ другому исповтда-

нію, по меньшей мъръ равнодушное, не могло быть внимательно къ ея интересамъ, любило кормить ея хлъбомъ своихъ, а не ея служителей, отдавать не только православные монастыри, но и цълыя епархіи въ управленіе людямъ, не чувствовавшимъ никакого внутренняго призванія къ подобнымъ должностямъ, изъ желанія наградить не заслуги, оказанныя церкви, но заслуги, оказанныя государству только. Такіе пастыри не могли укръплять паству въ въръ и нравственности: отсюда ослабленіе дисциплины церковной, ослабленіи нравственности низшаго духовенства, упадокъ просвъщенія. Но если государство становилось во враждебныя отношенія къ Западно-Русской церкви, отказывалось ее поддерживать, то этимъ самымъ вызывало къ дъятельности начало общественное. Что Скарга считалъ бъдствіемъ для Русской церкви, именно вмъшательство свътскихъ людей въ дъла церковныя, то было необходимо и спасительно для нея; правительство не заботилось о церкви, архіерейство ослабъвало — общество должно быть принять къ сердцу высшій интересъ свой и обнаружить сильное вліяніе на дѣла церковныя. Но какія же средства имъло Западно-Русское общество къ обнаруженію этого вліянія, какія силы были въ немъ, какія соединенія силь, союзы? Западно-Русское общество въ описываемое время представляетъ намъ сильную аристократію, богатые, могущественные роды; изъ нихъ нъкоторые вели свое происхождение отъ Рюрика и Гедимина; отъ нихъ, особенно въ началъ, Русская церковь и народность получили сильную помощь: мы уже видели деятельность князя Константина Острожскаго, видъли также, какую помощь Русской церкви въ борьбъ ея съ католицизмомъ оказалъ Московскій выходець, князь Курбскій съ товарищами. Но потомъ аристокрагія Западно-Русская начала ослабъвать въ стремленін своемъ поддерживать Русскую въру и народность; средототочіе ея дъятельности было не на Руси, а въ коронъ Польской, при дворъ, въ сенатъ; аристократія Русская составляла часть цълой аристократіи Польской и стремилась приравнять-

ся къ цълому; интересы Русскіе были для нея интересами провинціальными, и потому она скоро охладъваетъ къ нимъ, какъ ниже ея стоящимъ; старики еще кръпко держались родной старины; но молодые, выхваченные изъ родной старинной обстановки воспитаніемъ, службою, легко отвыкали отъ своего. Но если знатные паны, оказавшіе впачаль такъ много помощи Русской въръ и народности, ослабъли впослъдствіи, то не слабъло среднее сословіе, городовое народонаселеніе, благодаря кръпкимъ частнымъ союзамъ, среди него образовавшимся, благодаря знаменитымъ братствамъ. Мы видъли, что братства или братчины, общія всемъ областямъ Русскимъ, какъ Восточнымъ, такъ и Западнымъ, пріобръли особенное значение въ общинахъ болъе самостоятельныхъ и развитыхъ, слъдовательно имъли большее значение въ Новгородъ и Псковъ, чемъ въ городахъ низовыхъ, имъли большее значение въ городахъ Западной, Литовской России, гдъ старыя общинныя формы получили точнтишее опредъление и окръпленіе, благодаря Магдебургскому праву, гдъ цеховое устройство особенно содъйствовало развитію братчинъ или братствъ.

Кромѣ этой крѣпкой основы для общей, дружной дѣятельности—развитія общиннаго быта и братствъ, городовое сословіе, мѣщанство и потому могло сильнѣе бороться за вѣру и народность, что сфера его была тѣснѣе, чѣмъ у аристократіи; сильнѣе были у мѣщанъ мѣстныя провинціальныя привязанности, ибо не забудемъ, что Русскія привязанности были привязанности провинціальныя въ Рѣчи Посполитой Польской; понятно, слѣдовательно, почему мѣщанскія братства, коренившіяся на цеховомъ устройствѣ, явились средоточіемъ, къ которому стягивалась и шляхта во время борьбы за вѣру; за братства, за эти крѣпкіе союзы, выработанные городовымъ бытомъ Западной Россіи, всего сильнѣе запнулись іезуиты съ своею уніею.

Итакъ, сначала посредствомъ аристократіи, потомъ особенно посредствомъ братствъ, Западно-Русское общество боролось за свою въру и народность противъ могущественныхъ враговъ, поддерживаемыхъ государствомъ; посредствомъ аристократіи и братствъ Русское общество имъло вліяніе на дъла церковныя. Мы видъли, что Скарга, съ своей точки зрънія, видълъ въ этомъ вліяніи мірскихъ людей бъдствіе для церкви. Съ такой же точки зрънія начали смотръть на дъло и иъкоторые епископы Русскіе, которымъ болье другихъ было тяжело это вліяніе; но понятно, что усвоивши себъ разъ эту точку эртнія, епископы легко признали необходимость и законность средства избавить церковь, т. е. самихъ себя, отъ этого вмъшательства, успоконть церковь, дать ей внъшнее благосостояніе, легко признали необходимость и закон-

ность уніи.

Чтобъ имъть понятіе о состояніи Западно-Русской іерархін въ описываемое время, езглянемъ на состояние значительнъйшихъ здъсь епархій. Нъкоторыя Западно-Русскія епископін богатствомъ своихъ земельныхъ владеній превосходили Восточныя: епископін Владимірской (на Волыни) принадлежали: укръпленный замокъ въ городъ Владиміръ и иъсколько дворовъ, мъстечко Квасовъ, шестнадцать селеній въ новътахъ Луцкомъ и Владимірскомъ, волость Купетовская, заключавшая въ себъ мъстечко Озераны, одиннадцать селеній и рыбныхъ ловель, островъ Волославъ на ръкъ Лугъ, на которомъ находился монастырь св. Онуфрія. Епископін Луцкой и Острожской принадлежали четыре мъстечка и тридцать четыре селенія въ повътахъ Луцкомъ и Владимірскомъ; изъ нихъ мъстечки Хорлупъ и Жабче были защищены укръпленными замками, съ пушками, гаковницами и другимъ огнестръльнымъ оружіемъ. Легко понять, что такія доходныя мъста, дававшія важное значеніе и обильное кормленіе, были предметомъ исканія для многихъ мірскихъ знатныхъ лицъ, которыя, добившись ихъ съ помощію свътской власти, не покидали своихъ мірскихъ привычекъ; да и трудно имъ было покинуть ихъ, еслибы даже хотълн. Мы видъли состояніе Польши въ описываемое время: видъли своеволіе сильныхъ,

презръніе законовъ, слабость власти государственной; силу должно было отражать силою: не даромъ же еписконскіе замки были укръплены и вооружены артиллеріею; частыя столкновенія съ жадными, сильными и своевольными сосъдями, иновърцами и потому не поставлявшими за гръхъ поживиться на счетъ имъній схизматическаго епископа, заставляли послъдняго безпрестанно являться въ суды, обвинять и защищаться; и потому, вмъсто молитвы и приготовленія поученій для паствы, владыка долженъ былъ сидъть надъ выписками изъ законовъ. Въ 1565 году, по смерти епископа Іосифа, явилось два соперника, желавшіе завладеть епископіею Владимірскою и Брестскою: шляхтичь Иванъ Борзобогатый-Красенскій и епископъ Холмскій Өеодосій Лазовскій. Первый, получивъ королевскую грамоту на епархію, завладъль епископскимъ замкомъ, гдъ посадилъ сына своего Василія. Но король Сигизмундъ-Августъ въ то же время далъ жалованную грамоту на Владимірское епископство Лазовскому. Последній явился во Владиміръ съ вооруженною силою, потребоваль у Василія Красенскаго сдачи замка, получиль отказь, началь добывать замокъ приступами, и наконецъ овладелъ имъ. Король, по жалобъ Ивана Красенскаго, послалъ дворанина своего звать Өеодосія на судъ; дворянинъ явился къ епископу въ соборную церковь Владимірскую и объявиль ему приказъ королевскій. Өеодосій отвъчаль, что не поъдеть на судь, бросился съ посохомъ на слугъ Ивана Красенскаго, велълъ своимъ людямъ бить ихъ и топтать ногами въ соборной церкви, наконецъ выгналъ ихъ изъ замка, сказавши: «Еслибы здъсь быль самъ Борзобогатый, то я вельль бы изрубить его въ куски и бросить псамъ». Этотъ поступокъ Өеодосія показываетъ намъ, съ какимъ человъкомъ имъемъ дъло; утвердившись въ своей епархіи, онъ вель себя какъ и другіе сильные паны: и на него, какъ на другихъ, подавались жалобы, что онъ съ толною вооруженныхъ слугъ навзжаль на именія сосъднихъ владъльцевъ, производилъ разбои и грабежи на большой дорогъ; въ глубокой старости онъ совершенно ввъ-

рился зятю своему Дубницкому, войту Владимірскому, который расточаль церковную казну, разоряль церковныя имънія, кралъ жалованныя грамоты. Но мы должны разсматривать поведеніе Өеодосія Лазовскаго въ связи съ условіями времени, не должны прилагать къ нему требованій нашего времени и общества. Өеодосій принадлежаль къ числу людей сильныхъ характеромъ, общество же не могло выставить никакихъ препятствій тому, чтобы эта сила не выражалась незаконнымъ образомъ; общество терпъло Өеодосія, и Өеодосій, когда страсти его утихли, вспомнилъ, что «при жизни быломного бито, граблено, а подъ конецъ надобно душу спасти», и сдълалъ слъдующее распоряжение: выдълилъ изъ церковныхъ имъній мъстечко Озераны и одиннадцать селеній, назначиль доходы съ этихъ имъній на украшеніе соборной церкви Владимірской, на учрежденіе при ней богадъльни и школы для дътей; часть доходовъ назначена была на содержание двухъ проповъдниковъ; въ школъ положено имъть двухъ баккалавровъ: одинъ долженъ былъ учить Греческому, а другой Славянскому языку. Өеодосій выпросиль у Стефана Баторія позволеніе передать управленіе Владимірскою епархією архимандриту Кіевопечерскаго монастыря Мелетію Хребтовичу-Богуринскому; но при этомъ Өеодосій пользовался доходами епархіи до самой смерти своей, случившейся въ 1588 году, и тогда епархія Владимірская перешла въ полную власть Хребтовича.

Между тѣмъ Иванъ Борзобогатый-Красенскій, лишенный Өеодосіемъ епархіи Владимірской, получилъ отъ короля епископію Луцкую и Острожскую, по смерти Марка Жоравинскаго, который съ 1561 до 1567 годъ управлялъ епархією Луцкою, не посвящаясь въ духовный санъ. Красенскій хотѣлъ-было подражать своему предмѣстнику, но Кіевскій митрополитъ Іона сильными мѣрами заставилъ его посвятиться въ 1571 году подъ именемъ Іоны. Новый епископъ съ своими дѣтьми и родственниками распоряжался церковными имѣніями какъ своею собственностію, отдалъ мѣстечко Жабче въ приданое за дочерью; сыновья епископскіе грабили церкви, разгоняли монаховъ; наконецъ Іона поссорился съ Баторіемъ, нелюбившимъ своеволія, и умеръ баннитомъ. По смерти его въ 1585 году переведенъ былъ на Луцкую епископію Кириллъ Семеновичь Терлецкій, епископъ Пинскій и Туровскій, человѣкъ также дворянскаго происхожденія, умный, образованный, ловкій и дѣятельный, способный управлять епархією по тогдашнимъ условіямъ, но далеко неспособный быть достойнымъ епископомъ. Онъ нашелъ Луцкую епископію въ самомъ жалкомъ положеніи въ слѣдствіе грабежей Красенскаго и его родственниковъ, долженъ былъ вооруженною рукою отнять у послѣднихъ Жабче, лично хлопоталъ въ судахъ о неприкосновенности церковныхъ имѣній и правъ; войско епископское всегда было наготовъ для отраженія враговъ.

Третьею Западно-Русскою епархією, которая обращаеть на себя особенное вниманіе въ концъ XVI-го въка, была Львовская въ Галицкой или Червонной Руси. Епископомъ здъсь въ это время былъ Гедеонъ Балабанъ, сынъ Львовскаго же епископа Арсенія. Получивши каоедру какъ бы по наслъдству, Гедеонъ считалъ себя еще въ большемъ правъ, чъмъ другіе его товарищи, смотръть на нее какъ на собственность неотъемлемую; но этотъ епископъ-собственникъ встрътилъ себъ сильное сопротивление въ братствъ Львовскомъ. Во время посъщенія Львова Антіохійскимъ патріархомъ Іоакимомъ въ 1586 году, Львовскіе мъщане, ктиторы храма Успенія Богородицы; упросили его благословить ихъ на устроеніе братства, для котораго написаны были следующія правила: 1) Въ определенный день сходиться въ избранный домъ, съ любовію и миромъ, отдавая другъ другу предпочтеніе, промышляя доброе предъ Богомъ и людьми. 2) По повъсткъ, которая дълается обсылкою братскаго знамени, братья должны сходиться разъ въ четыре недали, или какъ случится надобность, и обязань каждый брать разъ въ четыре недъли дать полгроша въ братскую кружку. 3) Всякій желающій вступить въ братство, кто бы онъ ни быль: мъща-

нинъ или шляхтичь, или предмъщанинъ, или какого бы ни былъ чина, какъ тутошній, такъ и сторонній, долженъ дать вступнаго шесть грошей. 4) Братъ, живущій далеко отъ братства, долженъ давать разъ въ годъ по шести грошей. 5) Каждий годъ братья сообща выбирають изъ среды себя четырехъ старшинъ. 6) Кружка братская должна быть у старшаго брата, а ключъ отъ нея у младшаго. 7) Ежегодно, при сложеніи своихъ должностей, старшины отдаютъ отчетъ предъ всъми. 8) Если избираемый на старшинство будетъ противиться, этому безъ уважительной причины, то долженъ дать три безмъна воску. 9) Наказаніе всъмъ одно — сидъть на колокольнъ. 10) Если братъ брата обидитъ словомъ въ братствъ, то долженъ быть наказанъ сидъньемъ на колокольнъ, долженъ дать камень воску и, не выходя изъ братства, просить прощенія у оскорбленнаго брата и всего братства. 11) За слово непотребное, корчемное братъ долженъ платить фунтъ воску. 12) Въ засъданіяхъ, исправя всъ дъла, братья должны читать священныя книги и скромно другъ съ другомъ разговаривать. 13) Братъ, узнавши о проступкъ другаго брата, не долженъ его таить, но объявить въ братствъ, чтобъ виновный быль подвергнуть наказанію. Утаившій наказывается по приговору братскому. 14) Старшій за проступокъ подвергается двойному и тройному наказанію противъ младшаго. 15) Братъ, наказапный сидъньемъ на колокольнъ или денежною пенею, тотчасъ послъ наказанія долженъ просить прощенія у того, предъ къмъ провинился. 16) Кто не отдастъ братской пени, долженъ поставить двоихъ братьевъ поруками до слъдующаго засъданія. 17) Въ обсужденіяхъ участвуютъ всь, какъ старшіе, такъ и младшіе; когда всь младшіе высвои мивнія, тогда начнуть говорить старшіе. 18) Если у брата есть какое-нибудь дъло и не умъетъ онъ его вести самъ, то вольно ему взять двоихъ братьевъ совътъ и на помощь. 19). Дъла братскій не должны быть выносимы за порогъ дома братскаго; виновный въ разглашеніи, по засвидътельствованіи двоихъ, долженъ быть наказанъ

сидъньемъ на колокольнъ и безмъномъ воску. 20) Кто презритъ церковнымъ братскимъ судомъ, тотъ судится какъ преслушникъ церкви, и если въ четыре недели не покается, то какъ поганецъ и явный гръшникъ отлучается. Священникъ долженъ его въ церкви предъ всъми обличить и отъ церкви отлучить. 21) Сообщающійся съ отлученными вмѣстѣ съ ними осуждается. 22) Если неимъющій состоянія братъ занеможеть, то братья помогають ему братскими деньгами и ходять за нимъ въ бользии. 23) Братъ, которому помогають братскими деньгами въ напастяхъ, не платитъ роста. Давать въ займы должно не тъмъ, которые занимають для какого нибудь выгоднаго предпріятія, изъ желанія обогатиться, но дъйствительно находящимся въ большой нуждъ. 24) Тъло умершаго брата всъ братья провожають на погребение въ приходскую церковь и свъча братская должна быть въ церкви. 25) Если кто изъ братій не явится въ засъданіе или на погребеніе по важнымъ причинамъ, то долженъ дать знать объ этомъ старшему брату; если же окажется, что препятствій никакихъ не было, то долженъ заплатить фунтъ воску. 26) Каждый братъ долженъ вписать въ поминанье имя отца своего и матери и всъхъ сродниковъ умершихъ, а священникъ успенской братской церкви долженъ читать поминанье братское за заутренею и вечернею въ дни поминовенные и въ великій постъ, по уставу церковному. 27) Ежегодно должны быть двв литургіи за все братство: заздравная и заупокойная, причемъ раздается посильная милостыня бъднымъ.

Но, какъ обыкновенно бываетъ въ обществъ, гдъ нътъ для всъхъ одинакой безопасности, гдъ господствуетъ право сильнаго, въ отдъльныхъ лицахъ и въ союзахъ лицъ является сильное стремленіе захватитъ для себя какъ можно больше силы, въ которой видятъ единственное обезпеченіе противъ насилія другихъ сильныхъ. Вотъ почему Львовское братство выхлопотало отъ Іоакима важное право обличать противныхъ закону Христову, истреблять всякое безчиніе въ церкви,

право всеобщаго надзора и цензуры, изъ подъ которой не быль изъять и епископъ. 28) Если братство отлучить брата отъ церкви чрезъ своего священника, то протопопы и епископъ не могутъ благословить его до тъхъ поръ, пока не покорится братству. 29) Если братья въ городъ Львовъ при какой-нибудь церкви увидять, или въ другомъ братствъ услышатъ о незаконно-живущихъ, мірскихъ или духовныхъ, то должны удержать ихъ словомъ или грамотою; если же послушаются, то должны донести старшему. 30) Если и епископъ будетъ вести себя незаконно, то и ему должны всъ сопротивляться какъ врагу истины. 31) Если кто нибудь изъ братій будеть обвинень предъ епископомь, то не должень одинъ защищаться, а ждать пока соберется съ нимъ все братство; при епископъ братья сообща должны разобрать дъло и судиться по правиламъ св. Отецъ. 32) Братство Львовское, какъ старшее, должно обличать всякое другое братство, поступающее не по этимъ правиламъ. Никто не можетъ ему сопротивляться, опираясь на давность другихъ братствъ, несовершенно нѣкоторыми епископами установленныхъ: «повельваемъ, говоритъ патріархъ, чтобъ этому братству Львовскому всъ братства повсюду повиновались». 33) Всякое братство въ своемъ городъ и въ окольныхъ мъстахъ и селахъ обязано знать поведеніе поповъ и мірскихъ людей, и обо всякомъ беззаконіи доносить епископу. 34) Кто разорить это право церковное, епископъ или князь, или простой человъкъ, на такомъ будетъ клятва всъхъ четырехъ патріарховъ и святыхъ Отецъ седьми вселенскихъ соборовъ. Въ то же время Іоакимъ разослалъ окружное посланіе съ извъщеніемъ, въ городъ Львовъ христіанская церковь хочетъ строеніемъ поновляться, т. е. наукою Писанія святаго: хотять мъщане Львовскіе школу основать для поученія дътямъ христіанскимъ всякаго званія; будуть эти діти учиться Писанію святому Греческому и Славанскому, чтобъ не былъ родъ ихъ христіанскій безсловесенъ ради ненаученія; купили мъщане типографію Славянскую и Греческую, для школы этой потребную, за полторы тысячи золотыхъ, хотять строить церковь новую и дома для школы, типографіи и госпиталей. Патріархъ просить у всёхъ православныхъ христіанъ вспоможенія на такія богоугодныя дъла.

Между братствомъ, получившимъ такія права, и между епископомъ Гедеономъ, ревнивымъ къ своей власти, тотчасъ же начались столкновенія; дело дошло до Константинопольскаго патріарха Іеремін, тотъ взяль сторону братства н въ Ноябръ 1587 года писалъ Гедеону: «Мы судили, истинно испытали и нашли въ тебъ убійцу и ненавистника добру; не смъй ничего говорить противъ Львовскаго братства, на которомъ Богъ почиваетъ и славится; и если услышимъ, что ты возбраняешь дела благія, то будешь отлучень, а потомъ и другому церковному наказанію подвергнешься». Это грозное посланіе понудило Гедеона стать на точку зрѣнія Скарги, убъдиться какъ вредно вмъшательство мірянъ въ дъла церковныя, убъдиться, что унія съ господствующею церковію освободитъ владыкъ отъ униженія мірской цензуры; онъ сблизился съ католическимъ Львовскимъ епископомъ и въ 1588 году изъявилъ ему желаніе принять унію.

Въ такомъ состояніи находилась Западно-Русская церковь, когда въ 1589 году посѣтилъ ее Константинопольскій патріархъ Іеремія, возвращавшійся изъ Москвы. Мірскіе люди не замедлили подать ему сильныя жалобы на церковные безпорядки, виною которыхъ были епископы порочные или нерадивые. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ главный пастырь, митрополитъ Кіевскій, Онисифоръ Дѣвочка, къ которому въ 1585 году православные Галицкіе дворяне прислали съ сейма слѣдующую любопытную грамоту: «Великому несчастію своему приписать должны мы то, что во время вашего пастырства всѣ мы страшно утѣснены, плачемъ и скитаемся, какъ овцы, пастыря неимущія. Хотя вашу милость старшимъ своимъ имѣемъ, однако ваша милость не заботитесь о томъ, чтобъ словесныхъ овецъ своихъ отъ губительныхъ волковъ оборонять, нисколько не заботитесь о благочестіи. Съ жало-

бою на великія несправедливости, намъ сдъланныя, мы пріъхали на сеймъ въ Варшаву, въ надеждъ на ваше объщаніе явиться туда же, чтобъ вмъсть бить челомъ королю, защищать права и вольности закона нашего Греческаго. Но ваща милость не хотите исполнять своихъ обязанностей, не хотите быть дъятельнымъ при такихъ великихъ бъдахъ, больше которыхъ не было и не будетъ. Во время вашего пастырства вдоволь всякаго зла въ законъ нашемъ сталось, насилія святыни, замыканье св. Таинъ, запечатаніе церквей святыхъ, запрещение звонить, выволакивание отъ престола изъ церквей Божінхъ поповъ какъ злодъевъ, запрещеніе мірскимъ людямъ молиться въ церквахъ: такихъ насилій не дълается и подъ поганскими царями, и все это дълается въ пастырствъ вашей милости. Но этого мало: рубятъ кресты святые, захватываютъ колокола въ замокъ, отдаютъ ихъ въ распоряжение жидамъ; а ваша милость листы свои открытые противъ церкви Божісй жидамъ на помогу даешь. Изъ церквей дълаются костелы іезунтскіе, имтнія, церкви Божіей данныя, теперь къ костеламъ привернуты. Въ монастыряхъ честныхъ, вмъсто игуменовъ и братьи, игумены съ женами. и дътьми живутъ и церквами святыми владъютъ; изъ большихъ крестовъ маленькіе делають; что было дано къ Божіей чести и хваль, изъ того святотатство сделано: изъ вещей церковныхъ делають себе пояса, ложки и сосуды, изъ ризъ саяны, изъ епитрахилей брамы. Но что еще хуже, ваша милость поставляешь одинъ епископовъ безъ свидътелей и безъ насъ, братьи своей, что и правила запрещають, въ слъдствіе чего негодные люди становятся епископами и на столицахъ съ женами своими живутъ безъ всякаго стыда и дътей родятъ. И другихъ, и другихъ, и другихъ бъдъ великихъ и нестроенія множество! Наставилось епископовъ много, на одну епархію по два: отъ того и порядокъ згибъ. Мы, по обязанности своей, вашу милость остерегаемъ, молимъ и просимъ: Бога ради, вспомни святыхъ предшественниковъ своихъ, архіепископовъ Кіевскихъ, и возревнуй благочестію ихъ, а на насъ не прогнѣвайся: жаль намъ души и совъсти вашей: за все отвѣтъ Господу Богу должны вы отдать».

Онисифоръ, по прівздв Іеремін, долженъ быль оставить митрополію, и на мъсто его патріархъ поставиль въ митрополиты извъстнаго уже намъ архимандрита Минскаго Михаила Рагозу, по представленію Христіанства, т. е. встать православных в Западной Россіи. Любопытно, что при посвященіи Михаила Іеремія произнесъ следующія многозначительныя слова, обращаясь къ окружавшей знати: «Если онъдостоинъ, то по вашему глаголу буди достоинъ; если же недостоинъ, а вы его достойнымъ выставляете, то я чистъ, вы узрите». Изъ этихъ словъ ясно видно все значеніе мірскихъ людей при избраніи Рагозы, причемъ патріархъ выдълиль совершенно свою волю; мірскіе люди представили ему незначительнаго, ему вовсе неизвъстнаго архимандрита, и патріархъ уступилъ ихъ желанію, снявши съ себя всю отвътственность. Вглядываясь внимательное въ характеръ и поведеніе Рагозы, можно понять, почему выборъ мірскихъ людей палъ на него: въ новомъ митрополить мірскіе люди искали именно такого пастыря, который не быль бы похожь на тогдашнихъ Западно-Русскихъ епископовъ, непохожихъ вообще на епископовъ. Михаилъ былъ человъкъ благочестивый, скромный, сравнительно-безукоризненной нравственности, далекій отъ дель насилія; но, къ сожаленію, съ этими достоинствами частнаго человъка, монаха и епископа, Михаилъ не соединяль другихъ достоинствъ, необходимыхъ для Западно-Русской церкви въ то бурное время: не соединялъ твердости и энергіи, быль слабь, боязливь, въ следствіе чего должень былъ игратъ такую жалкую, двоедушную роль во время дела объ уніи.

Какъ бы то ни было, Михаилъ былъ избранникъ мірскихъ людей, и потому долженъ былъ держать ихъ сторону, сторону братствъ. Патріархъ дъйствовалъ въ томъ же смыслъ. Въ Вильнъ 1589 года онъ издалъ окружную грамоту епископамъ

о низверженіи изъ сана священниковъ двоеженцевъ и троеженцевъ, съ выговоромъ, что Пинскій епископъ Леонтій утанлъ такихъ въ своей епархіи. Въ грамотъ этой патріархъ говоритъ, что онъ слышалъ отъ многихъ благовърныхъ князей, пановъ и всего Христіанства и самъ глазами своими видель, какъ позволялось священнодействовать двоеженцамъ и троеженцамъ. Тогда же Іеремія благословилъ учредить братство въ Вильнъ у церкви св. Троицы, которое обязывалось раздавать милостыню по госпиталямъ, тюрьмамъ и нищимъ по улицамъ два раза въ годъ — на Свътлое Воскресенье и на Рождество Христово; обязывалось въ школѣ даромъ учить дътей братскихъ и другихъ убогихъ сиротъ языкамъ Русскому, Греческому, Латинскому и Польскому; для науки школьной содержать людей ученыхъ, печатать книги церковныя и школьныя на языкахъ Греческомъ, Славянскомъ, Русскомъ и Польскомъ. Іеремія же подтвердилъ прежнія постановленія и права Львовскаго братства, а также и новыя: 1) Не быть другому общественному училищу во Львовъ, кромъ училища братскаго; въ немъ одномъ учить православныхъ дътей священному Писанію, Славянскому и Греческому языкамъ. 2) Братство имъетъ право печатать не только церковныя книги: Часословы, Псалтири, Апостолы, Минеи, Тріоди, Требники, Синаксари, Евангеліе, Метафрасты, торжественники, хроники или лътописцы и прочія богословскія книги, но и другія нужныя для училища, именно: грамматику, пінтику, реторику и философію. 3) Священника, избраннаго братствомъ къ церкви Успенія, епископы Львовскіе должны благословлять безъ всякой отговорки и противоръчія; братство же и удаляетъ отъ должности священника, если онъ станетъ жить неприлично.

Но, согласившись на поставление Рагозы по представлению мірскихъ людей, Іеремія, спустя немного времени, въ знакъ ласки и благословенія своего, далъ старшинство надъ встми епископами, екзаршество—должность, старшую въ духовныхъ дълахъ—епископу Луцкому, Кириллу Терлецкому, видя въ немъ

мужа искуснаго, ловкаго и ученаго. Екзаршество или намъстничество патріаршее состояло въ томъ, что Терлецкій имълъ право исправлять всъхъ епископовъ, блюсти за порядкомъ между ними, негодныхъ извергать. Что побудило Іеремію на установленіе такой важной должности подлѣ митрополичьей: отнять у митрополита почти все значение и передать его епископу Луцкому? Успълъ ли Терлецкій разными средствами подбиться къ патріарху, представить ему неспособность Рагозы, опасную силу мірскихъ людей, выразившуюся при назначеніи Михапла, свою собственную обиду при этомъ? Дъйствительно ли патріархъ, признавая неспособность Михаила въ такое опасное и бурное время, спъшилъ облечь властію своего намъстника человъка болъе ловкаго и дъятельнаго? А быть можетъ и сами мірскіе люди, знатные паны, видя, что обидели Терлецкаго, обойдя его митрополією, и не желая лишиться помощи такого дъятельнаго и ученаго человъка, содъйствовали или, по крайней мъръ, нисколько не мъшали назначенію его екзархомъ? Источники не отвъчаютъ на эти вопросы, и потому, оставя всъ предположенія въ сторонь, замьтимь одно, что назначеніе Терлецкаго екзархомъ было странно и вредно.

Смуты начались еще прежде, чъмъ патріархъ успълъ вывхать изъ предъловъ Западной Россіи. Терлецкій наговаривалъ патріарху на другихъ епископовъ; Мелетій Владимірскій уличалъ Терлецкаго въ насильственномъ поступкъ съ посланцемъ патріаршимъ; Іеремія послалъ сказать митрополиту, чтобъ созвалъ соборъ для ръшенія этихъ дълъ и заплатилъ ему, патріарху, пятнадцать тысячъ аспръ (250 талеровъ) за поставленіе, ибо еслибы Рагоза долженъ былъ за этимъ поставленіемъ ъхать въ Константинополь, то дороже бы ему стало; митрополитъ, недовольный патріархомъ, который поставилъ его митрополитомъ, давши всю власть другому, подчиненному епископу, отвъчалъ посланному: «Не обязанъ я ничего давать патріарху, и собора теперь созвать не могу». Митрополитъ былъ недоволенъ учрежденіемъ екзархата въ

пользу Терлецкаго; Терлецкій былъ недоволенъ тъмъ, что, не смотря на званіе екзарха, не пользовался полною довъренностью патріарха, который вельль созвать на него соборъ; Гедеонъ Балабанъ Львовскій былъ сильно недоволенъ тъмъ, что патріархъ подтвердиль права ненавистнаго ему братства; тъмъ же самымъ должны были быть недовольны всъ вообще епископы, которыхъ ставили подъ цензуру мірскихъ людей. Между привилегированнымъ братствомъ Успенскимъ во Львовъ и другими непривилегированными, меньшими братствами встала рознъ: въ 1590 году четверо гражданъ Львовскихъ съ другими потаковниками своими, принадлежа къ братствамъ Никольскому, Өедоровскому и Богоявленскому, соединились съ епископомъ Гедеономъ и стали вооружаться противъ Успенскаго братства и его школы, уговаривая многихъ не посъщать ее. Митрополитъ Михаилъ, заступаясь за Успенское братство, отлучиль ихъ отъ церкви.

Въ такомъ положении находились дъла, когда въ Іюнъ 1590 года созванъ былъ соборъ въ Брестъ, на которомъ присутствовали митрополитъ Михаилъ, Мелетій Хрептовичъ, епископъ Владимірскій, Кириллъ Терлецкій, епископъ Луцкій, Леонтій Пельчинскій-Пинскій, Діонисій Збируйскій-Холмскій, Тедеонъ Балабанъ-Львовскій; были приглашены также Адамъ Потъй, каштелянъ Брестскій и всъ крилошане соборные. Отцы разсуждали о великихъ притъсненіяхъ, которымъ подвергается православная церковь, о великомъ нестроеніи въ духовенствъ, о развратъ, несогласіяхъ, непослушаніи и безчинствахъ между нъкоторыми христіанами. Для предотвращенія подобнаго нестроенія и своевольствъ, для установленія порядка, для разсужденія о школахъ, наукахъ, госпиталяхъ и другихъ благочестивыхъ дълахъ отцы постановили собираться ежегодно въ Бресть Литовскомъ въ Іюнь 24 числа; кто не явится на соборъ, долженъ заплатить 50 копъ грошей Литовскихъ на общія потребы духовныя; кто поставитъ причиною отлучки бользнь, тотъ, прівхавши на соборъ сльдующаго года, долженъ присагнуть, что дъйствительно быль

боленъ; если же кто и на другой годъ не прівдетъ и присяги не дасть, тоть будеть лишень епископіи. Архіереи обязались привозить на соборъ всъхъ архимандритовъ, игуменовъ, протопоповъ и другихъ пресвитеровъ въ св. Писаніи знающихъ; обязались не позволять, чтобъ простые люди держали монастыри; обязались не вступаться въ чужія епархіи, не ставить недостойныхъ пресвитеровъ, подъ пенею ста копъ грошей Литовскихъ; кто же не заплатитъ, тотъ подпадаетъ проклятію. На соборъ явились семеро депутатовъ Львовскаго братства (изъ нихъ двое Грековъ), съ жалобою на епископа Гедеона, который не исполняетъ постановленій патріаршихъ относительно братствъ Львовскаго и Рогатинскаго уже послъ уговора и примиренія своего съ ними. На эти жалобы Гедеонъ отвъчаль одно: «Братство не хочеть воздавать мив надлежащей епископской чести, потому я и сержусь на него». Но соборъ ръшилъ дъло въ пользу братства: такъ какъ Гедеонъ никогда не соглашался благословлять священниковъ для братства, почему церковь братская бывала безъ службы къ соблазну христіанамъ, то братство передано въ непосредственную зависимость Кіевскаго митрополита, который и благословляетъ священниковъ братскихъ, братствомъ избранныхъ.

Послъ собора Кириллъ Терлецкій занемогъ и поъхалъ въ Сендомиръ лечиться; потомъ пришла въсть, что онъ при смерти. Тогда одинъ изъ урядниковъ замковыхъ острожскихъ, Боровицкій, по давнему обычаю, вошелъ въ домъ епископа и захватилъ его пожитки. Но Терлецкій выздоровълъ и, возвратясь изъ Сендомира, обратился съ жалобою къ князю Острожскому, въ надеждъ на большую любовь этого вельможи къ себъ. Но Боровицкій пользовался также сильнымъ расположеніемъ князя, въ слъдствіе чего успъшно защищался, и когда Терлецкій уъхалъ изъ Острога, то Боровицкій сталь обносить его передъ княземъ и такъ успълъ очернить Кирилла, что князь вмъсто прежней любви сталъ оказывать презръніе къ нему. Легко понять теперь положеніе Луцкаго

епископа, разладившаго съ самымъ могущественнымъ вельможею своей епархіи и столпомъ православія! Съ одной стороны разладъ съ своими въ лицъ самого сильнаго изъ своихъ, съ другой — поднимается ожесточенное преслъдование отъ чужихъ. Секретарь королевскій Мартынъ Броневскій напалъ съ толпою вооруженныхъ людей на церковное владъніе Фалимичи, завладълъ церковнымъ и епископскимъ имъніемъ; староста Луцкій, Александръ Семашко, сдълавшійся изъ православныхъ католикомъ, наложилъ подать за входъ въ соборную Луцкую церковь; въ Апрълъ 1591 года, въ Страстную Субботу и Свътлое Воскресеніе, Семашко вельлъ впустить въ замокъ, гдв находилась церковь, только одного епископа съ слугою, безъ духовенства, почему въ соборной церкви не было въ эти дни богослуженія, а епископъ два дня не пилъ и не ълъ, между тъмъ, какъ пьяный Семашко въ притворахъ соборной церкви заводилъ танцы и игры и приказалъ гайдукамъ своимъ стрълять въ куполъ и крестъ церковный.

Въ Іюнъ, по приговору, епископы съъхались на соборъ въ Брестъ, опредълили жаловаться королю, что урядники и землевладъльцы великаго княжества Литовскаго вступаются въ дела духовныя, судять священниковъ, разводять браки. Но Терлецкій съ нѣкоторыми товарищами рѣшились избавиться отъ встать бъдъ, грозящихъ какъ отъ своихъ, такъ и отъ чужихъ, прямымъ средствомъ, на которое давно уже было указано і езунтами — унією: Король Сигизмундъ получилъ слѣдующую грамоту: «Мы, нижеподписавшіеся епископы, желаемъ признавать пастыремъ нашимъ и главою намъстника св. Петра святъйшаго папу Римскаго, отъ чего ожидаемъ великаго умноженія хвалы Божіей въ церкви Его Святой; но, желая быть въ повиновении у святъйшаго отца папы, мы желаемъ, чтобъ оставлены были намъ всъ церемоніи, службы и порядки, какіе издавна церковь наша св. Восточная держить, и чтобы его королевская милость вольности намъ грамотами обезпечилъ, и артикулы, которые нами будутъ поданы, утвердилъ; а мы обязуемся быть подъ властію и благословеніемъ отца папы, и листъ этотъ съ подписью нашихъ собственныхъ рукъ и приложеніемъ печатей дали мы брату нашему старшему, отцу Кириллу Терлецкому, екзарху и епископу Луцкому и Острожскому. Подписали: Кириллъ Луцкій, Гедеонъ Львовскій, Леонтій Пинскій и Діонисій Холмскій».

Только въ Генваръ 1592 года король отвъчалъ на жалобу митрополита запрещеніемъ свътскимъ лицамъ вмышиваться въ дъла духовныя, и только 18 Марта написанъ былъ привилей королевскій согласнымъ на унію епископамъ: «Мы, господарь, имъ самимъ епископамъ, пресвитерамъ и всему духовенству церкви Восточной и религіи Греческой объщаемся сами за себя и за потомковъ нашихъ, что еслибы кто-нибудь изъ патріарховъ и митрополитовъ наложилъ на нихъ клатву, то эта клятва имъ и всему духовенству ихъ ни въ чемъ не будетъ вредить; объщаемъ ни по какимъ обвиненіямъ и клятвамъ не отнимать у нихъ епархіи и другимъ при жизни пхъ не отдавать, объщаемъ пріумножить къ нимъ ласку нашу, придавая имъ и каждому, кто склонится къ уніи, свободъ и вольностей въ той же мъръ, въ какой имъютъ ихъ и Римскіе духовные, что объщаемъ и другими привилеями нашими утвердить». Въ это время между православными еще ничего не было извъстно о замыслъ Терлецкаго съ товарищами; по крайней мъръ, Львовское братство, продолжая борьбу съ своимъ епископомъ, въ грамотъ къ патріарху отъ 6 Февраля 1592 года еще ничего не говорить объ этомъ. Въ этой грамоть братство пишеть: «Безпрестанными бъдами томить насъ Гедеопъ епископъ Львовскій, людей раздълилъ и на братство наше вооружиль, приказаль всемь подъ клятвою отвращаться отъ насъ; монастырь св. Онуфрія, ставропигіонъ нашъ ктиторскій, подъ благословеніемъ митрополита находящійся, пограбиль, игумена обезчестиль. На соборь показали мы грамоту вашей святыни объ этомъ монастыръ и священникъ нашего братскаго храма, котораго архіепископъ (т. е. митрополить Михаиль) подъ благословение свое приняль, а епис-

копъ проклинаетъ. Мы жаловались на епископа на соборъ; но безчиннаго ради собора не было о томъ суда, на будущій соборъ отложили. Архіепископъ съ епископами утвердили, чтобы впередъ священники братствъ Львовскаго и Виленскаго были подъ благословеніемъ архіепископскимъ и подъ защитою всего собора; но епископъ, по древнему своему противленію, и теперь противится, и всюду между всякихъ чиновъ людьми клевещеть, что мы не можемъ ни церкви строить, ни школы ваводить. Поэтому отпустили мы дидаскаловъ (учителей) Кирилла въ Вильну, Лаврентія въ Брестъ, другіе по инымъ мѣстамъ разошлись, а Стефанъ здесь живетъ; священники лучшіе, ради гоненія епископскаго, разошлись въ иныя страны, а двоеженцы водворились вездъ. Епископы Холмской и Ппискій съ женами живутъ и, видя это, двоеженцы смъло литургисаютъ. Сильно смущается церковь и вспять возвращается; люди знатные, въ различныя ереси впадице, хотъвше прежде возвратиться къ своему правовтрію, теперь не хотять, хулять церковное безчиніе, и всь люди единогласно вопіють: «если не устроится церковь, то въ конецъ разойдемся, отступимъ подъ Римское послушание и будемъ жить въ поков безмятежномъ». Нъкоторые неправду сказали твоему святительству, будто у насъ есть люди, непочитающие св. иконъ: нътъ такихъ ни въ братствъ нашемъ, ни въ целомъ городъ. Дело вотъ какъ было: когда архіепископъ нашъ (Михаилъ) былъ здъсь въ Галиціи, то въ городъ Рогатинъ нашелъ икону: вмъсто Спасова образа написанъ Богъ Отецъ съ съдинами; тоже и въ Галичъ. Архіепископъ вельлъ эту икону вынести изъ церкви и паписать Спасово изображение. Но Гедеонъ, епископъ Львовскій, по уходъ архіепископа, велълъ въ Галичъ икону невидимаго Бога Отца въ церкви выше всъхъ иконъ поставить, и подписалъ имя иконъ: «Ветхій деньми», и уча народъ, обвинялъ архіепископа въ иконоборствь. На Воскресеніе Христово, какой-то хльбъ, называемый пасха, по старому еретичеству приказываетъ освящать; пятиицу празднують, и на другой день Рождества Христова ппроги

приносять въ униженіе Богородицы (такъ-называемый пологь Богородицы, по нашему назубокъ). Все это велить епископъ по старому держать и не соблазняться прещеніями твоего святительства. Сообщаемъ твоему святительству и радостныя въсти: въ Вильнъ братство размножается. Оедоръ Скуминъ (Тышкевичь), воевода Новгородскій, и панъ Богданъ Сапъга, воевода Минскій, со многими чиновными людьми вступили въ братство церковное и утвердили единство свое съ братствомъ Львовскимъ, дабы вмъстъ промышлять объ общей пользъ. Кромъ того панъ Адамъ Потъй, каштелянъ Брестскій, сенаторъ королевскій, заложилъ въ Брестъ чинъ братства Львовскаго».

Какъ же удивилось Львовское братство, когда вскорт послт этого врагь его Гедеонъ объявилъ грамоту патріаршую, въ которой приказывалось изъять монастырь св. Онуфрія изъ подъ власти митрополита. Въ Сентябръ братство писало патріарху: «Не знаемъ какъ это случилось? отъ зависти ли бъсовской, или отъ клеветы злохитрыхъ людей, или потому, что ты забыль прежнюю свою грамоту?» Туть же, обличая непорядки церковные, братство впервые донесло патріарху о замыслъ насчетъ унін: «Прежде всего да въдаетъ твоя святыня, что у насъ такъ-называемые святители, а лучше сказать сквернители, вопреки иноческому объту, съ женами невозбранно живутъ; нъкоторые многобрачные святительствують, другіе съ блудницами дътей прижили. Если такіе святители, то простые священники и подавна. Когда митрополить на соборь обличиль священниковь и требоваль, чтобы они отказались отъ священства, то они отвъчали: «Пусть прежде святители откажутся отъ своего святительства, послушаютъ закона, тогда и мы ихъ послушаемъ. Епископы похитили себъ архимандритства и игуменства и ввели въ монастыри родню свою и урядниковъ мірскихъ; имънія всъ церковныя пограбили, иночество испразднили, коней и псовъ въ монастыри ввели. Многіе же утвердили совътъ предаться Римскому архіерейству съ сохраненіемъ закона Греческой

въры, и Римскій папа послаль одного іерея своего съ приказаніемъ по всъмъ церквамъ своимъ кваспымъ хльбомъ службу совершать въ знакъ соединенія церквей; іезуитъ Виленскій Петръ Скарга напечаталъ книги о въръ своей и о Греческомъ заблужденіи и королю вручилъ. Люди разсудили, что можетъ Христова въра подъ Римскою властію правовърно исповъдаться, какъ и сначала было: потому что безначаліе во многоначаліи нашемъ обрътается, законы отеческіе попраны, и ложь православіемъ лицемърствующихъ учителей покрыла церковь».

Братство не могло еще, не умъло назвать епископовъ, ръшившихся на унію: такъ осторожно и тайно дъйствовали они; понятно, что въ такомъ важномъ деле они должны были дъйствовать медленно, и потому не нужно искать причину этой медленности въ какомъ-нибудь внышнемъ обстоятельствы. Львовское братство писало патріарху, что у многихъ укореняется мысль о необходимости подчиниться Римскому престолу, какъ о единственномъ средствъ избавиться отъ безначалія и безпорядковъ, господствовавшихъ въ Русской церкви; но сдълать ръшительный, открытый шагъ къ этому подчиненію было крайне трудно и опасно. Терлецкій одинъ не могъ на это решиться, Терлецкому одному трудно было действовать, пріобрътать сообщниковъ: какъ мы видъли, онъ лишился дружбы князя Константина Острожскаго. Но скоро явился человъкъ, который занялъ мъсто Терлецкаго въ расположении князя Константина; въ началъ 1593 года, по смерти Владимірскаго епископа Мелетія, епархію эту получиль Ипатій, въ міру Адамъ Потъй, тотъ самый сенаторъ и каштелянъ Брестскій, о благочестивой ревности котораго упоминало Львовское братство въ письмъ къ патріарху. Потъй явился достойнымъ своего новаго сана, явился «великимъ подвижникомъ, воздержникомъ, постникомъ, чуткимъ охранителемъ правъ церковныхъ и ни въ какое дело светское невступающимся.» Но бывшій каштелянъ былъ мало свъдущъ въ догматическихъ подробностяхъ Восточнаго исповъданія, быль равнодушенъ къ

вопросу о различіи церквей и тъмъ легче могъ быть склоненъ къ уніи. Терлецкій взялся за это дело. «На ласку князя Острожскаго полагаться опасно, говориль онъ Потъю: ко мнъ былъ ласковъ, а теперь презираетъ. Патріархи будутъ часто ъздить въ Москву за милостынею, а ъдучи назадъ, насъ не минують; Іеремія уже свергнуль одного митрополита, братства установиль, которыя будуть и уже суть гонители владыкъ: чего и нътъ, и то взведутъ и оклевещутъ; удастся имъ свергнуть кого нибудь изъ насъ съ епископіи: самъ посуди, какое безчестье! Господарь король даетъ должности до смерти, и не отбираетъ ни за что кромъ уголовнаго преступленія, а патріархъ по пустымъ доносамъ обезчестить и санъ отниметъ: самъ посуди, какая неволя! А когда поддадимся подъ Римскаго папу, то не только будемъ сидъть на епископіяхъ нашихъ до самой смерти, но и въ лавицъ сенаторской засядемъ, вмъсть съ Римскими епископами, и легче отыщемъ имънія, отъ церквей отобранныя».

Не знаемъ, кто первый началъ разговоръ объ уніи, Потъй или князь Острожскій; знаемъ, что 21 Іюня 1593 года князь писалъ Владимірскому епископу следующее письмо: «Всякій человъкъ долженъ стараться о томъ, чтобы быть размножителемъ и любителемъ хвалы Божіей. И я, по причинъ многочисленныхъ мірскихъ занятій моихъ, хотя не могъ посвятить всего себя заботамъ объ умноженіи хвалы Божіей, однако, по христіанской обязанности, съ давняго времени было у меня желаніе, и теперь не слабъющее, но болье и болье распаляющееся - желаніе найти способъ къ тому, чтобы церковь Христова, всъхъ церквей начальнъйшая, въ первобытное свое состояніе прійти могла. Но какъ вижу, достойное созидается достойными и честное совершается честными. Такъ и мнъ или несчастіе воспрепятствовало, или собственное недостоинство мое не допустило положить начало доброму дѣлу. Однако св. Писаніе говорить: «Сила Божія въ немощи совершается», и потомъ: «отъ человъкъ невозможное Богу возможно». Опираясь на эти слова, не задолго передъ тъмъ,

не славы ради житейской, Богъ въсть, но сътуя о паденіи церкви Христовой, не терпя наруганія еретиковъ и отступниковъ, дерзнулъ я съ легатомъ папы Римскаго, Поссевиномъ, совътовать и гадательствовать о некоторых в нужных в речахъ Писанія святаго, не самъ, но чрезъ своихъ старшихъ и пресвитеровъ; но Богу не угодно было, не знаю на пользу намъ или во вредъ. И такъ случилось тогда, какъ было угодно Богу. И теперь, не имъя возможности прекратить заботы о церкви Божіей, имтя намтреніе для здоровья своего ттлеснаго отправиться въ тъ страны, недалеко отъ которыхъ живетъ папа Римскій, предлагаю хлопотать тамъ о соединеніи церквей. еслибы было на то произволение Божие, еслибы вы, духовные, на будущемъ соборъ вашемъ нашли способы къ прекращенію внутренней брани въ церкви Божіей. По моему мнѣнію, ваша милость епископъ Владимірскій, согласившись съ преосвященнымъ отцомъ архіепископомъ и епископами, съ позволеніемъ и грамотою его королевской милости, должны ъхать къ великому князю Московскому и вмъстъ съ великимъ княземъ и духовенствомъ земли тамошней посовътоваться, поразсказать имъ, какое гоненіе, преследованіе, поруганіе и уничижение народъ здъшний Русский въ порядкахъ, канонахъ и церемоніяхъ церковныхъ терпитъ, просить ихъ, какъ единовърцевъ, стараться о томъ, чтобы больше церковь Христова такой смуты, а народъ Русскій такого гоненія и озлобленія не терпъли. Усердно прошу вашу милость, какъласковаго господина и пріятеля, особенно же теплаго тщателя въ любви въры Христовой, стараться изъ всехъ силъ на соборъ, чтобъ положить начало если не соединенію, то, по крайней мъръ, улучшенію жизни народной. Ибо извъстновсъмъ вашимъ милостямъ, что люди нашей религіи упали нравственно, что господствуетъ въ нихъ леность и нарадение къ благочестію: не только не исполняють они обязанности свой христіанской, не защищають церковь Божіею и въру свою старинную, но еще сами многіе, насмъхаясь надъ нею, разбъгаются по разнымъ сектамъ. Если ваши милости ста-

раться объ этомъ не будете, то сами знаете, кто повиненъ будеть отвъть дать, ибо вы вожди, наставники и пастухи паствы Христовой. Но отчего же размножились между людьми леность, нерадение и отступление отъ веры? Отъ того, что изтъ учителей, изтъ проповъдниковъ слова Божія, изтъ наукъ, нътъ проповъдей; отъ этого паступило истощеніе хвалы Божіей въ церкви Его, наступиль голодъ слу-- шанія слова Божія, началось отступленіе отъ въры и закона. Дошло до того, что нътъ ничего, чъмъ бы могли мы утъщиться въ законъ своемъ. Имъемъ право сказать словами пророческими: «Кто дастъ головъ нашей воду и очамъ нашимъ источникъ слезъ», чтобъ могли мы оплакиватъ упадокъ, истощение въры и закона своего день и ночь? Все низпроверглось и упало, со встхъ сторонъ скорбь, сттование и бъда, и если дальше такъ пойдетъ, то Богъ въсть, что съ нами наконецъ будетъ!» При этомъ письмъ князь приложилъ и собственноручныя статьи, на которыхъ онъ бы желаль унін: 1) Оставаться намъ вполнъ при всъхъ обрядахъ, какіе церковь Восточная держитъ. 2) Чтобъ паны Римляне церквей нашихъ и имуществъ ихъ на свои костелы не брали. 3) Чтобъ посль чніи не принимали они тьхъ изъ нашихъ, которые бы захотым быть католиками; не принуждали бы нашихъ къ католицизму, особенно при бракахъ, какъ то обыкновенно дълаютъ. 4) Чтобы духовенство наше въ такомъ же почетъ было, какъ ихъ, чтобы митрополитъ и владыки въ радъ и на сеймикахъ мъсто имъли, хотя и не всъ. 5) Нужно переслаться съ патріархами, чтобъ и они склонились къ уніи, чтобъ намъ единымъ сердцемъ и едиными устами Господа Бога хвалить. 6) Нужно послать къ Месковскому и къ Волохамъ, чтобы согласиться съ ними вывств на унію; всего лучше, по моему мнънію, въ Москву послать отца епископа Владимірскаго, а къ Волохамъ Львовскаго. 7) Нужны также исправленія ифкоторыхъ вещей въ церквахъ нашихъ, особенно касательно вымысловъ людскихъ. S) Необходимо имъть намъ ученыхъ пресвитеровъ и проновъдниковъ добрыхъ, ибо,

по недостатку просвъщенія, великая грубость въ нашемъ духовенствъ умножилась.

Неизвъстно, что происходило на соборъ, отъ котораго такъ много надъялся князь Константинъ. Практическій смыслъ Потъя и Терлецкаго долженъ былъ внушать имъ, что требованія князя неисполнимы; что церковь Восточная Греческая и Восточная Русская или Московская не признаютъ папу главою своею, а безъ этого унія невозможна; что по пустому, слъдовательно, будетъ ъхать и въ Москву, и къ Волохамъ; что дъло не можетъ ръшиться путемъ соборовъ, но только ръшительнымъ шагомъ со стороны нъсколькихъ вліятельныхъ лицъ, которыя своимъ примъромъ могутъ увлечь народъ, нанаскучившій тяжелымъ положеніемъ церкви. Не прошло года послъ собора 1593 года, какъ 21 Мая 1594 года Терлецкій, вмъстъ съ соборнымъ духовенствомъ, явился въ урядъ Луцкій и объявиль, что по воль и промышленію Бога, въ Троицъ славимаго, и по усердному старанію и побужденію короля, его милости, и пановъ, сенаторовъ духовныхъ и свътскихъ, совершилось давно желанное соединение и возстановилась братская любовь между церквами Восточною и Западною, съ признаніемъ святъйшаго папы Римскаго верховнымъ пастыремъ и намъстникомъ апостольскимъ; что для утвержденія этого соединенія и для изъявленія покорности папъ, онъ, Терлецкій, вмъсть съ Владимірскимъ епископомъ Потъемъ, отправляется въ Римъ, по приказанію короля, и что для издержекъ на это путешествіе отдано въ залогъ церковное имъніе Водиради.

Наступало обычное время собора — 24 Іюня; прівхаль въ Бресть митрополить Михаиль, прівхаль Потьй, Терлецкій. На другой день по прівздѣ митрополита службы не было, только говориль проповѣдь о пастыряхъ владыка Владимірскій Потъй на тексть: «Азъ есмь пастырь добрый». Послѣ проповѣди владыка спросиль предстоявшихъ, хорошо ли онъ говорилъ, или нѣтъ? Всѣ отвѣчали: «хорошо!» Но вотъ послышался одинъ голосъ изъ толпы. «Владыка противъ себя читаетъ». Въ цер-

кви встало смятеніе, порицателя схватили и поставили предъ соборомъ, гдъ онъ сказалъ Потью: «Ты насъ добру учишь, а самъ дурно дълаешь: малыхъ ребятъ неразумныхъ въ попы ставишь и отъ нихъ по осьми копъ берешь». Послъ этихъ словъ волненіе еще болье усилилось: порицателя Потвева били, мучили и наконецъ посадили въ богадъльню на цъпь. На третій день, послъ заутрени, вельли звонить на соборъ, собрались отцы въ церковь, отворили царскіе врата, зажгли свъчи, поставили налой на амвонт, положили Евангеліе разогнутое. Митрополить сълъ на особомъ мъстъ, владыки особенно, архимандриты особенно; потомъ архидіаконы, протопопы, игумены, священники, братства на особомъ мъсть; были и паны, но немного; слышали, что Римляне будутъ. Послъ молитвы о ниспосланіи св. Духа, соборъ начался: стали подавать жалобы: братства подали жалобу на владыку Львовского Балабана; Потъй жаловался на него же; братства Виленское и Львовское положили свое право братское; потомъ подавались грамоты отъ многихъ пановъ къ митрополиту и ко всемъ владыкамъ съ жалобами. Наступилъ вечеръ и разошлись объдать. Но вотъ явилась грамота отъ Гитвиенскаго архіепископа-примаса, который напоминаль митрополиту, что соборъ никакой законной силы имъть не можеть, ибо всякіе съъзды, сеймы и соборы запрещены въ отсутствіе короля, находившагося тогда въ Швеціи. На этомъ основаніи ограничились только дълами судными, подтвердили права братствъ, и Гедеонъ Балабанъ, за насилія Аьвовскому братству, низверженъ съ епископіи 3. Гедеонъ протестоваль противъ собора, опираясь на его незаконность; Терлецкій также отрекся отъ участія въ пезаконномъ соборъ, и 2 Декабря 1594 года явился актъ соединенія владыкъ для принятія уніи. Владыки указывають на уклоненіе многихъ людей въ ереси, какъ на слъдствіе того, что они, Русскіе, порознились съ панами Римлянами, порознились дъти одной матери, и потому не могутъ помогать другъ другу. Моля Бога о соединеніи въры, они, владыки, не старались объ

этомъ потому, что смотрели на старшихъ, дожидались, чтобъ тъ постарались о соединении церквей. Но надежда на старшихъ ослабъваетъ все болье и болье, потому что они, будучи въ неволъ поганской, еслибъ даже и хотъли, то не могутъ ничего сдълать. «Въ слъдствіе этого, по наитію св. Духа, видимъ мы» пишутъ владыки: «что людямъ большія препятствія къ спасенію безъ единства въ церкви Божіей, а въ этомъ единствъ предки наши всегда были, одного старшаго пастыря первопрестольника, именно святъйшаго папу Римскаго, признавали, и пока это продолжалось, всегда порядокъ и великое умножение хвалы Божіей въ церкви бывало и еретикамъ трудно было ереси разсъвать; когда же много старшихъ и первопрестольниковъ настало, то теперь ясно видимъ, до какого несогласія церковь Божія пришла. Итакъ, не желая взять на свою совъсть погибель душъ людскихъ, умыслили мы соединиться для святаго дела, чтобъ, какъ прежде, едиными усты и единымъ сердцемъ славить Отца, Сына и св. Духа съ братьями нашими милыми панами Римлянами, будучи подъ единымъ видимымъ пастыремъ церкви Божіей. Объщаемся предъ Господомъ Богомъ, всъ вообще и каждый особенно, искренно и старательно, средствами приличными и другихъ братьевъ нашихъ духовныхъ и весь народъ приводить къ единству церковному; а для сильнъйшаго побужденія къ тому даемъ другъ другу эту грамоту». Подлинникъ грамоты подписанъ только Ипатіемъ Владимірскимъ и Кирилломъ Луцкимъ. Надобно было уговорить митрополита; къ нему отправился Терлецкій, и Рагоза даль ему следующія статьи для представленія коронному гетману Замойскому: «Въ слъдствіе несогласія между самими нашими старшими, патріархами, вибств съ некоторыми другими епископами я хочу признать первенство святъйшаго папы Римскаго, сохранивши въ цълости всъ обычаи и обряды церкви нашей Восточной. Просить пана гетмана, чтобъ король обезпечилъ насъ своею грамотою, дабы я, митрополить, на митрополін своей во всякой чести и уваженін до смерти своей въ поков жиль; дабы

я имълъ мъсто въ радъ и всъ права наравнъ съ духовными Римскими. Если будутъ принесены на насъ какія-нибудь грамоты неблагословенныя отъ патріарховъ, то не должны имъть никакого значенія. Чтобъ монахи изъ Греціп больше въ панствъ королевской милости не бывали и въ непріятельскую землю Московскую не пропускались. Чтобъ перехожихъ людей съ грамотами къ намъ отъ патріарховъ не пускали, потому что мы ихъ считаемъ шпіонами». Написали и наказъ, что долженъ былъ говорить королю уполномоченный отъ епископовъ посланникъ: «Видя въ старшихъ нашихъ, патріархахъ, великія нестроенія и нерадъніе о церкви Божіей и законт святомъ, видя ихъ неволю, видя, что вмасто четырехъ патріарховъ сділалось восемь, видя, какъ они тамъ живутъ на своихъ патріаршествахъ, какъ одинъ подъ другимъ подкупается, какъ церкви соборныя утратили, и сюда къ намъ прівзжая, никакихъ диспутацій съ иноверными не чинятъ, только поборы съ насъ берутъ, и, набравши откуда ни попало денегъ, одинъ подъ другимъ тамъ въ землъ поганской подкупаются-видя все это, мы, епископы, не желая долве оставаться въ такомъ безнарядьт и подъ такимъ ихъ пастырствомъ, единодушно согласившись (подъ върнымъ ручательствомъ, если его королевская милость захочетъ хвалу Божію подъ единымъ пастырствомъ расширить и дать намъ съ нашими епископіями, церквами, монастырями и всемъ духовенствомъ такія же вольности, какими пользуются духовные Римскіе), хотимъ приступить къ соединенію въры и пастыря единаго, главнаго, которому самимъ Искупителемъ мы ввърены, святъйшаго папу Римскаго пастыремъ своимъ признать; только просимъ, чтобъ господарь обезпечилъ насъ своею грамотою и утвердилъ навъки нижеписанные артикуды: 1) Чтобъ церкви главныя, епископіи наши остались навъки нерушимо въ своихъ набоженствахъ и церемоніяхъ. 2) Владычество и церкви Русскія, монастыри, имущества, пожалованія и все духовенство должны оставаться навтки въ цълости, по стародавнему обычаю, подъ властію, благо-

словеніемъ и жалованіемъ епископскимъ, во всякомъ послушанін обычномъ. 3) Вст дела церковныя, служба Божія, церемоніи и обряды остаются ненарушимыми и отправляются по старому календарю. 4) Чтобъ быль намъ на сеймъ почеть и мъсто въ радъ, дабы, находясь подъ благословеніемъ святъйшаго пастыря Римскаго, мы тышились и веселились. 5) Чтобъ проклятіе патріарховъ намъ не вредило. 6) Чтобъ монахи изъ Греціи, которые прівзжають сюда грабить насъ и которыхъ мы признаемъ шпіонами, никакой власти больше надъ нами не имъли. 7) Чтобъ уничтожены были всъ привилегін, данныя партіархами братствамъ и другія, ибо чрезъ нихъ размножились разныя секты и ересп. 8) Каждый новый епископъ посвящается митрополитомъ Кіевскимъ, а митрополита посвящають всв епископы, съ благословенія папы Римскаго и безъ всякой платы. 9) Чтобъ всѣ эти артикулы королевская милость подтвердилъ намъ своими грамотами, одною на Латинскомъ, а другою на Русскомъ языкъ. 10) Чтобъ и святъйшій папа также подтвердиль эти артикулы. Собственноручно подписались: Ипатій Владимірскій, Кириллъ Луцкій, Михаилъ Перемышльскій, Гедеонъ Львовскій, Діонисій Холмской». Но Терлецкій хитриль, скрывался отъ Потья, съ которымъ соперничалъ, хотелъ одинъ заправлять всемъ деломъ, и потому, когда съвхался съ Потвемъ въ Торчинв у католическаго Луцкаго епископа Бернарда Мацфевскаго, то не сказаль, что открыль все дело митрополиту и получиль отъ него статьи къ Замойскому. Въ следствіе этого Потей въ Генваръ 1595 года написалъ Рагозъ: «Знайте, что уже всъ епископы сговорились приступить къ соединенію съ панами Римлянами, и думаемъ, что это уже извъстно и кому-нибудь набольшему. Когда я объ этомъ имълъ разговоръ съ княземъбискупомъ Луцкимъ, то онъ просилъ меня и владыку Луцкаго (Кирилла Терлецкаго), чтобъ мы привели къ тому вашу милость, какъ старшаго, указывая отъ того немалыя выгоды для церкви Божіей. Я говориль съ княземъ о великихъ обидахъ, которыя мы терпимъ не только отъ нихъ, католиковъ,

но и отъ своихъ; говорилъ, что нетъ въ насъ согласія, старшаго своего митрополита ни за-что почитаемъ, противъ него бунтуемъ, на грамоты и проклятія его не обращаемъ вниманія, и прямо старшаго надъ собою имъть не хотимъ. Онъ мнъ отвъчалъ: «Знаю я все это, но отъ чего же это такъ делается? Отъ того, что порядка между вами истъ, а ваши патріархи объ этомъ не заботятся; только за тъмъ сюда прівзжають, чтобъ вась грабить и несогласіе между вами съять, грамоты на грамоты выдавая; но когда въ унін будете, тогда все иначе пойдеть: старшій будеть имъть высшее значеніе, всв его слушать и бояться должны будутъ». Говорилось дальше о томъ, чтобъ приступить къ уніи безъ насилія совъсти и въръ нашей; не позабыли поговорить и о мъстъ въ радъ, и на все получили удовлетворительный отвътъ и объщание помогать. Говорилось и о томъ, что ваша милость хотя бы и хотълъ привести дела въ порядокъ, но средствъ не имъетъ по причинъ объдненія старшей епархіп Кіевской; князь-бискупъ отвъчалъ: «Это послъднее дъло; будемъ хлопотать, чтобъ столь митрополичій, для пріобрътенія подобающаго ему значенія, получилъ хорошее содержаніе», и указаль самь на монастырь Печерскій: «Пристойнье» сказалъ опъ: «управлять имъ митрополиту Кіевскому, чемъ тамошнимъ пьяницамъ монахамъ». Онъ требовалъ, чтобъ мы ъхали къ вашей милости и обо всемъ съ вами договорились. «А когда вы согласитесь» сказаль онъ: «то отъ самого папы будуть къ вамъ послы съ приглашеніемъ къ уніи, и сунодъ отъ короля будетъ назначеннъ; тамъ, на этомъ суподъ, будемъ съ вами трактовать, чтобъ прежде всего уладить то, въ чемъ не сходимся; также обезпечимъ васъ въ томъ, что вы сохранить желаете, какъ относительно вфры, такъ и церемоній вашихъ». Съ тъмъ мы и разстались, что объщались ъхать къ вашей милости, и потому прошу: сдълайте милость, дайте знать, гдъ васъ можемъ найти... На патріарха никто не хочеть обращать вниманіе; а намъ головою ствпы не пробить, когда отъ нихъ никакой помощи не имъемъ. Ради

Бога, не презирай этимъ дѣломъ, прикажи намъ къ себъ пріѣхать и переговорить. Богъ знаетъ и сами видимъ, что съ нами дѣлается, видимъ, что наши старшіе не только намъ, но и себъ помочь пе могутъ; только тутъ на ссоры присылаютъ, выдавая грамоты на грамоты, а порядка нѣтъ. Видѣлъ я у Луцкаго владыки грамоту канцлера короннаго, въ которой пишетъ, что король желаетъ съ вашею милостью видѣться; въ грамотъ говорится, чтобъ и онъ, владыка Луцкій, также ѣхалъ къ королю; но онъ объщалъ мнѣ не ѣздить, прежде чѣмъ съ вами увидимся. Грамоты этой моей, покорно прошу, никому не показывай, потому что я ввъряюсь вашей милости, какъ старшему пастырю».

Но Рагоза, какъ человъкъ безхарактерный, ръшился хитрить, скользить между двумя опасностями, не разрывать ни съ тъми, ни съ другими, выжидать, откладывать ръшение до последней крайности. Кроме приманокь, выставленныхъ Потвемъ, успленія власти, умноженія доходовъ, выгодна была унія для Рагозы, неладившаго съ патріархомъ, который, какъ говорять, еще недавно подвергнуль его временному запрещенію; страшно было не приступить къ унін, желаемой, поддерживаемой королемъ: не проститъ ему правительство нерасположенія или равнодушія къ ней. Но, съ другой стороны, затъвали унію одни епископы безъ совъта съ мірянами, съ Острожскимъ, Скуминымъ и остальною знатью, съ братствами, а Михаилъ былъ избранникомъ мірянъ. Получивши письмо Потвя, онъ написалъ Скумину (20 Января 1595): «Милостивый панъ! Стараясь давать знать вашей милости, какъ столну церкви нашей, обо всъхъ новостяхъ, касающихся церкви и меня, извъщаю о новой новости, предками нашими и зашею милостію неслыханной; посылаю и копію съ письма, присланнаго ко мнь отцами епископами о предпріятін ихъ приступить къ унін, чтобъ вы сами изъ него увидали, еъ чемъ дъло, и прислали мит поскоръе свое мнъніе; я же самъ собою до этого дъла и не думаю приступать, боясь для церкви нашей подступу и прелести». Но

въ то время, какъ митрополитъ хитрилъ, Терлецкій хитрилъ и Потъй еще хлопоталь о тайнь, рышительный шагь сдьланъ былъ во Львовъ тамошнимъ епископомъ Гедеономъ, положение котораго, какъ мы видъли, было тяжелъе всъхъ. Онъ созвалъ у себя соборъ изъ архимандритовъ, игуменовъ, монаховъ и бълаго духовенства, которые объявили (28 Января 1595 г.), что, по примъру верховивишихъ пастырей Русскихъ, признаютъ церковь Римскую правдивою и власть надъ всею вселенной имъющею и присягають не отступать отъ святъйшихъ первопрестольниковъ Римскихъ, проклинаютъ тъхъ, кто отступитъ, и усердно просятъ митрополита и епископовъ кончить безъ отлагательствъ такое спасительное дело. Дъло грозило пойти въ разбродъ: Балабанъ дъйствовалъ самъ по себь; Терлецкій дъйствовалъ также самъ по себь; митрополитъ проводилъ Потъя: назначилъ ему свиданіе въ Новогрудкъ, но, не подождавши его здъсь, утхалъ въ Слуцкъ. Потъй ръшился написать ему въ другой разъ (11 Февраля): «Ваша милость на мое письмо не дали мнв никакого отвъта; теперь и самъ не знаю, что дальше будетъ? а не надобно было вашей милости пренебрегать дъломъ. Ради Бога прошу, дай мит знать втрно о своемъ намтреніи, потому что я и доброе и худое за вашу милость теривть готовъ и ни въ чемъ отъ вашей милости не отступлю. Тамъ вашей милости легче между своими, а мы тутъ въ зубахъ: захотятъ кого събсть — и събдятъ. Не знаю, писалъ ли я въ первомъ листь къ вашей милости, что видълъ у Луцкаго владыки грамоту канцлера короннаго, въ которой пишетъ, кто король желаетъ съ вами видъться. Если поъдешь къ королю, то заъзжай ко мнъ: очень нужно! Когда я спрашивалъ отца владыку Луцкаго, зачемъ онъ едетъ къ королю? тотъ отвъчалъ подъ присягою: «Не знаю, зачъмъ меня требують, потому что у меня нътъ тамъ никакого дъла, ни своего, ни чужаго». А теперь, безъ меня, должно-быть въ слъдствіе другой грамоты, быль у канцлера и въ Краковъ поъхалъ. Богъ знаетъ, что это такое? Одно знаю, что при дворъ го-

ворять обо мив такъ: «на кого мы надвялись, тотъ хуже всъхъ». Оттого королевскихъ и канцлеровыхъ грамотъ ко мнъ нътъ, и сеймиковыхъ грамотъ не послано, а у Луцкаго все есть. Ради Бога похлопочи, чтобъ намъ въ последнихъ не остаться. А съ Востока понапрасну чего намъ надъяться? Изъ новостей, которыя я къ вашей милости посылаю, увидишь, что съ нашими тамъ дълается. Если теперь нельзя намъ съ тобою видъться, то ради Бога постарайся разослать пригласительныя грамоты къ собору на Ивановъ день (24 Іюня), потому что теперь особенно нужно намъ сътхаться всъмъ; ради Бога прошу, отвъчай мнъ обо всемъ на письмъ; не бойся: напищешь ко мнъ-это все равно, какъ еслибы камень въ море бросилъ; я дамъ тебъ знать, какія новости будуть въ Польшъ». Дъйствительно, Терлецкій опередилъ всъхъ: опъ събздилъ къ королю и привезъ отъ него къ Потъю слъдующую грамоту (отъ 18 Февраля): «Узнали мы сильное желаніе и добрую мысль вашу къ соединенію церкви Божіей Греческой съ вселенскою Римскою, какъ издавна подъ властію одного пастыря, святъйшаго папы Римскаго бывало. Это желаніе и намъреніе ваше не только хвалимъ, но и съ благодарностію принимаемъ, усматривая, что это дъло Духа Святаго и отъ Бога начало свое беретъ, Который, какъ Самъ въ Троицъ единый, такъ и церковь свою святую и въру христіанскую въ единствъ и согласіи имъть хочеть, и одного пастыря въ ней поставиль, которому не только овечекъ своихъ, то-есть простой народъ, но и барашковъ, то-есть всъхъ духовныхъ, епископовъ, пресвитеровъ, дьяконовъ и всехъ другихъ слугъ церковныхъ пасти поручилъ. Желаемъ и напоминаемъ, чтобъ вы приводили къ концу это предпріятіе свое доброе и блаженное. Господь Богъ Вседержитель, отъ Котораго исходить всякое благо, будетъ въ помощь и стократную мзду готовитъ вамъ за это въ царствъ своемъ небесномъ. А мы, принявши васъ въ оборону нашу королевскую, всегда къ вамъ ласковымъ и милостивымъ паномъ быть хотимъ, и святъйшему папъ Римскому

особенно стараніе ваше засвидътельствуемъ; только медлитъ съ этимъ дъломъ не годится: надобно какъ можно скоръе къ концу его приводить, о чемъ пространнъе говорить съ вами поручили мы епискому Луцкому, которому во всемъ върьте». Терлецкій дъйствовалъ свободно, не связываясь никакими отношеніями: вражда съ княземъ Острожскимъ порвала связь его съ могущественными мірянами, столпами церкви. Въ иномъ положении находились Потъй и Рагоза, которые должны были вести переписку съ этими вельможами, защищать предъ ними свое поведеніе, скрывать истину. Князь Острожскій писаль Потью, что Терлецкій быль въ Краковъ и дъйствовалъ тамъ отъ имени епископовъ, согласившихся на унію. Потъй отвъчаль (17 Марта): «Я узналь о томъ. что отецъ владыка Луцкій былъ въ Краковъ, но не слыхалъ я — свидътельствуюсь Господомъ Богомъ — чтобъ онъ тадилъ отъ кого-нибудь въ посольствъ, и не думаю, чтобъ онъвздиль отъ кого-нибудь съ какимъ-нибудь посольствомъ; а постановлять что-нибудь между собою — намъ и не снилось. Развъ мы того не видимъ, что хотя бы мы всъ епископы согласились на унію, а все христіанство не позволило, то это быль бы только тщетный трудъ и безчестье намъ у овечекъ нашихъ; и не годилось бы намъ такое дъло оканчивать или начинать тайно безъ собора и въдомости всей братьи нашей младшей, ровныхъ слугъ въ церкви Божіей, и прочаго Христіанства, особенно вашихъ милостей, пановъ христіанскихъ». Но Острожскій прислаль второе письмо въ такомъ тонъ, что нельзя было болъе скрываться, причемъ упрекалъ Потъя въ нерадъніи о порядкъ церковномъ, указывая на протестантовъ, какъ на образецъ въ этомъ дълъ. Потъй разсердился и отвъчалъ (25 Марта): «Не отвъчая инчего на широкое писаніе вашей милости, покорно благодарю за предостереженіе. Считаю унію полезною пе для своей корысти и возвышенія, а для умноженія хвалы Божіей, и не такую разумью унію, чтобъ намъ нужно было передълаться совсьмъ въ иной образъ, но такую, при которой бы мы оставались

въ цълости, только исправши то, въ чемъ пътъ истины, а держимся по одному упрямству. Даль бы Господь Богъ, чтобъ и вст тт жили согласно, которые больше нашего значатъ. Но видя, что дълается, всю надежду теряемъ: ибо тъ (патріархи), хотя бы и рады, не могутъ; а мы можемъ, но не хотимъ, и только Бога обманываемъ, молясь о соединенін въры. Не дивись же, что ръки исчезли, когда источники высохли; не дивись, что ни у нихъ, ни у насъ не только науки, но и порядка изтъ. Припоминаешь ты миз соборы Брестскіе, что на нихъ постановлено о школахъ, типографіяхъ и другихъ дълахъ, церкви Божіей потребныхъ, и ничего не исполнено; отвъчаю: хотя все это постановлено и не въ мое архіерейство, однако никому не далъ бы я упредить себя въ такомъ добромъ и благочестивомъ дъль; не пожальть бы и остальнаго убогаго своего имънія, въ которомъ я уже не малый ущербъ дътямъ своимъ сдълалъ, продавши два имънія; не пожальль бы я ничего, лишь бы шло добрымъ людямъ, а не такимъ вътреникамъ, которые только за доходами бъгаютъ; какъ теперь въ Брестъ, школу разорили сами профессора, которые убъжали въ Вильну на сытные нироги, а тутъ все покинули безъ всякой важной причины, къ безчестью и сожальнію убогаго Христіанства, на поруганіе отъ противниковъ нашихъ. Самъ знаешь, какъ это все трудно устроить и вамъ панамъ великимъ, а куда уже намъ калъкамъ, среди волковъ живущимъ! И церемоніи церковныя запрещають порядочнымь образомь отправлять; много могъ бы писать вашей милости, что дълается въ моей епископіи Брестской, какое притъсненіе терпять христіане въ нъкоторыхъ мъстахъ. Еще бы человъкъ тъмъ утъщался, что жресть этоть терпъливо сносять, а то отпадають не по одному, толпами, видя нашу слабость, и Богъ въдаетъ, съ къмъ останемся. Что касается новостей Краковскихъ, то, на мой взглядъ, онъ невърны; а еслибы даже и върны были, то не примъшивайте сюда меня, ибо не только о кардинальствъ или митрополіи не думаю, но часто плачусь на

себя и за то, что епископомъ сдълался, плачусь и на того (на князя Острожскаго), кто меня уговорилъ къ этому, особенно видя, что на свътъ дълается. О бланкетахъ ни о какихъ не въдаю, никому ихъ ни на что не давалъ. Но и я кой-что знаю и върнъйшее, и еслибъ можно было повърить бумагь, то указаль бы вашей милости, что Краковскія новости невърны. Если кто самъ себя за святаго выдаетъ. а насъ порочитъ, то изтъ ничего тайнаго, чтобы не сдълалось явно. Знаю о себъ только то, что я ничего не начиналъ; но если всъ пойдутъ за чъмъ-нибудь добрымъ безъ вреда совъсти, то я бы не хотълъ позади оставаться. А что мнъ изволишь указывать на порядокъ иновърцевъ, то пусть онъ будеть наилучшій, но если не на правомъ основаній, то все соромъ будетъ: и школы ихъ, и типографіи, и множество проповъдниковъ. Отъ плодовъ ихъ познаются: иное сверху кажется красиво, а внутри полно смраду и червей. Какъ самъ я ихъ не жалую, такъ и вашу милость предостерегаю: лучше соединяться съ правдивыми хвалителями Бога, въ Троицъ Единаго, нежели съ явными непріятелями Сына Божія».

Сильные протестоваль противъ всякаго участія своего въ уніи Рагоза, который въ Марть 1595 года послаль князю Острожскому любопытное извъстіе о невинности Гедеона Балабана: «Въ то время, какъ я обращалъ все вниманіе на обнажение этого скрытнаго фальша, случилось очень кстати, что въ монастыръ Слуцкомъ нашелъ я владыку Львовскаго, отъ котораго, думаю, не встанетъ этотъ пожаръ, вредный церкви нашей Восточной и всъму православному народу. Онъ ничего не знаетъ о предпріятіи другихъ епископовъ, совершенно противенъ ихъ злому умыслу, присягу въ томъ на Евангелія даль и объщаль сторожить, что будеть дълаться въ этомъ отношени въ Польшъ, и обо всемъ давать знать мнъ и вашей княжой милости. Въ слъдствіе этого счелъ я нужнымъ уничтожить опредъление духовнаго суда, противъ него выданное. Особенно вашей княжой милости, какъ православному оку церковному, всякимъ способомъ надлежитъ

вывъдывать объ уніи; остерегайтесь также этого змъя райскаго и лисицы хитрой, о которомъ я вамъ говорияъ (Терлецкаго).» Но иное, какъ видно, о Балабанъ писалъ Михаилъ къ другому столпу церкви, Скумину, который отвъчалъ ему 10 Мая: «Утъшило меня ваше письмо, извъстившее меня о вашемъ добромъ здоровьъ; но опечалило то, что вы пишете о дълахъ церковныхъ. И слъпой видъть можетъ, что всему причиною несогласіе братское съ владыкою Львовскимъ. Пусть справедливый Судія крови и душъ неповинныхъ взыщетъ на тъхъ, кто тому причиною. По совъсти, главнымъ виновникомъ можемъ признать патріарха нашего Константинопольскаго, который такую смуту грамотами своими сюда внесъ, потому что владыка Львовскій, будучи въ крайнемъ томленіи отъ братства, не только долженъ былъ броситься на такое отщепенство, но думаю, что и врага душевнаго радъ былъ бы на помощь взять. Если это сдълалось по волъ Божіей, то будетъ продолжаться; если же нътъ, то скоро отмъниться. Объ этомъ я теперь мудрствовать не хочу; и что теперь съ этимъ дълать и какъ дълу помочь — ваша милость спрашиваете моего совтта; но Богъ сердцевидъцъ знаетъ, что въ этомъ деле совета никакого дать не могу; боюсь одного, чтобъ наше сопротивление не было тщетнымъ. Причинъ тому вижу много, но бумагъ повърять не хочу. Желалъ бы я очень съ вашею милостію видъться и поговорить».

Скуминъ отказывалъ въ совътъ, а Терлецкій и Потъй дъйствовали въ Краковъ у короля, выхлопотали для Михаила все то, за что онъ хотълъ продать свою церковь папъ, и, возвратившись въ Литву, потребовали свиданія у митрополита, который и назначилъ это свиданіе въ Кобринъ 18 Мая, но обманулъ опять. Тогда Потъй и Терлецкій написали ему слъдующее письмо (20 Мая): «Исполняя волю и письменный приказъ вашей милости, какъ старшаго нашего, пріъхали мы въ Кобринъ въ пятое воскресенье по Пасхъ; но не дождавшись ни вашей милости, ни посланца никакого отъ васъ,

не зная причины, почему ваша милость не изволиль прівхать, должны были мы разътхаться. Теперь мы посылаемъ къ вашей милости и въ письмъ своемъ не благодаримъ васъ за то, что вы презираете не столько нами, братьями своими, сколько кой-къмъ набольшимъ, который знаетъ объ этомъ нашемъ събздъ. Вспомните, съ чемъ вы насъ отправили, и какъ тамъ благодарно было принято, ибо все, чего хотълъ, въ рукахъ своихъ имъешь: привилегіи, грамоты, банницію на Печерскаго архимандрита Никифора Тура. Удивительно намъ, что вы, сами объ этомъ просивши, теперь пренебрегаете, презираете ласкою, вамъ предложенною. Еслибы мы знали, гдв вы находитесь, то сами повхали бы къ вамъ, но мы не знали, куда намъ къ вамъ тхать, а потому просимъ, бросивши все, прітхать какъ можно скорте къ намъ въ Брестъ, какъ для своихъ дълъ, которыя не терпятъ отлагательства, такъ и для общихъ; если же не пріздешь, то насъ погубишь, да и самъ не воскреснень, потому что это не съ своимъ братомъ шутить».

Но митрополить не поъхаль, взяль себъ шестинедъльный срокъ и опять написалъ Скумину (14 Іюня): «Послалъ я къ вамъ слугу своего Григорья со всеми делами, о которыхъ я получиль теперь върныя извъстія, то-есть что епископы Луцкій, Львовскій, Перемышльскій, Холмскій, Пинскій согласились на унію церковную, на послушаніе папт и на новый календарь, тому уже года четыре, на что и грамоту королевскую у себя имьють; и владыка Владимірскій также согласенъ на это. Грамоту королевскую, грамоту, въ которой епископы выразили свое согласіе на унію, и условія ихъ я послалъ къ ващей милости. Звали и меня для этого на дняхъвъ Брестъ и грамота королевская ко мнъ была; но я безъ воли и совъта вашей милости и собратьи моей и позволенія общаго на это дъло не ръшился, но взялъ себъ на размышленье шесть недъль, и, давши знать объ этомъ вамъ и пану воеводъ Кіевскому (князю Острожскому), объщалъ дать имъ отвътъ. Еслибъ я согласился на унію, то королъ объщаетъ

за это большую ласку, за несогласіе же немилость и притъснение всему Христіанству; надобно будетъ оставить митрополію; новый митрополить уже готовъ - Терлецкій. Хотыль бы я при всякихъ вольностяхъ матку нашу церковь оставить. а не подъ ярмомъ какимъ-нибудь, только условія должны быть обезпечены грамотами». Скуминъ прислалъ страшный: отвътъ-страшный не угрозами, не жесткими словами, страшный какъ безхитростный отвътъ скромнаго, честнаго человъка, неимъющаго стремленій выставляться на первый планъ: «Изволили вы меня уведомить о томъ, что началось отъ владыкъ, въ коронъ Польской епископіи свои имъющихъ, а началось то, пишете вы, безъ вашего соизволенія. Но я получилъ извъстіе отъ двора королевскаго, что послъ сейма Краковскаго были у короля послы отъ всего нашего духовенства и показали королю письменное позволение вашей милости и и грамоты върящія. Теперь вы у меня спрашиваете совъта, что тутъ дълать? но трудно совътовать о томъ, на что ужесогласились и королю подали и утвердили; совътъ мой тутъ быль бы напрасень, на смъхъ. Надобно было бы, по правдъ, прежде всего знать объ этомъ людямъ нашего благовърія, н безъ въдома всъхъ къ такимъ великимъ и новымъ дъламъ неприступать: вотъ почему я теперь совъта моего вашей милости давать не могу, да и одинъ въ такомъ великомъ дълъ не съумъю дать совъта; придется мнъ, овцъ стада Христова пастырства вашей милости, идти за пастырями своими, а ваша милость должны знать, куда насъ ведете, и за насъотчетъ давать будете».

Сильнъе Скумина высказывалъ гнъвъ свой на епископовъкнязь Острожскій, къ которому Потъй долженъ былъ писать умилостивительное письмо (отъ 16 Іюня): «Если я такъ долговашей милости ничего не писалъ, то причина тому одна та, что никакихъ върныхъ извъстій еще у себя не имълъ, хотя въ это время люди разсъяли о насъ невърные слухи, будтомы уже къ Римской въръ во всемъ пристали, мшу служить и опръсноки употреблять согласились. Правда-ли все это, самъ

ты, какъ панъ мудрый и богобоязливый, разсудить можешь. Ибо если частному человъку, который только объ одной своей душт печется, надобно хорошенько подумать, какъ бы душт своей вреда не причинить, то еще больше тъмъ, которымъ не только свои, но и другихъ людей души отъ Бога поручены, надобно стараться, чтобъ не сделать чего-нибудь противнаго совъсти своей и людской. Итакъ не извольте всему вфрить, хотя я и знаю, что не мало слуховъ невфрныхъ до вашихъ благочестивыхъ ушей о нъкоторыхъ изъ насъ доносять, будто мы постановляемъ что-то противное втрт и церкви нашей; и хотя еще ничего не постановлено, не только злаго, но и добраго, однако мы такъ несчастны, что насъ за отщепенцевъ и еретиковъ выдаютъ и не допускають заботиться и думать о церкви Божіей и ея поков, смотрятъ подозрительно на събзды наши и другія дела, церкви нужныя. Удивительное дело! Всемъ еретикамъ всякихъ секть вольно съфажаться, порядокъ въ соборищахъ своихъ установлять, наконецъ не только противъ въры храстіанской, но и противъ религін Божіей и превъчной хвалы Единороднаго Сына Божія сочиненія выдавать и людей христіанскихъ отъ старой въры и хвалы Божіей къ своимъ проклятымъ ересямъ обращать; а намъ, горькимъ епископамъ, которые неразрывное преемство имъютъ отъ Христа и апостоловъ, нельзя о церкви Божіей промышлять и совътоваться, чтобъ не только намъ самимъ можно было церкви свои и въру православную въ целости удержать, но и потомкамъ нашимъ чтоннбудь доброе на будущее время справить, особенно нмъя еще благочестивыхъ господарей и пановъ, патроновъ въры нашей, между которыми вашу княжескую милость за главное свътило религіи нашей безъ всякой лести признавать должны. Но гдъ бы ваша милость, какъ панъ и защитникъ нашъ милостивый, долженъ былъ намъ помогать и побуждать ко всему доброму, тутъ, какъ слышно, немилостиво и неласково насъ вспоминаешь. Но если, отложивши гнъвъ, внимательно разсмотришь дело, то думаю, что и самъ намъ будешь помогать. На что мы соглашаемся, то вашей милости на письмъ посылаю, причемъ и самъ охотно былъ бы, чтобъ вашей милости объяснить, для чего это дълаемъ, помия увъщанье вашей милости, присланное мнт въ Брестъ, чтобъ мы старались о соединеніи съ Римскою церковію, и чтобъ это соединеніе было безъ нарушенія въры и религіи нашей. Дай Богъ, чтобъ ваша милость и теперь, сохраняя то же желаніе, помогъ намъ въ этомъ дълъ. Униженно и слезно прошу: не увлекайся гнъвомъ, но спокойнымъ и умиленнымъ смысломъ прочитай условія уніи: увидишь, что въ нихъ иттъ инчего поваго, кромъ календаря; но календарь не есть догматъ въры, а только церемонія, которую безъ нарушенія совъсти церковь Божія можетъ отмѣнить».

Въ отвътъ на это киязь Константинъ 24 Іюня выдаль грозное для еписконовъ окружное всъмъ православнымъ посланіе: «Отъ преименитыхъ благочестивыхъ родителей съ молоду воспитанъ я былъ въ наказаніи истинной въры, въ которой и теперь. Божією помощію украпляемь, пребываю; извъстился я Божіею благодатію и увърился въ томъ, что кромъ единой истинной въры, въ Герусалимъ насажденной, нътъ другой въры. Но теперь злохитрыми кознями вселукаваго дьявола самые главные истинной въры нашей начальники, славою свъта сего прельстившись и тьмою сластолюбія помрачившись; мнимые пастыри наши, митрополить съ епископами, въ волковъ претворились, святой Восточной церкви отвергшись, святъйшихъ патріарховъ, пастырей и учителей нашихъ вселенскихъ отступили, къ Западнымъ приложились, только еще кожею лицемерія своего, какъ овчиною, закрывая въ себъ внутренняго волка, не открываются, тайно согласившись другь съ другомъ окаянийе, какъ Христопродавецъ Іуда съ жидами, умыслили всъхъ благочестивыхъ съ собою въ погибель вринуть, какъ самыя пагубныя и скрытыя писанія ихъ объявляють. Но челов колюбецъ Богъ не попустить вконецъ лукавому умыслу ихъ совершиться, если только ваша милость въ любви христіанской и повинности

своей пребудете. Дъло идетъ не о табиномъ имъніи и погибающемъ богатствъ, но о въчной жизни, о безсмертной душь, которой дороже ничего быть не можеть. Такъ какъ многіе изъ обывателей здъшней области, святой Восточной церкви послушники, меня начальникомъ православія въ здішнемъ краю считаютъ, хотя самъ себя считаю я не большимъ, но равнымъ каждому, въ правовърін стоящему, то, изъ боязни, чтобъ не взять на себя вины предъ Богомъ и предъ вами, даю знать вашимъ милостямъ о предателяхъ церкви Христовой и хочу съ вами за одно стоять, чтобъ съ помомощію Божіею и вашимъ стараніемъ они сами впали въ тъ съти, которыя на насъ готовили. Что можетъ быть безстыднъе и беззаконнъе ихъ дъла? Шесть или семь злонравныхъ человъкъ злодъйски согласились, пастырей своихъ, святъйшихъ патріарховъ, которыми поставлены, отверглись, и считая насъ всъхъ правовърныхъ безсловесными, своевольно осмълились отъ истины отрывать и за собою въ пагубу низвергать! Какая намъ отъ нихъ польза? Вмъсто того. чтобъ быть свътомъ міру, они сдълались тьмою и соблазномъ для всъхъ. Если Татары, Жиды, Армяне и другіе въ нашемъ государствъ хранятъ свою въру ненарушимо, то не съ большимъ ли правомъ должны сохранить свою втру мы, истинные христіане, если только всь будемъ въ соединеніи и за одно стоять будемъ? А я, какъ до сихъ поръ служилъ Восточной церкви трудомъ и имъніемъ своимъ въ размноженіи священныхъ книгъ и въ прочихъ благочестивыхъ вещахъ, такъ и до конца всъми моими силами на пользу братій моихъ служить объщаю».

Острожскій дъйствоваль не одними посланіями: скоро отъ епископовъ-уніатовь отдълился одинь, тотъ самый, который прежде всъхъ началь думать объ уніи — Гедеонъ Балабанъ Львовскій. Современники, какъ мы видъли изъ письма Скумина, смотръли на Гедеона, какъ на человъка, доведеннаго до крайности борьбою съ братствомъ, готоваго заключить союзъ съ врагомъ, лишь бы только выйти изъ своего тяже-

лаго положенія. Когда отстрапялась эта причина, эта борьба, то Гедеону легко было покинуть дело уніи, ибо онъ не быль такъ связанъ съ нимъ, какъ были связаны Терлецкій и Потъй Краковскими поъздками и обязательствами предъ королемъ. Еще въ началъ Іюня онъ пріъзжаль къ князю Острожскому съ просъбою помирить его съ братствомъ; князь объщаль, а съ Гедеона взяль объщание склонить на свею сто-рону Михаила Перемышльскаго, и открыто дъйствовать противъ уніи. 1-го Іюля князь Острожскій былъ во Владиміръ; въ его присутствіи и въ присутствіи другихъ знатныхъ лицъ Балабанъ явился въ урядъ гродскій и объявилъ, что на двухъ съвздахъ онъ, вмъстъ съ другими епископами, далъ Кириллу Терлецкому четыре бланковыхъ листа съ своими печатями п подписями для того, чтобъ написать на нихъ къ королю и сенаторамъ жалобы на притъсненія, претерпъваемыя Русскою церковію. Но теперь дошла до него, Балабана, въсть, что владыка Луцкій написаль на бланкетахъ что-то другое, написаль какое-то постановление, противное религи, правамъ и вольностямъ Русскихъ людей. Въ следствіе чего; онъ, Балабанъ, протестуетъ противъ всякаго такого постановленія, потому что оно составлено въ противность правиламъ и обычаямъ православной въры, правамъ и вольностямъ Русскаго народа, безъ въдома и дозволенія патріарховъ, безъ духовнаго собора, и также безъ воли светскихъ чиновъ, какъ знатныхъ старинныхъ фамилій, такъ и простыхъ людей православной въры, безъ согласія которыхъ епископы ничего дълать и ръшать не могутъ. Князь Острожскій немедленно написаль Львовскому братству увъщаніе примириться съ Гедеономъ, а Кириллъ Терлецкій пемедленно подалъ жалобу королю, обвиняя Гедеона Балабана въ клеветъ; Львовскій епископъ быль потребованъ къ королю на судъ, а между тъмъ школьный учитель Стефанъ Зизаній, перешедшій изъ Львова въ Вильну, волновалъ православныхъ этого города извъстіями объ уніи, поднималь ихъ противъ епископовъ-предателей. «Великую войну вель съ Римлянами Зизаній» гово-

ритъ лътописецъ: «не только на ратушахъ и при рынкъ по дорогамъ, но и посрединъ церкви святой» 4. Митрополитъ, отвергая слухи о своемъ участін въ дълъ унін, писалъ (16 Іюля) Виленскимъ священникамъ, чтобъ они, и особенно Зизаній, не сміли разсівать подобных в слуховъ между христіанами. Но православные жители Вильны требовали выхода изъ этого смутнаго положенія, и единственный выходъ, по ихъ мнънію, былъ соборъ; вмъстъ съ Скуминымъ, они послали просить князя Острожскаго, чтобъ выхлопоталъ у короля позволеніе на соборъ, на которомъ бы міряне сътхались съ епископами. Такимъ-образомъ поступокъ епископовъ сговорившихся на унію, необходимо поднималь вопросъ: могутъ ли одни епископы постановлять о дълахъ церковныхъ, или должны дълать это съ согласія мірянъ? - вопросъ первой важности во всей полемиктобъ уніи. Православные, подозртвая епископовъ, должны были настаивать на право мірянъ участвовать въ дълахъ церковныхъ-право, которое было такъ ръзко выставлено въ патріаршемъ постановленіи о братствахъдолжны были настаивать на созвание собора и на право участвовать въ немъ мірянамъ; епископы же и католическое правительство, выставляя ръзкое отдъленіе овечекъ отъ барашковъ, какъ выражался король Сигизмундъ въ приведенной выше грамотъ, должны были всъми силами противиться собору, отъ котораго нельзя было ждать ничего добраго для уніи. Православные ждали на соборъ изъ Константинополя экзарха патріаршаго, протосинкелла Никифора; король предписаль пограничнымъ старостамъ, чтобъ они не пропускали въ Литву пословъ патріаршихъ (28 Іюля), и въ тотъ же день написаль къ князю Острожскому съ увъщаніемъ не препятствовать дълу упін, причемъ прямо высказался противъ собора: «Не считаемъ нужнымъ, чтобъ былъ для этого какой нибудь съвздъ, о которомъ сами епископы ваши насъ просили, потому что дъла, относящіяся къ душевному спасенію, подлежатъ власти ихъ пастырской, а мы должны повиноваться ръшенію пастырей, которыхъ Духъ Господень далъ намъ въ

вожди. Притомъ же на этихъ събздахъ дело более затрудняется, чъмъ къ доброму концу приходитъ». Въ тотъ же. день король послалъ похвальную, поощрительную грамоту трусливому, колеблющемуся митрополиту, съ убъжденіемъ, чтобъ онъ, не оглядываясь ни на что, не опасаясь никакихъ угрозъ ни отъ кого, стоялъ при своемъ предпріятіи и доводилъ его до конца. Вслъдъ затъмъ Сигизмундъ выдалъ грамоту, въ которой обезпечивалъ митрополита и всъхъ епископовъ-уніатовъ отъ проклятій патріаршескихъ и утверждаль за ними всъ тъ права, которыя имъло и Латинское духовенство; о мъстъ въ радъ объщалъ говорить на сеймъ съ панами и чинами Ръчи Посполитой; объщалъ выдать универсалы и мандаты противъ всъхъ, кто будетъ противиться унін; объщаль, что въ имъніяхъ королевскихъ монастырей и церквей Русскихъ не будутъ обращать въ костелы Латинскіе, но отказался объщать то же самое въ шляхетскихъ имъніяхъ; утвердилъ, что братства должны быть въ послушаніи у митрополита и другихъ епископовъ; давалъ право заводить школы Греческаго и Славянскаго языка, устроивать типографін, но съ тъмъ, чтобъ въ нихъ не печатать ничего противнаго Римской церкви.

Сильное сопротивленіе уніи, обнаружившееся между Русскими, заставляло правительство торопить Потъя и Терлецкаго, чтобъ тали въ Римъ бить челомъ папъ о принятіи подъ свою власть Русской церкви. Потъй отъ 23 Августа писалъ князю Острожскому: «Не дождавшись никакого приказа отъ вашей милости, вижу, что время, назначенное для путешествія нашего въ Римъ, приближается. Какъ избавиться отъ этого путешествія—не знаю; одна надежда на вашу милость, что вы письмомъ своимъ удержите короля, и онъ велитъ намъ таль уже послъ собора». Еще сильнъе вооружался противъ этого путешествія Рагоза, который, вопреки королевской грамотъ, продолжалъ бояться и оглядываться въразныя стороны. 19 Августа онъ писалъ Скумину, попрежнему отрицаясь отъ намъренія поддаться Римской церкви:

«Трудно мит было бы сдълать это на старости лътъ: надобно было бы снова родиться, снова приняться за ученье; не зная по-латыни, не умълъ бы я съ капланами Римскими у одного алтаря служить. Кто объ этомъ старается, тотъ пусть добываеть себъ и мъсто въ радъ и ласку королевскую. Я, гръшный человъкъ, хотълъ бы имъть мъсто съ сынами Зеведеовыми, а не между людьми гордыми и суемудрыми. Что касается новаго календаря, то была о немъ рвчь между нами, потому что для людей ремесленныхъ очень тяжело слъдовать старому; но мы не иначе хотимъ что-нибудь сдълать, какъ составивши соборъ со всъми вашими милостами. Въдь одна ласточка весны сделать не можеть, такъ и я самъ собою начать ничего не могу. Слухъ до меня дошелъ, что отцы владыки Владимірскій и Луцкій, бывши у короля получили позволеніе ъхать въ Римъ; я послалъ уговаривать ихъ, чтобъ они покинули это намфрение свое, изъ за котораго въ нашемъ народъ христіанскомъ надобно ждать большаго волненія, а пожалуй и кровопролитія. Но своевольнаго мит трудно удержать». 1-го Сентября митрополить выдаль окружное посланіе духовенству и мірянамъ, въ которомъ объявлялъ, что не мыслилъ и не хочетъ мыслить о попраніи своихъ правъ и въры, объ отступленіи отъ своего исповъданія, о презръніи рукоположенія патріаршаго: « Стойте твердо при святой Восточной церкви, не позволяйте себъ колебаться какъ тростипка вътромъ бурливымъ, а я объщаю при вашихъ милостяхъ до смерти своей стоять». А между-тъмъ 24 Сентября король Сигизмундъ объявилъ всенародно о соединеніи церкви Восточной съ Западною, объявилъ, что пастыри Русской церкви и великое множество свътскихъ людей соединились съ Римскою церковію, выражаль желаніе, чтобь всь, отвергавшіе прежде унію, последовали за своими пастырями, наконецъ объявилъ объ отправленіи Русскихъ епископовъ въ Римъ. Эти епископы, Терлецкій и Потфй, выбхали изъ Кракова въ концъ Сентября и пріъхали въ Римъ въ Ноябръ. На третій день они приняты были папою Климентомъ VIII въ частной

аудіенцій и подали письма отъ короля и нѣкоторыхъ сенаторовъ. «Папа-такъ писали они сами-принялъ насъ, какъ ласковый отецъ детокъ своихъ, съ несказанною любовію и милостію. Мы живемъ недалеко отъ замка его святости, во дворцъ, искусно украшенномъ обоями и снабженномъ всъмъ нужнымъ. Съъстные припасы отпускаются намъ, по милости папы, въ изобилін; мы жили шесть недъль въ Римъ, но его святость все еще не хотълъ дать намъ торжественной аудіенціи, говоря: «Отдохните хорошенько послѣ дороги». Наконецъ, въ следствіе нашихъ настоятельныхъ просьбъ, намъ назначена была аудіенція 23 Декабря, въ большой залъ, называемой Константиновою, въ которой папа принимаетъ наивысшихъ духовныхъ особъ. Здесь его святость изволилъ засъдать во всемъ своемъ святительскомъ маестатъ, и при немъ весь сенатъ, кардиналы, арцибискупы и бискупы; особо сидълн послы Французскаго короля и другихъ государей; по объимъ сторонамъ залы сидъли высшіе сановники, сенаторы и великое мпожество пановъ духовныхъ, князей Римскихъ и шлахты. Когда мы были введены въ это собраніе, то, поцъловавъ ноги его святости, отдали епископскую грамоту. Эту грамоту прочелъ довольно внятно ксензъ Евставій Воловичь, но никто не понималъ по-русски, исключая нашихъ пановъ Поляковъ и пановъ Литовскихъ, которыхъ здъсь не мало. Мы имъли на готовъ переводъ на Латинскомъ языкъ, и какъ только Воловичь прочиталъ грамоту по-русски, тотчасъ она была прочтена по-латыни. А по прочтеніи, его святость, чрезъ одного подкоморія своего, говориль къ намъ рѣчь весьма чудную, изъявляя благодарность за возсоединение наше и за прівздъ, и объщаль намъ сохранить всъ наши церковные обряды неприкосновенными и утвердить ихъ на въки. Мы, сами отъ себя, отъ имени отца митрополита и всъхъ епископовъ, прочитали объщаніе: я, епископъ Владимірскій, читаль по-латыни, а я, епископь Луцкій, по-русски. Затьмъ мы принесли присягу на святомъ Евангеліи, отъ лица всъхъ епископовъ и сами отъ себя, и подписали ее своими руками.

Его святость приказалъ намъ подойти къ себъ поближе, хотя мы и то близко къ нему стояли, и, наклонившись къ намъ истинно по отечески, сказалъ нъсколько словъ, между которыми были слъдующія: «Не хочу господствовать надъ вами, но хочу немощи ваши на себъ носить» и проч. На другой день, т. е. 24 Декабря, наканунъ Рождества Христова, его святость самъ служилъ вечерню въ новомъ костелъ св. Петра, съ великимъ множествомъ духовенства; здъсь и мы, по благословенію его святости, были во всемъ облаченіи нашемъ».

Но въ то время, какъ Потъй и Терлецкій цъловали ноги у папы и въ Римъ торжествовали возсоединение Русской церкви, выбивая медаль съ надписью: Ruthenis receptis, въ это время Виленское бълое духовенство писало Скумину: «Такъ какъ люди православія Греческаго уразумели, что митрополить и епископы подкапывають нашу въру и въ неволю ее отдають безь втдома своихъ старшихъ и насъ меньшихъ всего духовенства, безъ въдома васъ, нашихъ милостивыхъ пановъ, и всъхъ православныхъ христіанъ, сами вчетверомъ или впятеромъ все дело делають, то все духовенство Греческаго православія, протестовали предъ Богомъ и всъмъ народомъ христіанскимъ, что мы о такомъ отступленіи отъ своихъ старшихъ патріарховъ не мыслили, не знали и не соглашались на него». Въ началъ 1596 года назначенъ былъ большой сеймъ въ Варшавъ. Православное дворянство, собиравшееся для предварительныхъ совъщаній на провинціальныхъ сеймикахъ, дало своимъ депутатамъ наказъ просить короля: 1) чтобы епископы, отступившіе отъ православной въры, лишены были сана; 2) чтобъ поставлены были епископами лица православнаго исповъданія, согласно съ постановленіемъ 1573 года и съ жалованными грамотами прежнихъ королей, подтвержденными присягою самого короля Сигизмунда III. Но мы видели, что король обязался Потъю и Терлецкому защищать ихъ, и потому, естественно, онъ не могъ принять просьбы депутатовъ. Тогда депутаты и

князь Острожскій торжественно объявили королю, сенату и всему сейму, что они и весь народъ Русскій не будутъ признавать Терлецкаго и Потъя своими епископами, не будутъ признавать ихъ власти въ своихъ имъніяхъ и не будуть подчиняться ихъ духовному суду. Сверхъ того, депутаты написали протестъ, въ которомъ изложены были обиды и притъсненія, претерпъваемыя православнымъ народомъ Русскимъ, и, въ последній день сейма, поручили прочитать этотъ актъ въ присутствіи короля Мартыну Буховецкому, писарю воеводства Познанскаго; но сеймъ не позволилъ читать протеста: Буховецкій, заглушенный криками, принужденъ былъ удалиться, протестовавъ противъ такого насилія. Тогда князь Острожскій записаль въ актовыя книги Варшавскаго сейма протесть, изложивь преступныя действія Терлецкаго и Потея и объявивъ твердую рышимость противодыйствовать ихъ намъреніямъ. Въ такомъ же смыслъ депутаты православнаго дворянства подали два протеста для внесенія въ книги Гродскія Радзіевскія; изъ актовыхъ книгъ извлечены были засвидътельствованныя копіи протестовъ и разосланы по воеводствамъ. Король, съ своей стороны, въ исполнение прежнихъ обязательствъ, далъ Терлецкому подтвердительную жалованную грамоту на епископію Луцкую: въ этой грамотъ король ручается за себя и за своихъ преемниковъ, что Кириллъ Терлецкій будеть епископомъ Луцкимъ и Острожскимъ въ-теченін всей своей жизни; утверждаеть за нимъ всь имънія епископін Луцкой и объщаеть оборонять его противъ всъхъ недоброжелателей, которые осмълились бы лишить его епископскаго сана или отнять у него церковныя именія (21 Мая 1596 года). Вслъдъ затъмъ, 29 Мая 1596 года, король издаль манифестъ православнымъ своимъ подданнымъ о совершившемся соединеній церквей, причемъ всю отвътственность въ этомъ дълъ бралъ на себя и увърялъ, что Терлецкій и Потъй не привезли изъ Рима никакихъ новостей: «Господствуя счастливо въ государствахъ нашихъ и размышляя о ихъ благоустройствъ, мы, между прочимъ, возы-

мъли желаніе, чтобы подданные наши Греческой въры приведены были въ первоначальное и древнее единство съ вселенскою Римскою церковію, подъ послушаніе одному духовному пастырю. Епископы не привезли изъ Рима ничего новаго и спасенію вашему противнаго, никакихъ перемънъ въ вашихъ древнихъ церковныхъ обрядахъ: всъ догматы и обряды вашей православной церкви сохранены неприкосновенно, согласно съ постановленіями святыхъ апостольскихъ соборовъ и съ древнимъ ученіемъ святыхъ отцовъ Греческихъ, которыхъ имена вы славите и праздники празднуете». Такъ какъ дъло было кончено, воля королевская прямо высказана, унія объявлена дёломъ правительства, то последнимъ актомъ долженствовалъ быть соборъ, на которомъ ръшительно должно было обозначиться положение Русской церкви, должны были обозначиться для правительства друзья и враги его. Въ томъ же манифестъ король приказывалъ митрополиту Михаилу созвать соборъ въ обычномъ мъстъ, въ Брестъ, гдъ Терлецкій и Потъй должны были подробно разсказать о своей поъздкъ въ Римъ. Пріъздъ на соборъ дозволенъ былъ всъмъ подданнымъ православнаго исповъданія, и каждый долженъ былъ прівзжать какъ можно скромнье, не привозя съ собою ненужной толпы. Присутствовать на соборъ позволялось только католикамъ и православнымъ, за исключеніемъ протестантовъ.

Въ первыхъ числахъ Октября 1596 года съвхались въ Брестъ: Грекъ Никифоръ, экзархъ Константинопольскаго патріарха, долженствовавшій заступить его мѣсто на соборъ, митрополитъ Михаилъ съ семью Русскими епископами, множествомъ архимандритовъ, игуменовъ и священниковъ; изъмірскихъ людей князь Константинъ Острожскій съ сыномъ и многіе другіе; изъ католиковъ пріѣхали три бискупа, Петръ Скарга и трое свътскихъ вельможъ, послы королевскіе: Николай Христофъ Радзивилъ, воевода Троцкій, Левъ Сапѣга, канцлеръ Литовскій, и Дмитрій Халецкій, подскорбій. 6-го Октября должно было начаться засъданіе собора; но сейчасъ же

образовались два враждебныхъ стана, которые не соединились въ одно общее засъдание въ одномъ мъстъ, въ церкви, какъ обыкновенно бывало. О митрополить, который долженъ быль распорядиться какъ хозяннь, не было ни слуху, ни духу. Православные должны были собраться въ большомъ частномъ домъ, и засъли - духовные своимъ коломъ, имъя посреди себя Евангеліе, свътскіе — особымъ коломъ съ своимъ маршалкомъ. Послъ обычныхъ молитвъ, владыка Львовскій, Гедеонъ Балабанъ, первый началъ ръчь на Русскомъ языкъ; іеродіаконъ Кипріянъ тутъ же переводиль ее на Греческій языкъ. Гедеонъ говорилъ, что опъ и всъ собравшіеся хотять стоять и помирать за Восточную втру, и, по ихъ мнтнію, митрополитъ съ своими владыками поступилъ незаконно, отрекшись отъ повиновенія патріарху. Положено было послать за митрополитомъ и уніатскими епископами; но тѣ не явились; Рагоза отвъчалъ, что подумаетъ съ католическими епископами, и потомъ придетъ на соборъ; соборъ ждалъ его до вечера и не дождался. На другой день опять послали звать митрополита съ товарищами и получили отвътъ: «Напрасно насъ ждете: мы къ вамъ не придемъ». На третій день третье посольство, на которое полученъ отвътъ: «Что сделано, то сделано; хорошо ли дурно ли мы сделали, поддавшись Римской церкви, только теперь уже передълать этого нельзя». Тогда, на вопросъ екзарха: когда и какъ Рагоза съ товарищами началь хлопотать объ уніи, Кіевопечерскій архимандритъ Никифоръ Туръ отвъчалъ: «Патріархъ Іеремія, узнавши о беззаконіяхъ Рагозы, отлучиль его отъ церкви, грозя, если не исправится, конечнымъ низложениемъ; онъ и задумалъ отступить, и отступилъ». Обратились къ мірскимъ людямъ, сравнили наказы, данные посламъ отъ всъхъ областей — вездъ нашли одно требованіе: не отступать отъ Восточной церкви. Въ это время дали знать собору, что въ томъ же домъ, въ небольшой комнатъ, Скарга истощаетъ свое краспоръчіе, чтобы убъдить князя Острожскаго и сына его въ правдъ уніи. Экзархъ Никифоръ сказаль: «Пусть Скарга

придетъ на соборъ и споритъ съ людьми учеными; зачѣмъ въ углу старается убъждать людей, въ богословіи несвъдущихъ»? Но Скарга не пришелъ на соборъ. На четвертый день, 9 Октября, выданъ былъ декретъ соборный: митрополитъ и владыки: Владимірскій, Луцкій, Полоцкій, Холмскій и Пинскій лишаются архіерейскаго сана, потому что безъ въдома своего старшаго задумали соединеніе церквей, которое можетъ быть ръшено не пятчю или десятью владыками, а вселенскимъ соборомъ; потомъ, означенные митрополитъ и епископы, будучи позваны на соборъ къ отвъту, не явились и отвъта не дали. Въ тотъ же день митрополитъ съ епископаминуніатами выдалъ декретъ о лишеніи сана и проклятіи епископовъ и сообщниковъ ихъ, отвергшихъ унію.

Такъ совершилась унія, или, лучше сказать, раздъленіе Западно-Русской церкви на православную и уніатскую. Такъ какъ православные, отвергнувъ унію, прямо поступили противъ воли правительства, покровительствующаго послъдней, то, разумъется, еще болъе ухудшили положение своей церкви. Это тяжелое положение продолжалось и тогда, когда правительство начало выслушивать жалобы православныхъ и давать постановленія въ ихъ пользу, ибо, при возбужденномъ фанатизмъ, при безнарядьъ и своевольствъ, частные люди, особенно люди сильные, мало обращали вниманія на ръшеніе правительства; всего болъе должно было терпъть за православіе сельское народонаселеніе, находившееся во власти пановъ, католиковъ или, что еще хуже, отступившихъ отъ православія. Но это тяжкое положеніе, борьба съ господствующею церковію, борьба съ врагомъ, сильнымъ не одними матеріальными средствами, возбудили нравственныя силы Западно-Русскаго народонаселенія. Противники дъйствовали перомъ, писали противъ православія; православнымъ нужно было защищаться, отвъчать имъ уже и для того, чтобъ удержать своихъ при ръшеніи не отступать отъ Восточной церкви; чтобъ защищаться успъшно и чтобъ имъть средства назидать своихъ и отвратить отъ себя вражій упрекъ въ недостаткъ просвъщенія надобно было умножать и улучшать школы, поднимать народную нравственность.

Востокъ не былъ такъ слабъ, какъ предполагали враги его. Послышался сильный обличительный голосъ съ Авона, отъ тамошняго Русскаго инока Іоанна Вишенскаго: «Тебъ, въ землъ Польской живущему всякаго возраста и чина народу Русскому, Литовскому и Польскому, въ разныхъ сектакъ и върахъ пребывающему, сей гласъ въ слухъ да достигнетъ. Извъщаю васъ, что земля, по которой ногами вашими ходите, на васъ передъ Господомъ Богомъ плачетъ и вопість, прося Творца, да пошлеть серпь смертный, какъ нъкогда на Содомлянъ, желая лучше пустою въ чистотъ стоять, нежели вашимъ безбожіемъ населенною и беззаконными дълами оскверненною быть. Ибо гдъ теперь въ Польской земль въра, гдъ надежда, гдъ любовь? Гдъ правда и справедливость суда? Гдф покорность, гдф Евангельскія заповъди? Гдъ апостольская проповъдь, гдъ свътскіе законы? Гат храненіе заповъдей Божінхъ? Гат непорочное священство? Гдъ крестоносное житіе иноческое? Гдъ благоговъйное и благочестивое Христіанство! Зачтыть именемъ христіанскимъ называть себя безстыдно дерзаете, когда силы этого имени не храните? О, окаянная утроба, которая такихъ сыновъ на погибель въчную породила! Нынъ въ Польской землъ священники всв, какъ нъкогда Іезавелины жрецы, чревомъ, а не духомъ службу совершають, паны надъ подручными своими сдълались богами, высшими Бога, вознеслись судомъ беззаконнымъ надъ Творцомъ, образомъ Своимъ равно всъхъ почтившимъ, безсловесныхъ естество высшею ценою оценили. Вмъсто Евангельской проповъди, апостольской науки и святаго закона, нынъ поганскіе учители, Аристотели, Платоны и другіе имъ подобные мошкарники и комедійники во дворахъ Христа Бога владъютъ. Вмъсто въры, надежды и любви, безвъріе, отчаяніе, ненависть, зависть и мерзость обладають. Покайтесь всв, покайтесь, да не погибнете двоякою погибелію! Турки некрещеные честиве предъ Ботомъ въ судъ и правдъ, нежели крещеные Ляхи; а вы, православные христіане, не скорбите: Господь съ вами и я съ вами; имъйте въру и надежду на Бога жива; на пановъ же вашихъ Русскаго рода, на сыновъ человъческихъ не надъйтесь-въ нихъ нътъ спасенія: они отъ живаго Бога и отъ въры въ него отступили. Да будутъ прокляты владыки, архимандриты, игумены, которые монастыри запустошили и фолварки себъ изъ мъстъ святыхъ подълали, сами съ слугами своими и пріятелями въ нихъ телесную и скотскую жизнь провождають, на мъстахъ святыхъ лежа, гроши сбираютъ съ доходовъ, данныхъ богомольцамъ Христовымъ, дочерямъ своимъ приданое готовятъ, сыновей од ваютъ, женъ украшають, слугь умножають, кареты ділають, лошадей сытыхъ и одношерстныхъ запрягаютъ; а въ монастыръ иноческаго чина намъ, вмъсто бдънія, пъснопьнія и молитвы, псы воютъ. Владыки безбожные, вмъсто правила, книжнаго чтенія и поученія въ законъ Господни, день и ночь надъ статутомъ сидять, и во лжи весь въкъ свой упражняются». Тотъ же Іоаннъ писалъ къ Рагозъ, Потъю и Терлецкому по поводу уніи: «Спросиль бы я вась, что такое трудь очищенія? но вамъ и не снилось объ этомъ; не только вы этого не знаете, но и ваши папы Іисусоругатели, такъ-называемые іезунты, о томъ не пекутся и отвъта дать не могутъ. Покажите мнъ, соединение церквей сплетающие! который изъ васъ прошелъ первую ступень подвижничества? Не ваша ли милость втру дтлами злыми напередъ еще разорили? Не ваша ли милость воспитали въ себъ похоть лихоимства и мірскаго стяжанія? Насытиться никакъ не можете, а все большею алчбою и жаждою мірскихъ вещей больете. Покажите мнь, соединеніе церквей зиждущіе! который изъ васъ, въ мірской жизни будучи, шесть заповъдей Христовыхъ самъ собою исполнилъ? Не ваша ли милость эти шесть заповъдей не только въ мірскомъ чину разорили, но и теперь въ духовномъ безпрестанно разоряете? Сами какъ идолы на одномъ мъсть сидите, а если и случится этотъ трупъ объидолотворенный на другое мъсто перенести, то на колесницъ безскорбно переносите, а бъдные подданные день и нъчь на васъ трудятся и мучатся. Гдъ вы больнымъ послужили? Не ваша ли милость больныхъ изъ здоровыхъ дълаете, бьете, мучите, убиваете? Постучись въ лысую голову, бискупъ Луцкій! сколько ты во время своего священства человъческихъ душъ къ Богу послалъ? Его милость, каштелянъ Потъй, хотя и каштеляномъ былъ, но только по четыре слуги за собою волочилъ, а теперь, когда бискупомъ сталъ, то больше десяти начтешь; также и его милость митрополитъ, когда простою рагозиною былъ, то не знаю, могъ ли держать и двоихъ слугъ, а теперь больше десяти держитъ».

Мы видели, какъ сильно волновалъ Вильну своими проповъдями Стефанъ Зизаній, вооружаясь противъ католицизма и уніи; Рагоза отлучилъ его отъ церкви за ересь, а православные епископы на Брестскомъ же соборъ, 8-го Октября, объявили его невиннымъ, равно какъ и двоихъ священниковъ братскихъ, отлученныхъ вмъстъ съ Зизаніемъ: «Такъ какъ самъ митрополитъ въ послушании у церкви Восточной не хотъль быть, то и клятву свою на этихъ священниковъ положилъ ни за что другое, какъ только за книжку, сочиненную на костелъ Римскій». Труды Зизанія вызвали опроверженіе со стороны католиковъ: явилась книжка подъ заглавіемъ: Kąkol, który rozsiewa Zyzani (соч. Жебровскаго, 1595 г.). Но Зизаній въ 1596 году издаль слово (казанье) св. Кирилла, патріарха Іерусалимскаго объ Антихристь; изъ этого сочиненія выходило, что время антихристово есть время уніи. На книжку Зизанія въ томъ же году явился опять католическій отв'ять: Plewy Stephanka Zyzaniej. Какъ образчикъ полемическаго тона и остроумія времени приведемъ нъсколько словъ изъ этой книжки: «Въ педавнее время Зизаній привезъ въ Вильну на торгъ множество куколю фальшивой науки, и хотълъ продавать его Вильнянамъ за настоящую ишеницу. Но Вильнянъ предостерегли отъ измъны, и Зизанію торгъ запрещенъ. Давши покой куколю, взялся

онъ за плевелы, желая на нихъ попробовать счастья, написалъ новую книжку, не куколя, а плевелъ исполненную. Но какъ плевелы отъ перваго дуновенія вътра разлетаюся по воздуху, такъ и все, что онъ въ этихъ книжкахъ написалъ, однимъ духомъ каждый сдунуть можетъ. Чтобъ это легче можно было сдълать, онъ написалъ книжку двоякимъ языкомъ: по-русски и по-польски, дабы имъть бельше свидътелей своей глупости».

Но понятно, что самая сильная полемика должна была возгоръться по поводу Брестского собора. Въ 1597 году явилось два описанія этого собора съ двухъ противоположныхъ точекъ зрвнія: православное Ekthesis или краткое описаніе того, что делалось на поместномь синоде въ Бресте Литовскомъ; католическое описаніе собора было сочинено знаменитымъ Скаргою, который, согласно съ основнымъ своимъ взглядомъ, утверждалъ, что соборъ незаконенъ, что законно только то, что постановлено митрополитомъ и епископами, т. е. чнія, ибо міряне не имъютъ никакого вившиваться въ дела церковныя, а должны повиноваться безпрекословно своимъ пастырямъ. Опроверженіемъ книги скаргиной явился со стороны православныхъ знаменитый Апокризись албо отповыдь на книжкы о съборы Берестейскомь, именемь людій старожитной рельи Греческой, чрезь Христофора Филалета (псевдониль). Понятно, что авторъ апокризиса долженъ былъ ударить со всею силою на основный взглядъ Скарги о невмъщательствъ мірянъ въ дъла церковныя. Приведши извъстныя намъ грамоты, въ которыхъ Рагоза и Потъй клянутся ничего не предпринимать безъ въдома: мірскихъ людей, авторъ апокризиса указываетъ, что и сами эти духовные не раздъляли мнтніе Скарги и сами себя осудили, поступивши вопреки клятвеннымъ объщаніямъ. «Положимъ» говоритъ авторъ апокризиса: «что владыки имъли право объяснить членъ символа въры: «Върую во едину соборную апостольскую церковь» такъ, что подъ этою церковію должно разумъть Римскую; по они обязаны быди какъ можно скорте

дать знать объ этомъ новомъ истолкованіи своей паствь, тъмъ болъе, что, по словамъ Скарги, въра въ Римскую церковь есть необходимое условіе спасенія; владыки виноваты въ томъ, что въ то время, какъ они медлили объявить о новомъ спасительномъ членъ въры, многіе люди, не зная его, умерли лишенные спасенія». Скарга приводить свидьтельства Ветхаго Завъта о томъ, что разсуждение о дълахъ духовныхъ принадлежитъ одному духовенству; авторъ апокризиса возражаеть, что Моисей быль свътскій человъкь, однако установиль весь порядокъ богослуженія, и какъ это случилось, что Господь Богъ не іерею Аарону, а свътскому человъку Моисею далъ право распоряжаться дълами богослуженія? Но еслибы и дъйствительно въ Ветхомъ Завътъ разсуждение о въръ принадлежало однимъ іереямъ, то это слабый доводъ, ибо велика разница между іудействомъ и христіанствомъ: въ іудействъ одно кольно Левіино къ служенію іерейскому было избрано, а въ христіанствъ всъ люди, кровію Христовою отъ гръховъ омытые, царями и јереями Богу Отцу учинены: тамъ одна часть народа хваль Божіей служила, въ одномъ Іерусалимскомъ храмъ, здъсь всъ люди христіанскіе, на каждомъ мъстъ, во всякій часъ, на хвалу Христову посвящены, чтобы, ъдятъ ли, пьютъ ли, другое ли что делають, все во славу Божіею делали, чтобы не только духомъ, но и тъломъ славили Бога, будучи членами Христовыми. Скарга написаль, что іереи и духовные, которыхъ Богъ приказалъ слушаться, заблуждаться не могутъ, и потому свътскіе должны слушаться ихъ во всемъ, въ той надеждъ, что хотя бы и заблудились, за духовными идучи, будутъ оправданы предъ Богомъ, который повелълъ имъ слушаться заблуждающихъ. «Спрашиваю» возражаетъ авторъ апокризиса: «за что же Моисей побилъ три тысячи человъкъ, поклонявшихся тельцу, слитому первосвященникомъ Аарономъ? Спрашиваю: что Скарга думаетъ о первосвященникъ Уріи, который, витстт съ царемъ Ахазомъ, идоламъ жертву приносиль? Спрашиваю: что разумьеть о іереяхъ времень

Христовыхъ: почему же апостолы ихъ не слушались? почему въръ или невърію ихъ не послъдовали? Оставя примъры ветхозавътные, спрашиваю: когда епископъ Авксентій Медіоланскій быль аріаниномъ, когда Діоскоръ Александрійскій еретичествоваль вмъсть съ Евтихіемь, когда еретичествовали Несторій и Македоній, епископы Константинопольскіе, то принадлежавшіе къ ихъ епархіямъ были ли обязаны посльдовать ихъ ученію? и если последовали, то будуть ли оправданы предъ Богомъ? а если будуть, то какъ же Писаніе говорить, что каждый свое бремя понесеть, и когда сльпой сабнаго водить, то оба въ яму впадають? Если мірскіе люди обязаны во всемъ повиноваться пастырямъ своимъ, то не погращили и Намцы Кельнскіе, которые, по примару архіепископа своего, сдълались лютеранами; и мы не гръщимъ, слушаясь владыки Львовскаго и Перемышльскаго, которые говорять, что папа вовсе не наивысшій правитель церкви, и еслибы Луцкій владыка потуречился (что дъло возможное, смотря по его нравственности), то овцы его были бы оправданы передъ Богомъ, когда бы сдълались магометанами? Конечно, историкъ Брестскаго собора тряхнетъ на это головою; такъ пусть же знаетъ, что для предохраненія отъ заблужденій не на титулы духовные надобно смотръть, а на чтонибудь другое; не всегда и не во всемъ надобно духовенство слушать». Мы привели эти строки для показанія взгляда и пріемовъ автора Апокризиса; что же касается до подробнаго разбора и оцънки его книги, то это предоставляемъ церковнымъ писателямъ. Вслъдъ за Апокризисомъ написано было православнымъ Львовскимъ священникомъ изложение хода дъла объ уніи, подъ заглавіемъ: «Перестрога зъло потребная на потомные часы православнымъ христіанамъ». Сочиненіе это заключаетъ въ себъ любопытныя подробности, но тажело для историка по смъщенію событій вслъдствіе отсутствія хронологіи.

Апокризисъ раздражилъ сильно католиковъ: это видно потону, въ какомъ было написано возражение на него подъ за-

главіемъ Antirresis (1600 года). Авторъ Антиррезиса для борьбы съ сильнымъ противникомъ долженъ былъ прибъгнуть къ отчаянному средству: ко лжи и брани. «Авторъ Апокризиса» говоритъ онъ: «наполнилъ свою книгу такимъ множествомъ непристойныхъ и ложныхъ вещей, что и самъ дьяволъ, изъ ада вылъзши, не могъ большей неправды сочинить, какъ этотъ Христофоръ Филалетъ въ своихъ книжкахъ написалъ; по истинъ, каждый можетъ назвать его diavolofor и philopsevdis, а не Christum ferens et amator veritatis (т.-е. не носителемъ Христа, что значитъ Христофоръ, и не любителемъ истины, что значитъ Филалетъ, а носителемъ діавола и любителемъ лжи).

Самъ король въ окружной грамотъ своей къ Русскому народу счелъ за нужное вооружиться противъ поведенія православныхъ на Брестскомъ соборъ: «Митрополитъ» пишетъ король: «съ епископами, остальнымъ духовенствомъ и многими другими людьми втры Греческой Русской, сошедшись на мъстъ обычномъ, въ соборной церкви св. Николы, началъ дъло, какъ слъдуеть, молитвою, и три дня разбиралъ дъло, справляясь съ св. Писаніемъ, съ правилами св. Отецъ, призывая братскимъ призывомъ къ себъ Михаила Копыстенскаго, епископа Перемышльскаго и Гедеона Балабана Львовскаго, и другихъ товарищей ихъ, которые сначала сами добровольно приступили къ унін и намъ, господарю, дали знать объ этомъ, а теперь, по наущенію людей упорныхъ, покинувши старшаго своего архіепископа, митрополита и братью свою владыкъ, покинувши храмъ Божій, мъсто святое, на которомъ обязаны были сходиться съ старшимъ своимъ, и ни разу, во все продолжение собора, въ церкви Божией не ставши, захотъли соединиться съ анабаптистами, аріанами, богохульниками и съ другими старыми еретиками, непріятелями м поругателями въры православной - Русской. Кромъ того, взявши себъ въ товарищество шпіоновъ и измънниковъ нашихъ, какого-то Никифора и другихъ Грековъ, чужестранцевъ, въ божницъ еретической засъли, злостію и упорствомъ,

фараоновымъ сердцемъ окаменълымъ поступали, и дъла имъ непринадлежащія дълать осмълились, противъ своего начальства, противъ насъ, господаря, и противъ Ръчи Посполитой, отъ церкви Божіей отлучились, тайкомъ заговоры и протесты составляли, къ бланкетамъ печати и руки свои прикладывали, другихъ людей разныхъ, къ собору непринадлежавшихъ, къ рукоприкладству приводили и силою подписываться заставляли, и, написавши что-то на этихъ бланкетахъ, по государствамъ нашимъ разсылать осмълились». Увъщевая послъдовать примъру митрополита, принять унію, и извъщая о проклятіи Копыстенскаго и Балабана, король запрещаетъ считать ихъ владыками и имъть съ ними сообщеніе, запрещаетъ правительственнымъ лицамъ противиться постановленіямъ Брестскаго собора, признавшаго унію, и приказываетъ карать противниковъ.

Итакъ, съ православными вельно было поступать какъ съ преступниками, гоненіе на нихъ было узаконено. Но указъ королевскій не могъ быть приведенъ въ исполненіе во всей силь: наказывать за противленіе уніи пришлось бы слишкомъ многихъ, цёлый народъ, и нѣкоторые изъ этихъ многихъ были очень сильны, а правительство было очень слабо. Въ то время, когда Сигизмундъ приказывалъ преслѣдовать православныхъ и награждалъ епископовъ-уніатовъ, князь Острожскій уговорилъ Балабана и Львовское братство прекратить свои тяжбы на годъ, впродолженіи котораго объ стороны объщали князю оборонять заодно православную въру.

Но въ то самое время, какъ Западная Россія волновалась уніею, въ ней обнаружилось явленіе, которое должно было имѣть рѣшительное вліяніе на исходъ борьбы. Мы видѣли, что оба государства Восточной Европы: Московское и Польское единовременно должны были начать непріязненныя отношенія къ усилившимся на украйнахъ-ихъ козакамъ, которые вели себя одинаково какъ на Востокъ, такъ и на Западъ. Величая себя оберегателями государствъ, они не ограничивались нисколько пограничною стражею, но, по

своему хищническому характеру, котораго они не скрывали, объявляя, что если имъ не нападать на сосъдей, то жить нечемъ - по этому характеру своему, козаки нападали на сосъдей и тогда, когда государству это было вредно, нападали моремъ на Турецкія владінія и воклекали оба государства, и особенно Польское, въ опасную вражду съ Турцією. Понятно, что Польша должна была всеми силами хлопотать о томъ, чтобъ отнять у козаковъ возможность вредить государству. По заключеній мира съ Турцією, по которому Польша обязалась удержать козаковъ отъ нападеній на Турсцкія владенія, на сеймъ 1590 года было опредълено, чтобъ коронный гетманъ обозрълъ и привелъ въ извъстность края, обитаемые козаками, даль бы имъ старшаго, ротмистровъ и сотниковъ изъ Польской шляхты, чтобъ козаки присягнули въ върности республикъ, не отправлялись за границу ни водой, ни сухимъ путемь безъ позволенія короннаго гетмана, не принимали Польскихъ бъглецовъ, и чтобъ козаковъ было опредъленное число, внесенное въ гетманскій списокъ. Два коммиссара отправились съ сейма для постояннаго пребыванія между козаками, для наблюденія за исполненіемъ сеймоваго ръшенія. Понятно, что козаки не могли спокойно покориться этому ръшенію; въ 1592 году, подъ начальствомъ какого-то Косинскаго, въ числъ 5,000 человъкъ, напали они на Подолію и опустошали владънія князя Острожскаго и другихъ пановъ. Клязь Константинъ выслалъ войско, которое поразило Косинскаго подъ Пяткою, недалеко отъ Тарнополя; впослъдствін Косинскій быль окружень и убить на дорогь въ Черкасы. Въ 1595 году, или около этого времени. Запорожскій гетманъ Григорій Лобода опустошилъ Украйну; на Волыни князь Константинъ Острожскій усибль уладиться съ нимъ: Лобода отправился въ Дунайскія княжества противъ Турокъ, Острожскій двинулся на Польсье; но въ это время отъ войска Лободы отделился Наливайко съ толною въ 1,000 человекъ н заняль Острополь, имъніе Острожскаго; не знаемъ, какъ раздалался князь Константинъ съ этимъ гостемъ; но знаемъ,

что послъ Наливайко вторгнулся въ Бълоруссію, овладълъ Слуцкомъ. 30 Ноября 1595 г. Наливайко уже съ 2,000 козаковъ вступилъ въ Могилевъ на Днъпръ; запылали домы, лавки, острогъ; девяносто домовъ превращено было въ пепелъ; козаки грабили, убивали жителей, не разбирая ни пола, ни возраста. Противъ разбойниковъ двинулся Литовскій гетманъ Радзивиль съ 14,000 Литвы и 4,000 Татаръ. Наливайко, заслышавъ о приближение Радзивила, вышелъ изъ Могилева и огородился возами; изъ этого козацкаго укръпленія отбивался онъ цълый день отъ Радзивила, отбился и ушель къ Быхову. Литва гналась за козаками, но ничего имъ не сдълала, только сама грабила. Коронный гегманъ Жолкъвскій писалъ королю въ 1596 году: «Страшно вспомнить, до чего дошло это своевольство; какое забвение величія королевскаго, замыслы о разрушенін Кракова, объ истребленін шляхетскаго сословія!» Наконець Жолктвскому удалось поразить и взять въ плънъ Наливайка при Лубнахъ въ урочищъ Солоницъ. Наливайко былъ казненъ въ Варшавъ въ 1597 году. Подозртвали Острожского въ сношеніяхъ съ Наливайкомъ; говорили, что и Лобода, съ въдома князя, опустошаль Украйну; по этому случаю Острожскій писаль зятю своему, Радзивилу, воеводъ Виленскому: «Полагаюсь на Бога, Который спасаетъ не только отъ подозрѣнія, но и отъ смерти 6».

Государство, повидимому, восторжествовало надъ козаками; но это государство носило въ себъ глубокія раны, которыя растравлялись все болье и болье: то была слабость правительства, которое не имъло возможности удерживать людей сильныхъ отъ насилія, удерживать войско, которое, не получая жалованья, страшно грабило: такъ, во время войны съ Наливайкомъ, чего не взяли козаки, то побрали солдаты; то была религіозная борьба вслъдствіе уніи, гоненіе, которому подверглись православные; то было тяжкое состояніе, въ которомъ находилось низшее земледъльческое сословіе; сельскія въча или копы, не очень сильныя, какъ мы видъли, и во второй половинъ XVI въка, все болье и болье те-

ряють свое значеніе въ XVII, мужи сходатан уступають власть своимъ помъщикамъ. Помъщикъ или помъщица, съ нъсколькими пріятелями, иногда въ присутствін священника, производять судъ и расправу. Крестьяне, присланные околичными селеніями, присутствують безмолвно, соглашаясь съ распоряженіями пом'єщика и его пріятелей. Н'єкоторые помъщики вовсе запретили своимъ крестьянамъ ходить въ народныя сельскія собранія и принимать участіе въ копныхъ судахъ. Помъщики и управляющіе ихъ еще въ 1557 году получили право казнить своихъ слугъ и крестьянъ смертію; мало того: отдавая имънія свои въ аренду жидамъ, давали имъ право брать себъ всъ доходы, судить крестьянъ безъ апелляцін, наказывать виновныхъ и непослушныхъ, по мъръ вины, даже смертію. И вотъ крестьяне, или хлопы, какъ ихъ называли на Юго-Западъ, бъгутъ въ козаки, и Жолкъвскій жалуется на замыслы объ истребленін шляхетскаго сословія. Въ Московскомъ государствъ козаки воспользовались смутою и чтобъ удобнъе бороться съ государствомъ, выставили знамена минмыхъ сыновей и внуковъ Іоанна IV; но здъсь съ окончаніемъ смуты кончилось и царство козацкое. Иначе было въ государствъ Польскомъ: здъсь козаки, ратуя за свои интересы съ государствомъ, могли, благодаря уніи, связать свое дело съ деломъ священнымъ, народнымъ, выставить религіозное знамя.

1597 годъ начался возмутительнымъ процессомъ экзарха патріаршаго, Никифора, котораго, какъ уже мы видъли, король въ своей грамотъ называлъ шпіономъ. Въ имѣніи гетмана. Замойскаго схваченъ былъ слуга князя Острожскаго, который ѣхалъ въ Валахію покупать лошадей для князя, и нашли у него письма, которыя далъ ему Греческій монахъ Пафнутій, ѣхавшій въ Москву. Въ этихъ письмахъ найдены были жосткія выраженія противъ Ноляковъ, и вотъ ими воснользовались для обвиненія Никифора, на котораго сердились за Брестскій соборъ; объявили, что письма писаны имъ, а не Пафнутіемъ. Несмотря на то, что самъ Никифоръ и

прокураторъ его, или адвокатъ, блистательно доказали всю нельпость обвиненій, Никифора не хотьли освободить отъ суда. Старикъ князь Острожскій, оскорбленный этимъ діломъ, въ которомъ хотъли задъть столько же и его, сколько Никифора, говорилъ длинную рѣчь королю, припоминалъ заслуги предковъ и свои собственныя, припомнилъ королю, что, несмотря на вражду свою съ Замойскимъ, онъ былъ съ нимъ заодно на сторонъ Сигизмунда при избраніи королевскомъ, за что король оказалъ ему большую милость, посадивши одного его сына по правую свою сторону въ сенатъ, а другаго по лѣвую, и такимъ образомъ утѣшилъ его старость. Но теперь непріятель его, Замойскій, гонитъ слугь его; людей добрыхъ, невинныхъ на вольныхъ дорогахъ хватаетъ, деньги отбираеть, мучить, желая навести на него какоенибудь безчестье; на духовныхъ его нападаетъ, измънниками ихъ выставляетъ. «А ваша королевская милость, видя насиліе надъ нами и нарушеніе правъ нашихъ, не обращаешь вниманія на присягу свою, которою обязался не ломать правъ нашихъ, но умножать и расширять. Не хочешь насъ въ православной въръ нашей держать при правахъ нашихъ, на мъсто отступниковъ-епископовъ другихъ дать, позволяещь этимъ отступникамъ насилія дълать и проливать кровь тъхъ, которые не хотятъ идти за ними въ отступничество, грабить ихъ, изъ имъній выгонять. За въру православную наступаешь на права наши, ломаешь вольности наши и наконецъ на совъсть нашу налегаешь: этимъ присягу свою ломаешь, и если прежде что-нибудь для меня сдълалъ, то послъднею немилостію своею все ни во что обращаешь. Не только самъ я, сенаторъ, терплю кривду, но вижу, что дело идетъ къ конечной гибели всей короны Польской, потому что теперь никто уже не обезпеченъ въ своемъ правъ и вольности, и въ короткое время настанетъ великая смута. Предки наши, сохраняя государю върность, послушание и подданство, взаимно отъ него милость, справедливость и защиту получали. На старости лътъ затронули у меня самыя дорогія сокровища:

совъсть и въру православную. Видя смерть передъ глазами, напоминаю вашей королевской милости: остерегитесь; поручаю вамъ отца Никифора, а крови его на страшномъ судъ Божіемъ искать буду; прошу Бога, чтобъ уже больше не видать мит такого ломанья правъ». Кончивши свою рачь, Острожскій всталь и, опираясь на руку одного пріятеля, пошель изъ королевской комнаты; пріятель напоминалъ ему, что надобно подождать отвъта королевскаго. «Не хочу!» отвъчалъ старикъ и продолжалъ путь; тогда король послалъ за нимъ зятя его, Виленскаго воеводу Радзивила: съ просьбою вернуться. «Увъряю васъ» говорилъ Радзивилъ, «что король принимаетъ участіе въ вашей печали и Никифоръ будетъ освобожденъ». Но раздраженный старикъ отвъчалъ: «Пусть себъ и Никифора съъстъ!» и вышелъ изъ дворца. Упрямство гордаго магната, дъйствительно, погубило Никифора: онъ умеръ въ заточеніи въ Маріенбургъ, которому скоро суждено было увидсть въ стенахъ своихъ другихъ более знаменитыхъ узниковъ. Говорятъ, будто недостатокъ въ пищъ ускорилъ смерть Никифора.

Наконецъ Острожскій помирился и съ Замойскимъ, заклятымъ врагомъ своимъ, но не хотълъ мириться съ дъломъ Потъя и Терлецкаго. Тщетно самъ папа льстивыми словами склонялъ его къ унін; въ самыхъ почтительныхъ выраженіяхъ благодарилъ Острожскій святаго отца за ласковое письмо, давалъ знать, что онъ самъ старался объ уніи, но въ то время, когда онъ употреблялъ средства, которыя всего скоръе могли повести къ желанной цъли, вдругъ нъкоторые духовные, безъ общаго совъта, дъло начатое только и далеко не оконченное поспъшили представить его святъйшеству, и этимъ произвели такую смуту, что больше народу впало въересь, чъмъ присоединилось къ столицъ апостольской. «Мы готовы на соглашеніе» пишеть Острожскій: «но въ этомъ дълъ уніи заключается множество сторонъ. Не сомнъваюсь, что ваше святтишество отложите дъло до дальнишаго времени, когда отцы Греческіе (съ которыми я буду сильно хлопотать объ этомъ) охотно приступять къ соединеню, ибо знаемъ, что ваше святвйшество преимущественно имъете въ виду всеобщее примиреніе и успокоеніе; знаемъ, что, отдавая каждому свое, какъ Римской, такъ и Греческой церкви, и соединня объ, какъ двъ дщери великаго царя, ни у одной не отнимете ихъ особенностей. Думаю, что и самому Творцу будетъ пріятно, когда въ міръ водворится покой и когда это дъло проистечетъ вмъстъ и отъ наивысшаго бискупа Римскаго и отъ патріарховъ восточныхъ».

Считая Потъя и Терлецкаго виновниками смуты, нарушителями добраго дъла, православные не переставали требовать ихъ къ суду, и король наконецъ принужденъ былъ, хотя по формъ, исполнить ихъ требованіе. Въ Генваръ 1598 года Сигизмундъ послалъ Потъю и Терлецкому приказаніе явиться на сеймъ и оправдаться отъ обвиненій пословъ воеводства Волынскаго въ томъ, что они, епископы, назвавшись послами отъ всъхъ православныхъ христіанъ въры Греческой, ъздили въ Римъ къ отцу папъ и отдались подъ его власть именемъ всъхъ этихъ обывателей, тогда какъ послъдніе имъ никогда ничего не поручали и ни о чемъ не сговаривались; такимъ образомъ епископы явились послами непосланными; кромъ того, осмълились дълать это непорученное имъ дъло безъ воли патріарховъ, своихъ старшихъ; потомъ осмълились на синодъ Брестскомъ, соединившись съ ксензами Римскими (общеніе съ которыми запрещено правилами св. Отецъ), осмълились людей добрыхъ, несогласныхъ на ихъ отпаденіе, отъ церкви отлучать. Потъй отвъчалъ предъ королемъ въ смыслъ извъстномъ и пріятномъ Сигизмунду: «Новое и неслыханное дъло! овечки на пастыря жалуются, тогда какъ пастырь долженъ на нихъ жаловаться тебъ, пану верховному, который обязанъ непослушныхъ карать и въ послушаніе приводить, по апостолу: «Невъжду страхомъ спасати». Теперь, наоборотъ, мои овечки на меня жалуются и пастыремъ меня не признаютъ. Но не ваша ли королевская милость утвердили меня на епископіи Владимірской, которую я, покинувъ званіе

сенаторское, рашился принять, подвигнувшись слезными просьбами князя Острожского; не вашей ли королевской милости было угодно, по смерти митрополитовой, назначить мнъ митрополію? А кто же у насъ въ панствъ вашей королевской милости такія должности безъ важной причины у кого отнимаеть? Развъ у того, кто за какое-нибудь преступленіе жизнь и честь теряетъ. Но, кажется, мы ничего такого не сдълали, за что бы насъ надобно было казнить смертію; такъ за что же у насъ отнимать достоинства наши духовныя? Только за то, что мы возобновили дело, давно утвержденное, наивысшему пастырю Христовой церкви послушаніе отдали и отъ патріарховъ уклонились, потому что отъ нихъ никакой утъхи, науки и порядка имъть не могли. Только за шерстью и молокомъ къ намъ вздили или посылали, а вмъсто покою волнение и мечъ между дътьми вкидывали. Новыя, неслыханныя и канонамъ противныя братства людямъ простымъ дали, изъемля ихъ изъ подъ власти епископской и давая имъ власть, принадлежащую епископамъ. Это хлопство съ простоты своей такое могущество себъ приписываеть, что ни епископовъ, ни пановъ своихъ слушать не хочетъ. Не имъемъ ли право бъгать такого пастыря, который самъ въ неволь и намъ ничьмъ помогать не можетъ».

Король, разумъется, долженъ былъ убъдиться ръчью Потъя; но не убъдились ею православные и отвъчали ему: «Безстыдный языкъ! Не можете говорить доброе, будучи злыми. Что вы говорите о благочестивыхъ патріархахъ и учителяхъ своихъ какъ невърные поганцы? Вы мудры на злое, а чтобъ разумъть доброе, не увъдали истины, какъ говоритъ пророкъ. Не посылано ли пророковъ во всъ времена? не присылали ли и патріархи къ вамъ учителей, во всъ времена уча васъ? Мало ли грамотъ присылали къ вамъ патріархи во всъ времена, о многихъ дълахъ и сами къ вамъ приходили? Вы говорите: «Когда пришелъ патріархъ, то сдълалъ какое-то братство, поповъ и проповъдниковъ наставилъ». Но и Христосъ то же самое сдълалъ: архіереевъ обличивши и людей

къ себъ собравши и учениковъ, изъ среды ихъ учителей поставиль. Такъ и патріархъ: обличивши митрополита Кіевскаго, Онисифора двоеженца, и осудивъ Тимовея Злобу, архимандрита Супрсальскаго, за убійство, митрополита Михаила посвятиль, и грамотами окружными всюду злость каждаго обличиль и на судъ приготовиль. Что же еще больше ему было дълать? Школу Греческую кто заложилъ, какъ не Греки и не патріархъ самъ? Грамматикъ Греческой и съ Славянскимъ письмомъ не Арсеній ли, митрополитъ Елассонскій, во Львовъ, отъ патріарха пріъхавши, училъ два года? Й когда грамматику чрезъ учениковъ своихъ напечаталъ, то въ типографіи Греческаго и Славянскаго письма размножилось, чего никогда въ Русскомъ народъ не бывало. Русскіе, какъ окрестились, не учились, только церкви строили, которыя имъ злые сосъди заразъ позапустошили, людей данями обложили, великихъ пановъ своими науками и способами различными отъ церкви отторгли, весь народъ въ убожество привели; за-то теперь школы во всъхъ городахъ закладываются, госпитали и церкви строятся. По приказу вселенскаго патріарха двоеженцевъ выведено, ереси выкляты, испов'єдники установлены, соборы духовные собирались, суды сужены, злыхъ карали, владыкамъ негоднымъ отъ мъстъ своихъ отказаться вельно. А вы что сдълали? Одного патріарха Антіохійскаго во Львовъ бить приказали; другому вселенскому патріарху, Іереміи, домой тхать вельли, боясь, чтобъ онъ васъ, какъ преступниковъ, не наказалъ и отъ мъстъ не отставиль; вы сами на себя могли опредъление выдать, какъ жиды, говоря: «Злыхъ злъ погубитъ, а виноградъ предастъ инымъ делателямъ, иже воздадятъ ему плоды во времена своя». Уже съкира при корени древа лежитъ; не умолитъ садовникъ господина своего, чтобы не посъкалъ неплоднаго дерева, пока обложитъ его навозомъ до будущаго года: уже всему часъ. А теперь каждый владыка въ своей епископіи поповъ двоеженцевъ и многоженцевъ, блудниковъ, убійцъ имъетъ, сами владыки людей убиваютъ (о чемъ свидътель-

ства найдешь въ книгахъ судныхъ), церкви и монастыри разбивають, имущества монастырскія вмъсть съ монастырями своимъ пріятелямъ даютъ, монаховъ женятъ, монахинь замужъ выдаютъ. А потомъ, тайкомъ сговорившись, къ папъ утекли». Не получая управы отъ католическаго правительства, нъкоторые изъ православныхъ ръшились соединиться съ протестантами, также притесняемыми, чтобъ этимъ союзомъ заставить правительство исполнить следующія требованія: «Власть древняя Константинопольского патріарха нарушается, ни мы съ нимъ, ни онъ съ нами чрезъ грамоты и пословъ сообщаться не имъемъ права; пусть всъ патріаршіе декреты, а особенно декретъ, выданный въ Брестъ на отступниковъ, остаются въ своей силь. Митрополита нашего отступника и съ нимъ владыкъ королевская милость защищаетъ и изъ подъ власти патріаршей изъемлеть, и намъ его королевская милость приказываетъ ихъ, противъ совъсти нашей, слушаться: такъ если уже король не хочетъ исполнить относительно ихъ соборнаго опредъленія, то пусть дастъ намъ другаго митрополита. Во всехъ городахъ, въ цехахъ каждаго ремесла папежники людей Греческой въры до равной съ собою чести и вольности не допускають и великія насилія чинять ремесленники папежники: новыя привилегіи у легата себѣ выхлопотываютъ противъ людей Греческой въры, а король ихъ конфирмуетъ. Братства церковныя королевская канцелярія повсюду выставляетъ нарушителями покоя, чести и вольности городской недостойными, отъ чего эти братства несносныя терпять бъды, особенно въ Вильнь: такъ чтобы братства, какъ и вся наша религія, оставлены были въ покоъ. Поповъ и проповъдниковъ братскихъ, и тъхъ, кто ихъ слушаетъ и въ церковь братскую ходитъ, митрополитъ-отступникъ проклинаетъ, а король банитуетъ. Въ 98 году, на самое Свътлое Воскресенье, іезунты сдълали великое насиліе надъ церковію братства Виленскаго. Мандаты разные и грамоты окружныя на братства выданы и нъкоторые изъ братьевъ, по немилости пана канцлера (Сапъги), къ смертной казни присуждены

были, еслибы не самъ Богъ и панъ воевода Виленскій (Радзивилъ протестантъ) не защитили: такъ пусть эти мандаты уничтожатъ и панъ канцлеръ съ братствомъ помирится. Въ монастыръ св. Троицы алтарь братскій митрополить-отступникъ, а домъ, гдъ братство собиралось, панъ канцлеръ отняли. Бурмистры на нъсколько человъкъ изъ братства церковнаго сделали протестацію на ратушь, намъ и потомкамъ нашимъ очень вредную, за то, что мы ъздили въ Брестъ на синодъ духовный. Всв эти обиды дълають намъ папежники для того, чтобъ духовную патріаршескую власть и благословеніе патріарха надъ нами уничтожить и къ папскому послушанію насъ подбить. Вследствіе этого, ихъ милостямъ, панамъ евангеликамъ, надобно кръпко соединиться вмъстъ съ нами и стоять за наши обиды, а намъ за ихъ, обороняя вольности. Въ знакъ добраго расположенія ихъ къ намъ, просить ихъ, чтобъ опи не оказывали послушанія папт и покинули его новый календарь, съ нами старый Никейскій держали по старому (ибо папы Прусаки и всъ Нъмцы держать его вмъстъ съ нами), чтобъ вмъстъ обороняться отъ насилій въ праздники Господни». Таковъ былъ наказъ, данный представителямъ, отправлявшимся на съъздъ съ протестантами, назначенный въ Вильнъ, въ Мат 1599 года. Изъ православныхъ здъсь былъ князь Константинъ Острожскій, Юрій Сангушко и двое незначительных духовных особъ; архіерен Львовскій и Перемышльскій отказались участвовать въ съезде. Со стороны протестантовъ были Виленскій воевода, князь Николай Христофоръ Радзивиль, Брестокуявскій воевода Андрей Лещинскій и другіе знатные люди. Протестанты хотъли было начать дъло о соглашеніи въроученія, по православные не хотъли объ этомъ и слышать; ограничились уніею политическою, написали договоръ, но между православными нашлось мало охотниковъ подписать его и събздъ остался безъ следствій.

Въ томъ же 1599 году, по смерти Михаила Рагозы, митрополитомъ Кіевскимъ былъ утвержденъ Ипатій Потъй, первымъ дъломъ котораго было вооружиться на Стефана Зизанія,

не перестававшаго проповъдовать въ Вильнъ противъ унім-Потъй велълъ запечатать церковь въ братскомъ Троицкомъ монастыръ за то, что монастырь держалъ у себя Зизанія. Старый товарищъ послъдняго, Юрій Рогатинецъ писалъ къ нему изъ Львова успокоительное письмо: «Пишешь, что запечатали вамъ церковь именемъ Ипатія; не слушайтесь и не злоръчьте Ипатія, въ отчаяніи его приводя на худшее, откуда возрастаетъ ярость, а не Божіе строеніе. Это не новость въ церкви Божіей: запечатали архіереи съ Римлянами гробъ Христовъ, но силы его не удержали; и Иродъ убивалъ младенцевъ Христа ради, но принялъ конецъ свой, какъ и другіе Божін противники, которые властью панства своего церкви Божіей противились. Пишешь, что Ипатій написаль какіе-то разговоры Русскаго съ Ляхомъ, въ которыхъ говорится, что мы, въ бытность нашу въ Вильнъ, отдълившись отъ нихъ, соединились съ лютеранами. Это ошибка, ибо мы не держимъ дружбы ни съ какими еретиками. А что слышно обо мнъ, что сношусь съ Ипатіемъ и письмами другъ друга обсылаемъ, то скажу прямо: часто разговариваю я со всякими противными людьми, не держа стороны ихъ, но поступая по овечьему незлобію, мудрости змъиной и цълости голубиной, какъ Христосъ научилъ, что ясно видно изъ разговора и письма моего къ сыну Потвеву, Яну; копію съ этого письма посылаю къ вамъ.» Изъ письма Юріева видно, что вражда между Львовскимъ братствомъ и епископомъ Гедеономъ продолжалась: «Посылаю копію и другаго сочиненія моего, которое написалъ теперь на погребение племянницы своей Анастасіи, умершей подъ мучительствомъ Балабановскимъ; увидите, какое согласіе имъемъ съ Балабаномъ». Когда князь Острожскій прітзжаль во Львовъ, то Балабанъ не показывался ему на глаза.

Князь Константинъ продолжалъ свое старое дъло: по смерти Александрійскаго патріарха Мелетія осталось сочиненіе противъ схизматиковъ и еретиковъ; князь немедленно сталъ хлопотать, чтобъ издать его по-гречески и по-русски, для чего послалъ ко Львовскому братству за наборщиками и литерами

Греческими. Потъй не былъ также празденъ: въ Іюнъ 1605 года онъ явился въ Виленской ратушть и объявилъ, что нашель въ церкви Кревской старинную рукопись съ описаніемъ Флорентійскаго собора и съ грамотою къ папъ Сиксту IV-му отъ Кіевскаго митрополита Мисаила, архимандритовъ Печерскаго и Виленскаго, также отъ великихъ княжатъ и пановъ Русскихъ въ 1476 году. Грамота эта была издана имъ въ томъ же 1605 году, какъ доказательство давняго существованія унін на Руси. Книжка Потья была встрычена насмышками православныхъ, которые въ 1607 году выхлопотали сеймовое опредъленіе, чтобъ чины и имьнія духовныя раздавались русскимъ людямъ шляхетнымъ и прямо Греческой въры; чтобъ отправленіе богослуженія ихъ было свободно; чтобъ духовныя власти не соединяли въ одномъ лицъ двухъ должностей и пользованій; въ 1609 году вытребовали, чтобъ ни уніаты православнымъ, ни православные уніатамъ не дълали утъсненія и раздраженія, въ противномъ случав виновные подвергаются пенъ въ 10,000 злотыхъ. Но раздражение не моглоуменьшиться, когда въ 1610 году явилось сочиненіе Мелетія Смотрицкаго, скрывавшагося подъ псевдонимомъ Теофила Ортолога: «Плачъ восточной церкви» (Threnosto jest lament jedyney powszechnej Apostolskiej wchodniej Cerkwie). Самое названіе показываеть, что авторъ всего болье хотьль возбудить сочувствіе къ несчастному положенію Восточной церкви, готовой принимать гоненіе.

Скарга, въ томъ же году, написалъ противъ этой книги: «Предостережение Руси насчетъ жалобъ и воплей Теофила Ортолога (Na treny у lamenty Theophila Orthologa do Rusi przestroga); въ 1612 году вышло новое опровержение книги Смотрицкаго въ такъ-называемой «Паригоріи, или утоленіи плача» (соч. Мороховскаго); а въ 1617 году вышла книга Виленскаго уніатскаго архимандрита Леона Креузы: «Оборона единства церковнаго» (Obrona jednosci cerkiewnej), гдъ авторъ старался доказать, что унія существовала прежде и въ послъднее время уніаты поступали законно.

Не уменьшалось раздраженіе, не уменьшались и притъсненія, которыхъ, по крайней мъръ повидимому, не одобряло правительство; но на правительство мало обращалось вниманія. На сеймъ 1620 года депутатъ Волынскій, Лаврентій Аревинскій, говориль такую рѣчь: «Въ войнъ Турецкой ваше королевское величество едва ли не большую часть ратныхъ людей потребуете отъ народа Русскаго Греческой въры, того народа, который если не будеть удовлетворень въ своихъ нуждахъ и просьбахъ, то можетъ ли поставить грудь свою оплотомъ державы вашей? Какъ можетъ онъ стараться о доставленіи отечеству въчнаго мира, когда дома не имбетъ внутренняго спокойствія? Каждый видить ясно, какія великія притъспенія терпить этоть древній Русскій народъ относительно своей въры. Уже въ большихъ городахъ церкви запечатаны, имфнія церковныя расхищены, въ монастыряхъ нътъ монаховъ-тамъ скотъ запираютъ; дъти безъ крещенія умираютъ; тъла умершихъ безъ церковнаго обряда изъ городовъ, какъ падаль, вывозять; мужья съ женами живутъ безъ брачнаго благословенія; народъ умираетъ безъ исповъди, безъ пріобщенія. Неужели это не самому Богу обида, и неужели Богъ не будеть за это мстителемъ? Не говоря о другихъ городахъ, скажу, что во Львовъ дълается: кто не уніатъ, тотъ въ городъ жить, торговать и въ ремесленные цъхи принять быть не можеть; мертвое тёло погребать, къ больному съ тайнами Христовыми открыто идти нельзя. Въ Вильнъ, когда хотять погребсти тело благочестиваго Русскаго, то должны вывозить его въ тѣ ворота, въ которые одну нечистоту городскую вывозять. Монаховъ православныхъ ловять на вольной дорогъ, быють и въ тюрьмы сажають. Въ чины гражданскіе людей достойныхъ и ученыхъ не производятъ потому только, что не уніяты; простаками и невѣжами, изъ которыхъ иной не знаетъ, что такое правосудіе, мъста наполняють въ поношение странъ Русской. Деньги у невинныхъ православныхъ безо всякой причины исторгаютъ. Главная причина зла заключается въ томъ, что ваше королевское величество изволите назначать на высшіе саны духовные людей, не зная ихъ происхожденія. Кто не знасть, что теперь епископомъ Полоцкимъ сынъ сапожника, сдълавшій себъ шляхетскую фамилію Кунцевичь? Перемышльскій владыка Шишка сынъ пастуха, и теперь родной его дядя въ холопахъ у Кіевскаго воеводы. И Владимірскій владыка сынъ Львовской мѣщанки Стецковой. Холмской владыка Покость сынъ Виленскаго купца, обвиненный въ покраже сукна, такъ-что еслибъ не спасъ его монашескій клобукъ, то давно быль бы на висълицъ. Такая-то польза отъ уніи, что въ двадцать льтъ не могутъ уніаты доставить кого-нибудь изъ природнаго шляхетства въ епископы! Вотъ и теперь дали намъ въ Луцкъ Почаповскаго, правда, шляхтича, но, по лътамъ, недостойнаго не только епископскаго, даже и дьяконскаго сана: не можемъ называть его отцомъ, потому-что и двадцати лътъ ему ивтъ. Все это неустройство происходить отъ того, что принимають посвящение не отъ законнаго пастыря, отступили они отъ патріарха Константинопольскаго, которому искони въ этомъ государствъ духовная власть принадлежала. Уже двадцать льтъ на каждомъ сеймикъ, на каждомъ сеймъ горькими слезами молимъ, но вымолить не можемъ, чтобъ оставили насъ при правахъ и вольностяхъ нашихъ. Если и теперь желаніе наше не исполнится, то будемъ принуждены съ пророкомъ возопить: «Суди ми Боже и разсуди прю мою!» Сеймъ опредълилъ подтвердить конституцію 1607 года, чтобъ впредь раздавать духовныя должности и доходы людямъ прямой Греческой въры. Но для приведенія въ исполненіе этого ръшенія православные не хотъли дожидаться пока перемрутъ всь уніатскіе владыки (иные двадцатильтніе), и когда, въ томъ же 1620 году, прітхалъ въ Западную Россію извъстный уже намъ Іерусалимскій патріархъ Өеофанъ, то они просили его поставить имъ на всъ епархіи православныхъ епископовъ, что и было исполнено. Тутъ-то, имъя своихъ епископовъ, православные, въ 1621 году, издали правила, которыми хотъли руководствоваться при бъдственномъ состояніи своей Истор. Росс. Т. Х.

церкви, издали такъ-называемое «Совътованіе о благочестіи». «Все доброе» говорится въ этомъ Совътованіи: «должно начаться прежде всего отъ самихъ главъ, т. е. митрополитъ, епископы и все духовенство да отвергнутъ сперва всякую злобу и гръхъ отъ самихъ себя. Епископы должны проповъдать правую въру, покаяніе и благочестивыя дъла, обходя домы благородныхъ; также посылать учениковъ своихъ, способныхъ учить въ церквахъ, а не дожидаться того, чтобъ къ нимъ приходили, кланялись и что-нибудь приносили. Какъ сами епископы, такъ и поставленные и посланные отъ нихъ во всъхъ церквахъ и на всъхъ мъстахъ пусть открыто и явственно поучають, что въра Восточной церкви, которую мы нынъ исповъдуемъ, есть истинная и спасеніе въ ней несомнънное, а въ Латино-Римской церкви и въ другихъ сборищахъ, отъ нея происшедшихъ, какъ истинной вфры нътъ, такъ и спасенія достигнуть невозможно. Втру, догматы и обряды церкви Восточной должны они во всемъ хвалить и одобрять, а другіе отрицать и обличать, впрочемъ, духовно и разсудительно, не злоръча, но приводя мъста Писанія, сильные примъры и доказательства, и это обнародывать посредствомъ письма. Въ іереи посвящать достойныхъ, разумныхъ и несомнънныхъ ревнителей благочестія, даромъ, а не изъ корысти, которой, ни самимъ отъ себя, ни чрезъ своихъ намъстниковъ, не требовать ни подъ какимъ предлогомъ, ни чрезъ какіе намеки о своихъ нуждахъ и недостаткахъ. Возбуждать и приготовлять къ святому мученичеству какъ самихъ себя, такъ и сердца народа. Писать и печатать въ защиту благочестія книги; противникамъ возражать письменно, но только съ совъта другихъ, ибо у нашихъ разномысліе, а у противниковъ убъждение въ своихъ върованияхъ и злоба въ сердцахъ на насъ. Съ отступниками-уніатами не сообщаться и народу на исповъди то же внушать; а обращающихся въ православіе принимать только на степень кающихся. Учреждать соборы. Чтобъ въ церквахъ каждый воскресный день и праздникъ была проповъдь. Учреждать по городамъ школы. Учреж-

дать братства. Нужно и то намъ принять во вниманіе, что Ипатій Потъй, Рагоза и другіе ихъ единомышленники были не малыя головы; несмотря на то, предки наши, и многіе изъ нихъ весьма простые, дерзали обличать ихъ безбоязненно: то же прилично дълать и всемъ православнымъ. Такъ какъ св. апостолъ Андрей есть первый архіепископъ Константинопольскій, патріархъ Вселенскій и апостоль Русскій: на Кіевскихъ горахъ стояли ноги его, очи его Россію видъли и уста благословили, и съмена въры онъ у насъ посъялъ, то справедливымъ и богоугоднымъ будетъ дъломъ возобновить торжественно и нарочито его праздникъ. Воистину Россія ничемъ не меньше другихъ Восточныхъ народовъ, ибо и въ ней просвътителемъ былъ апостолъ. Послать къ Константинопольскому патріарху за благословеніемъ, помощью и совътомъ; послать и на святую Аоонскую гору, чтобъ вызвать и привести преподобныхъ мужей Русскихъ, въ томъ числъ блаженныхъ Кипріана и Іоанна, прозваніемъ Вишенскаго, и прочихъ, тамъ находящихся, процвътающихъ жизнію и богословіемъ. Предстоитъ также духовная потребность и Русскихъ, искренно расположенныхъ къ добродътельной жизни, посылать на Авонъ, какъ въ школу духовную. Если нельзя обращать самихъ папистовъ и дружину ихъ или исчадіе, т. е. аріанъ, евангеликовъ и лютеранъ, то, по-крайней-мъръ, встми силами стараться отыскивать встхъ ттхъ Русскихъ, которые отъ Восточной церкви и отъ насъ отступили. Къ этому обязываются архіерен ради спасенія души, ибо отступники шляхта сильно вредять намъ и соблазняють невинныхъ».

Въ то время, какъ православные, получивши своихъ архіереевъ, составляли такую программу для ихъ дъятельности, понятно, какъ должны были взволноваться уніаты, особенно архіереи ихъ, увидавъ подлъ себя опасныхъ соперниковъ. Чтобъ ослабить новую тъсную связь православныхъ съ Греческою церковію, начали разглашать, что православные хотятъ измънить Польшъ, готовы передаться Туркамъ. Мелетій Смотрицкій, посвященный Өеофаномъ въ епископы Полоцкіе, на-

писаль въ защиту своихъ сочинение подъ заглавиемъ «Verifi-«catia niewinnosci. Уніаты отвъчали сочиненіемъ «Sowita vina» и посланіемъ къ монахамъ Духова Виленскаго монастыря. Надобно замътить, что знаменитое Виленское братство вслъдствіе уніп раздълилось: Тропцкое братство осталось за уніатами и очень ослабъло, потому-что большая часть братьевъ, не захотъвшихъ принять уніи, устроили себъ новое братство при монастыръ св. Духа, и сильная борьба началась между обонын братствами. Духово братство издало защиту вери-Фикаціи (Obrona werificaciej od obrazy Majestatu etc. 1621). Здъсь защищается постановление, чтобъ епископы не брали своихъ местъ отъ светской власти; постановление это выставляется правомъ Русской церкви, при которомъ Русскіе соединились съ Поляками какъ равные съ равными; право это подтверждено королями. Защищается положение, что митрополить и епископы должны поставляться патріархомъ Константинопольскимъ, который на Русь имъетъ право, канонами вселенскихъ соборовъ подтвержденное. Obrona оканчивается такъ: «О насилін наша сторона не мыслить: Господу Богу и - справедливому королевскому декрету дело свое поручаетъ. Научились мы въ церкви Божіей терпъть насиліе, не производить его. Изгнанія нашихъ изъ рады городовой, изъ цеховъ, лишенія вольности право не допуститъ. Не думай, что съ паденіемъ вашей уніи права въ отчизнъ нашей и справедливость свъта упасть должны: Теренціевъ дурень Тразонъ думаль, что когда онъ упадетъ, то и небо съ нимъ вмъсть упасть должно. Еслибъ такъ начали делать, какъ ты говоришь, то это повело бы не къ успокоенію Руси, но къ отнятію покоя, сдълало бы Русскихъ изгнанниками изъ отчизны. Тогда отплатила бы Литва Русскому народу, а Польша Греческому (отъ которыхъ свътомъ въры христіанской просвъщены, какъ въ отдълъ шестомъ доказано), какъ злой сынъ доброй матери за хорошее воспитаніе, воткнувши ножъ ей въ сердце.» Въ упомянутомъ шестомъ отделе говорится, что Святополкъ Моравскій, принявшій Греческую въру отъ Меоодія, обратиль

въ христіанство Буривоя Чешскаго и жену его Людмиллу, а черезъ Чешскую княжну Дубровку принялъ православіе и Мечиславъ Польскій; въ Литвъ Олгердъ, женатый на двухъ Русскихъ княжнахъ, принялъ Русскую въру и сыновей своихъ въ ней окрестилъ. Такъ религіозная полемика повела къ историческимъ розысканіямъ.

Но одною книжною борьбою не ограничились. Когда патріархъ Өеофанъ поставилъ въ Полоцкъ епископомъ Мелетія Смотрицкаго, то почти всъ жители перешли на его сторону; тогда упіатскій Полоцкій владыка Іосафатъ Кунцевичь, человъкъ страстный, фанатикъ, ръшился поддержать себя и унію средствами отчаянными, которыя вызвали ему сильный упрекъ со стороны канцлера Литовскаго , Льва Сапъги: Сапъгу нельзя заподозрить въ пристрастіи къ православію, но онъ прежде всего виделъ неполитичность меръ Купцевича съ братіею. «Безспорно (писалъ Сапъга Кунцевичу 12 Марта 1622 года), что я самъ хлопоталъ объ уніи и покинуть ее было бы неблагоразумно; но мит инкогда на мысль не приходило, чтобъ вы рашились приводить къ ней такими насильственными средствами. Уличаютъ васъ жалобы, поданныя на васъ въ Польше и Литве. Разве неизвестенъ вамъ ропотъ глупаго народа, его ръчи, что онъ лучше хочетъ быть въ Турецкомъ подданствъ, нежели терпъть такое притъснение своей въръ? По словамъ вашимъ, только иъкоторые монахи епархін Борецкаго (новаго православнаго Кіевскаго митрополита) и Смотрицкаго и нъсколько Кіевской шляхты противятся уній; но просьба королю подана отъ войска Запорожскаго, Борецкаго и Смотрицкаго въ ихъ епархіяхъ утвердить, а васъ и товарищей вашихъ свергнуть; и на сеймахъ мало ли у насъ жалобъ отъ всей Украйны и отъ всей Руси, а не отъ ифсколькихъ только чернецовъ! Поступки ваши, проистекающіе болье изъ тщеславія и частной ненависти, пежели изъ любви къ ближнему, обнаруженные въ противность священной воль и даже запрещенію республики, произвели ть опасныя искры, которыя угрожаютъ всъмъ намъ или очень опаснымъ,

или даже всенстребительнымъ пожаромъ. Отъ повиновенія козаковъ больше государству пользы, чемъ отъ вашей чніи, почему и должны вы соображаться съ волею короля и съ намъреніями государственными, зная, что власть ваша ограничена и что покушение ваше на то, что противно спокойствію и пользъ общественной, можетъ по справедливости почесться оскорблениемъ величества. Еслибы вы посмъли сдълать что-нибудь подобное въ Римъ или Венеціи, то васъ бы научили тамъ, какое надобно имъть уважение къ государству. Пишете объ обращении отщепенцевъ: надобно старатья объ этомъ обращения, чтобъ было едино стадо и единъ пастырь; но при этомъ надобно поступать благоразумно, сообразоваться съ обстоятельствами времени, какъ въ такомъ дълъ, которое зависитъ отъ свободнаго желація, особенно въ нашемъ отечествъ, гдъ не прилагается изреченіе: понуди внити. Что касается до опасности жизни вашей, то каждый самъ причиною бъды своей: надобно пользоваться обстоятельствами, а не предаваться безразсудно своему стремленію. Я обязанъ, говорите вы, послъдовать епископамъ. Вы обязаны подражать св. епископамъ въ терпънін, благочестін, въ показанін добрыхъ примъровъ. Прочтите житія всъхъ благочестивыхъ епископовъ: не сыщете въ нихъ ни жалобъ, ни объявленій, ни исковъ, ни судебныхъ свидътельствъ. А у васъ суды, магистраты, трибуналы, ратуши, канцелярін наполнены позвами, тяжбами, доносами; но этимъ не только не утвердится унія, но и последній въ обществе союзъ любви расторгнется. Долгъ мудраго испытать всъ способы благоразумія прежде, нежели взяться за оружіе. Не писать колкихъ писемъ къ начальству, не отвъчать съ угрозами такъ, какъ вы дълаете: апостолы и другіе святые никогда такъ не поступали. Говорите, что вольно вамъ неуніатовъ топить, рубить: нътъ, заповъдь Господня всъмъ мстителямъ строгое сдълала запрещение, которое и васъ касается. Пишете, что на сеймъ укоряютъ не только унію, но и все благочестивое Римское духовенство; но кто тому причиною? Когда насилуете совъсти людскія, когда запираете

церкви, чтобъ люди безъ благочестія, безъ христіанских в обрядовъ, безъ священныхъ требъ пропадали, какъ невърные, когда своевольно злоупотребляете милостями и преимуществами, отъ короля полученными, то дело обходится и безъ нась; когда же, по поводу этихъ безпутствъ, въ народъ волненіе, которое надобно усмирять, то нами дыры затыкать! Поэтому противная сторона и думаетъ, что составили заговоръ для притъсненія народной совъсти и для нарушенія общаго покоя, чего никогда не бывало. Довольно и того, что вы съ нами въ уніи, которую бы вы и берегли для себя, и въ званіи, въ которое призваны, оставались бы спокойно, а не подвергали бы насъ общенародной ненависти, самихъ же себя опасности и порицанію. Вы требуете, чтобы непринимающихъ унію изгнать изъ государства: да спасетъ Богъ наше отечество отъ такого величайшаго беззаконія! Давно въ этихъ областяхъ водворилась святая Римско-католическая въра, и пока не имъла она подражательницы благочестія и повиновенія св. отцу, до тъхъ поръ славилась миролюбіемъ и могуществомъ какъ внутри, такъ и внъ государства; но теперь, принявъ въ сообщество сварливую и безпокойную подругу, терпить, по ея причинь, на каждомъ сеймъ, въ каждомъ собраніи многочисленные раздоры и порицанія. Кажется, лучше и полезнъе было бы для общества разорвать съ этою неугомонною союзницею, ибо мы никогда въ отечествъ нашемъ не имъли такихъ раздоровъ, какіе родила намъ эта благовидная унія. Христосъ не печаталъ и не запиралъ церквей, какъ вы это дълаете. «Имъютъ» говорите: «священниковъ благочинныхъ!» Дай Богъ, чтобъ ихъ было довольно! Но недостаточно, что вы ихъ сами хвалите: собственная хвала всегда подозрительна. Надобно, чтобъ иновърные видъли дъла и послъдовали стезямъ ихъ. Но я слышу, священниковъ рукополагаете! такихъ, отъ которыхъ церкви больше разоренія, чъмъ созиданія. Печатать и запирать церкви и ругаться надъ къмъ-либо ведетъ только къ пагубному разрушенію братскаго единомыслія и взаимнаго согласія. Пока-

жите, кого вы пріобръли, кого уловили вашею суровостію, строгими мърами, печатаніемъ и запираніемъ церквей? Вмъсто того, откроется, что вы потеряли и тахъ которые въ Полоцкъ у васъ въ послушаніи были. Изъ овецъ сдълали вы ихъ козлищами, навели опасность государству, а, можетъ быть, и гибель встыть намъ, католикамъ. Вотъ плоды вашей хваленой уніи, ибо если отечество потрясется, то не знаю, что въ то время съ вашею уніею будетъ! Вы ссылаетесь на предписаніе верховнаго пастыря; но еслибы святой отецъ видълъ, какія, по причинъ вашей уніи, происходять въ отечествъ нашемъ неустройства, то, безъ сомнънія, соизволиль бы на то, чему вы такъ упорно противоборствуете. Король приказываетъ церковь ихъ въ Могилевъ распечатать и отпереть, о чемъ я, по его приказанію, къ вамъ пишу, и если вы этого не исполните, то я самъ велю ее распечатать и имъ отдать; Жидамъ и Татарамъ не запрещается въ областяхъ королевскихъ имъть свои синагоги и мечети, а вы печатаете христіанскія церкви! Вы говорите: «Справедливо ли будеть оказывать такое снисхождение для неизвъстнаго будущаго спокойствія !» Отвъчаю: не только справедливо, но и нужно, потому что неминуемо родится въ обществъ неустройство, если будемъ дълать имъ еще большія притъсненія въ въръ. Уже гремять вездъ слухи, что они хотять навсегда разорвать съ нами всякій союзъ. Что касается Полочанъ и другихъ крамольниковъ противъ васъ, то, можетъ статься, они и въ самомъ дълъ таковы, но сами вы побудили ихъ къ возмущеніямъ. Новгородъ-Съверскій, Стародубъ, Козелецъ и многіе другіе города унія отъ насъ отторгнула; она главная виновница тому, что народъ Московскій отъ королевича устраняется, какъ это очевидно изъ русскихъ писемъ, присланныхъ къ нашимъ вельможамъ, и потому не желаемъ, чтобъ эта пагубная унія въ конецъ насъ разорила».

Опасенія Кунцевича за свою жизнь сбылись: въ Ноябръ 1623 года онъ быль умерщвленъ жителями Витебска. Легко понять, какое пятно это печальное событіе положило на пра-

вославныхъ, которые до сихъ поръ могли говорить: «О насиліи наша сторона не мыслитъ». Легко понять, что противники поспъшили воспользоваться поражениемъ, которое жители Витебска нанесли своей сторонь, поспышили разнести по католическому міру въсть о мученичествъ Кунцевича. Правительство, какъ правительство, обязано было поступить строго съ убійцами и безъ всякихъ другихъ побужденій, не нуждаясь въ увъщаніяхъ папы, который, вопреки митнію Льва Сапъги, побуждаль дъйствовать совершенно въ духъ Кунцевича; вотъ письмо Урбана VIII къ королю отъ 10 Февраля 1624: «Враги наши не спятъ, день и ночь отецъ вражды плевелы светь, дабы въ вертоградъ церковномъ терніе произрастало вмъсто ишеницы. Слъдуетъ и намъ съ неменьшимъ прилежаніемъ исторгать ядовитые корни и обръзывать безполезныя вътви. Иначе всъ страны заглохнуть, и тъ изъ нихъ, которыя должны быть раемъ Господнимъ, станутъ разсадниками ядовитыхъ растеній и пастбищами драконовъ. Какъ легко это можетъ случиться въ Россіи, научаютъ настоящія бъдствія. Непримиримый врагъ католической религіи, ересь схизматическая, чудовище нечестивыхъ догматовъ, вторгается въ сосъднія провинціи и, хитро прокравшись въ совъщанія козацкія, вооружившись силами храбръйшихъ вонновъ, осмъливается защищать дѣло сатаны и грозить гибелью православной истинъ. Возстань, о царь, знаменитый пораженіями Турокъ и ненавистію нечестивыхъ! прими оружіе и щитъ и, если общее благо требуетъ, мечомъ и огнемъ истребляй эту язву. Дошла до насъ въсть, что тамъ устроиваются схизматическія братства, издаются новые законы противъ уніатовъ; пусть королевская власть, долженствующая быть защитою въры, сдержитъ такое святотатственное буйство. Такъ какъ нечестіе обыкновенно презираетъ угрозы, наказаніями невооруженныя, то да постарается твое величество, чтобъ лже-епископы Русскіе, стремящіеся возбуждать волненія и господствовать въ козацкихъ кругахъ, достойное дерзкаго поступка понесли наказаніе. Да испытаетъ силу ко-

ролевскаго гитва факелъ мятежа и вождь злодтевъ, патріархъ Іерусалимскій, и своимъ бъдствіемъ сдержитъ дерзость остальныхъ. Хотя это и кажется дъломъ труднымъ, однако чего не преодольеть благочестіе, покровительствуемое небомъ и вооруженное королевскою властію? Извъстный Никифоръ Грекъ, который, сдълавшись оруженосцемъ дьявола и знаменосцемъ мятежей, возбудилъ столько бурь противъ Русскихъ уніатовъ, запертый наконецъ въ въчную темницу, примьромъ своимъ показалъ, что преступление не только отвратительно само по себъ, но и гибельно по своимъ слъдствіямъ. Если дерзость схизматическая часто будеть видъть подобные примъры, то не такъ будетъ выситься и научится бояться Господа отмщеній? Всладствіе этого просимъ твое величество, защищай это дъло всею своею ревностію и властію, и, прежде всего, позволь уніатскимъ епископамъ имъть свободный доступъ ко дворцу и въ совъты королевскіе, и чтобъ они ни въ чемъ не были ниже остальныхъ епископовъ». Въ то же время Урбанъ писалъ объ убійствъ Кунцевича: «Кто дастъ очамъ нашимъ источникъ слезъ, чтобъ могли мы оплакать жестокость схизматиковъ и смерть Полоцкаго архіепископа?... Гат столь жестокое преступление вопиеть о мщении, проклять человъкъ, который удерживаетъ мечъ свой отъ крови! Итакъ, могущественнъйшій король! ты не долженъ удерживаться отъ меча и огня. Да почувствуетъ ересь, что за преступленіями следуеть наказанія. При такихъ отвратительныхъ преступленіяхъ милосердіе есть жестокость». Папа не довольствовался письмами къ королю: онъ писалъ ко многимъ епископамъ и свътскимъ лицамъ, требуя гоненія на православныхъ епископовъ, грозя бъдою, которая произойдетъ отъ связи ихъ съ козаками 6 в

Левъ Сапъга, недавно бывшій обличителемъ Кунцевича, теперь долженъ былъ принять на себя предсъдательство въ коммиссіи, назначенной для суда надъ убійцами Кунцевича. Коммиссары пріъхали въ Витебскъ, окруженные войсками, пъшимъ и коннымъ, изъ боязни козаковъ, къ которымъ жи-

тели Витебска обратились съ просьбою о помощи. Въ три дня коммиссія кончила свое дъло: два бурмистра и 18 другихъ горожанъ погибли на плахѣ; имѣнія ихъ были конфискованы; около ста горожанъ, спасшихся бъгствомъ, приговорены къ смерти и имѣнія ихъ также конфискованы; городъ потерялъ всъ свои привилегіи; ратуша была разрушена; колокола, въ которые били въ набитъ, поднимая народъ противъ епископа, были сняты; двѣ православныя церкви разрушены. Уніатскій митрополитъ Кіевскій, Іосифъ Рутскій, извъщая объ этомъ кардинала Бандина, такъ оканчиваетъ свое письмо: «Великій страхъ послѣ этого напалъ на схизматиковъ; начали понимать, что когда сенаторы хотятъ приводить въ исполненіе приказы королевскіе, то не боятся могущества козацкаго».

Итакъ, имя козаковъ въ устахъ у папы, у митрополита уніатскаго ; вмѣсто Острожскихъ и Тышкевичей козаки являются главными защитниками православія. Мы видели, какъ дурно кончилось козацкое дело въ конце XVI века. После этого мы встръчаемъ въ Западно-Русскихъ льтописяхъ извъстія о такихъ поступкахъ козаковъ, которые, конечно, не могли снискать имъ любви остальнаго народонаселенія. Такъ льтопись говорить подъ 1601 годомь: были въ Швеціи козаки Запорожскіе, числомъ 4,000, надъ ними былъ гетманомъ Самуилъ-Кошка, тамъ это Самуила и убили. Козаки въ Швеціи ничего добраго не сдълали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великій вредъ сдълали, и городъ славный Витепскъ опустошили, золота и серебра множество набрали, мъщанъ знатныхъ рубили, и такую содомію чинили, хуже злыхъ непріятелей или Татаръ. Подъ 1603 годомъ: были козаки Запорожкіе, какой-то гетманъ, именемъ Иванъ Куцка, съ 4,000 народа, брали приставство съ волостей Боркулабовской и Шупенской, грошей копъ 50, жита мъръ 500 и т. д. Въ томъ же году, въ городъ Могилевъ Иванъ Куцка сдалъ гетманство, потому-что въ войскъ было великое своевольство: что кто хочеть, то и делаеть; прівхаль

посланецъ отъ короля и пановъ радныхъ, напоминалъ, грозилъ козакамъ, чтобъ они никакого насилія въ городъ и по селамъ не дълали. Къ этому посланцу приносилъ одинъ мѣ-щанинъ на рукахъ дъвочку шести лѣтъ, прибитую и изнасилованную, едва живую; горько, страшно было глядъть; всълюди плакали, Богу Создателю молились, чтобъ такихъ своевольниковъ истребилъ навъки. А когда козаки назадъ на Низъ поъхали, то великіе убытки селамъ и городамъ дълали, женщинъ, дъвицъ, дътей и лошадей съ собою много брали; одинъ козакъ велъ лошадей 8, 10, 12, дътей 3, 4, женщинъ или дъвицъ 4 или 3.

- Званіе гетмана козацкаго успъль пріобръсть въ это время извъстный уже намъ Петръ Копашевичь Сагайдачный, шляхтичъ по происхожденію, человъкъ очень умный, искусный полководецъ; чтобъ избъгать ссоръ съ правительствомъ, т. е. съ нанами, онъ старался отделить дело козацкое отъ дела простонародья. «Конашевичь» говорить одинъ «всегда въ миру съ нанами жилъ, за-то козакамъ и хорошо было, только поспольство очень терпъло». Кромъ того, Сагайдачный служиль хорошую службу Польскому правительству на войнт, ходиль подъ Москву на помощь къ Владиславу, дрался съ Турками и Татарами; козаки его играли главную роль въ знаменитой Хотинской битвъ (1621 года), гдъ Польша была спасена отъ нашествія султапа Османа, которое, какъ мы видели, должно было соединиться и съ Московскою войною. Но это быль послъдній подвигь Сагайдачнаго: получивъ тяжкую рану, онъ удалился въ Кіевъ и умеръ здъсь въ слъдующемъ 1622 году. Служа королю Польскому, живя всегда въ миру съ панами, Сагайдачный счелъ не безполезнымъ для себя объявить свою службу и царю Московскому. Въ Мартъ 1620 года явился въ Москву посланецъ Сагайдачнаго, атаманъ Петръ Одинецъ съ товарищами, и говорилъ: «Прислали ихъ все Запорожское войско, гетманъ Сагайдачный съ товарищами, бить челомъ государю, объявляя свою службу, что они всв хотять ему великому государю служить головами

своими попрежнему, какъ они служили прежнимъ великимъ Россійскимъ государямъ и въ ихъ государскихъ повельніяхъ были и на недруговъ ихъ ходили, Крымское улусы громили. Теперь они такъ же служатъ великому государю, ходили на Крымскіе улусы, а было ихъ съ 5,000 человъкъ, было имъ съ Крымскими людьми дело по сю сторону Перекопи подъ самою стъною; Татаръ было на Перекопи съ 7,000 человъкъ, а на заставъ съ 11,000; Божіею милостію и государевымъ счастіемъ Татаръ они многихъ побили, народъ христіянскій многій изъ рукъ Татарскихъ высвободили; съ этою службою и съ языками Татарскими присланы они къ государю: воленъ Богъ да царское величество, какъ ихъ пожалуетъ, а они всъми головами своими хотятъ служить его царскому величеству и его царской милости къ себъ нынъ и впередъ искать хотять». Думный дьякъ Грамотинь, похваливши ихъ за службу, сказаль: «Здъсь въ Россійскомъ государствъ слухъ было понесся, что Польскій Жигимонть король учинился съ Турскимъ въ миру и въ дружбъ, а на ихъ въру хочетъ наступить, такъ они бы объявили, какъ Польскій король съ Турскимъ, папою и цесаремъ? и на ихъ въру отъ Поляковъ какого посяганья нъть ли?» Черкасы отвъчали: «Посяганья на насъ отъ Польскаго короля никакого не бывало; съ Турскимъ онъ въ миру, а на море намъ на Турскихъ людей ходить запрещено изъ Запорожья, но изъ малыхъ ръчекъ ходить не запрещено; про цесаря и про папу мы ничего не знаемъ, а на Крымъ намъ ходить не заказано. На весну всъ мы идемъ въ Запорожье, а царскому величеству вст быемъ челомъ, чтобъ насъ государь пожаловаль какъ своихъ холопей». Царь послаль Сагайдачному 300 рублей легкаго жалованья и писаль въ грамоть: «Впередъ мы васъ въ нашемъ жалованы забвенныхъ не учинимъ, смотря по вашей службъ; а на Крымскіе улусы нынъ васъ не посылаемъ, потому-что Крымскій Джанибекъ-Гирей царь на наши государства войною не ходить и наши люди также Крымскимъ улусамъ вреда никакого не дълаютъ» 7. Несмотря однако на то, что Сагайдачный умълъ жить въ

миру съ панами, полнаго примиренія съ козаками въ государствъ не было и сильно занималъ вопросъ, нужно ли оставить козаковъ, или надобно ихъ уничтожить? Мы видъли, что этотъ вопросъ былъ поставленъ въ договоръ, заключенномъ Русскими Тушинцами подъ Смоленскомъ съ королемъ Сигизмундомъ; въ 1617 году заключенъ былъ миръ съ Турками, по которому Поляки обязались не допускать козаковъ до плаванія по Черному морю. Но козаки Днъпровскіе, точно такъ же, какъ и Донскіе, не могли не громить Турецкихъ кораблей, иначе имъ негдъ было достать себъ зипуновъ. Благодаря козакамъ, миръ съ Турціею не могъ быть надеженъ; поэтому опять поднялся вопросъ: быть или не быть козакамъ? въ 1618 году извъстный публицистъ Польскій, Пальчовскій, призналь нужнымь издать книжку: О казакахъ-уничтожить ихъ или ньть? Авторъ даеть отвъть отрицательный; по его мнънію, истребить козаковъ безчестно, безполезно и невозможно. Безчестно: ибо это значить исполнить требование непріятеля Турка, истребить христіань, тогда какь Украйна при дворахъ Европейскихъ считается единственною оградою христіанства. Безполезно: если не будемъ имъть сосъдями козаковъ, то будемъ имъть сосъдями Турокъ и Татаръ: что лучше? Невозможно: еще при королъ Стефанъ хотъли истребить козаковъ, да отложили намъреніе за невозможностію, а тогда козаковъ было гораздо меньше, чъмъ теперь. Если кто скажеть, что можно, Нъмецкихъ рыцарей уничтожили. же, то отвъчаю: «съ Нъмецкимъ орденомъ Польша боролась 200 льть, пока его уничтожила; кто будеть совътовать начать двухсотльтнюю борьбу съ козаками для ихъ уничтоженія, того надобно подвергнуть остракизму».

По смерти Сагайдачнаго, усилившіяся волненія религіозныя, борьба уніатских вепископовъ съ православными, усилившееся гоненіе на православных убійство главнаго гонителя Кунцевича — все это выдвигало козаковъ на первый планъ, какъ защитниковъ православія, тъмъ болье, что православная Западно-Русская церковь получила теперь, въ лицъ ми-

трополита Іова Борецкаго, правителя энергическаго, не похожаго на Онисифора Дъвочьку и Михаила Рагозу. Борецкій понималь смысль того крика народнаго, который такъобезпокоилъ Льва Сапъгу: «Лучше въ неволю Турецхую, чъмъ терпъть такія притъсненія!» Но Борецкій не хотълъ идти въ неволю Турецкую: у него были подъ руками козаки, у него была еще Москва въ виду. Въ концъ 1624 года встало волненіе въ Кіевъ; войтъ Оедоръ Ходыка да мещанинъ Созонъ вздумали печатать церкви православныя; митрополить сейчась же даль знать объ этомъ въ Запорожьегетману Коленику Андрееву и всему войску; гетманъ прислаль въ Кіевъ двоихъ полковниковъ, Якима Чигринца да Антона Лазаренка, велълъ имъ въ окольныхъ Кіевскихъ городахъ собраться съ тамошними козаками и идти въ Кіевъ для обереганія въры христіанской; полковники исполнили порученіе, явились въ Кіевъ въ 1625 году послъ Крещенья, распечатали церкви и схватили Ходыку съ тъми мъщанами, которые умышляли вмъстъ съ нимъ противъ православія.

Разумъется, такое распоряжение не могло объщать ничего хорошаго Борецкому со стороны Польскаго правительства, и вотъ въ Февраль 1625 года прівхаль въ Москву отъ Кіевскаго митрополита Луцкій епископъ Исакій съ просьбою, чтобъ государь взялъ Малороссію подъ свою высокую руку и простилъ козакамъ ихъ вины. Бояре отвъчали Исакію: «Какъ видно изъ твоихъ ръчей, мысль эта въ самихъ васъ еще не утвердилась, укрыпленья объ этомъ между вами еще ныть; про козаковъ ты сказалъ, что ихъ столько не будетъ, чтобъ стоять противъ Поляковъ однимъ безъ помощи, и говоришь, что теперь Запорожское войско идетъ на весну моремъ на Турокъ: такъ теперь царскому величеству этого дела начать нельзя. А если впередъ вамъ отъ Поляковъ въ въръ будетъ утъснение, а у васъ противъ нихъ будетъ соединение и укрыпленіе, тогда вы царскому величеству и святыйшему патріарху дайте знать; тогда царское величество и святьйшій патріархъ будуть о томъ мыслить, какъ бы православную въру и церкви Божіи и васъ всъхъ отъ еретиковъ въ избавленьи видъть » Исакій отвъчалъ: «У насъ та мысль кръпка, мы всъ царской милости рады и подъ государевою рукою быть хотимъ, объ этомъ совътоваться между собою будемъ, а теперь боимся, если Поляки на насъ наступятъ скоро, то намъ кромъ государской милости дъться негдъ. Если митрополитъ, епископы и войско Запорожское прибъгнутъ къ царской милости и поъдутъ на государево имя, то государь ихъ пожаловалъ бы, отринуть не велълъ, а имъ кромъ государя дъться негдъ въ

Распоряженія козаковъ въ Кіевт и вмъшательство ихъ въ дъла Крымскія, гдъ они поддерживали хана, враждебнаго Туркамъ, жалобы султана по этому случаю — все это заставило гетмана Польского Станислава Конециольского, въ концъ Сентября 1625 года, вступить въ Украйну съ 30,000 своего войска и съ 3,000 Нъмцевъ цесарскихъ. Между Русскими пошель слухъ, что Конецпольскій пришель козаковъ уменьшить и, уменьша козаковъ, въру Римскую въ Кіевъ и во всъхъ Литовскихъ городахъ ввести. Въ Каневъ и Черкасахъ Поляки много козаковъ побили и мъста ихъ козацкія разорили. Выступпвъ изъ Черкасъ, Конецпольскій сталь обозомъ въ десяти верстахъ ниже Крылова; по ту-же сторону Днипра стали обозомъ и козаки, пришедшие изъ Запорожья, и городовые, тысячь ст 20, съ полковниками Дорошенкомъ, Измаиломъ, Олиферомъ, да съ Пырскимъ, что у нихъ былъ гетманомъ въ Запорогахъ. Гетманство дано было Измаилу. 26 Октября произошель у нихъ бой съ Поляками; последніе одолели, козаки отступили и расположились надъ Куруковымъ озеромъ, гдъ Поляки должны были снова ихъ добывать съ большою для себя потерею: пъсколько знатныхъ людей у нихъ погибло, убито было множество лошадей. Но потеря козаковъ была еще значительнъе; они не видали болье возможности держаться; свергнули Измаила, выбрали въ гетманы Михайлу Дорошенка и вступили въ переговоры съ Конециольскимъ. Коммиссія, собравшаяся подъ предсъдательствомъ Конецпольского въ урочище Медвежьи Лозы, объявила козакамъ слъдующіе обвинительные пункты: 1) непослушание ихъ республикъ обнаружилось въ частыхъ походахъ на море, навлекшихъ на Польшу войну Турецкую; козаки выходили въ море въ то самое время, когда знатный посолъ Польскій, панъ конюшій коронный, объщаль отъ нихъ покой султану. 2) Войско Запорожское ссылается съ Москвою, съ которою у Польши върнаго мира нътъ, одно кратковременное перемиріе; козаки даютъ Московскому титулъ царскій; ссылаются съ Шагинъ-Гиреемъ Крымскимъ безъ въдома республики; заключили союзъ съ нимъ и людей на помощь ему посылали. 2) Козаки принимаютъ къ себъ людей духовныхъ (напримъръ Іерусалимскаго патріарха), разныхъ обманциковъ, которые называются цариками Турецкими, господариками Волошскими. 4) Вопреки власти королевской, козаки сажають другихъ митрополитовъ и владыкъ при жизни старыхъ. 5) Подданные шляхты и державцевъ, отказавшись отъ послушанія господамъ своимъ, съ помощью козаковъ нападаютъ на послъднихъ, какъ на злодъевъ, землю себъ берутъ, пожитки и доходы у людей заслуженныхъ отнимаютъ. 6) Недавно на Кіевъ напали, войта, человъка добраго, и попа своей религіи невинно умертвили, иныхъ въ тюрьму посажали и на поруки отдали, имъніе отняли; на монастырь Кіевскій понепріятельски напали, землю у него отняли и хуторъ на ней поставили; намъстника подвоеводскаго обезчестили. Разныхъ чиновъ людямъ, духовнымъ, свътскимъ, горожанамъ и жидамъ неслыханныя обиды сдълали. Изъ этихъ обвиненій вытекали слъдующія требованія: 1) Чтобъ выданы были на казнь всв тв, которые начальствовали въ походахъ противъ Турокъ во время посольства конюшаго короннаго, также всъ тъ, которые были виновниками убійствъ Кіевскихъ, Богуславскихъ, Корсунскихъ и наъздовъ на домы шляхетскіе. 2) Чтобъ тъ, которые ъздили послами въ Москву, подъ присягою показали, съ чъмъ туда ъздили, и грамоты, полученныя отъ Московскаго, отдали въ руки коммиссарамъ. 3) Чтобъ Истор. Росс. Т. Х.

объявили, куда дъвали царика Ахію? 4) Чтобъ сожгли челны въ присутствіи посланцевъ коммиссарскихъ. 5) Чтобъ съ тъхъ поръ ин одинъ козакъ Запорожскій ни Диъпромъ, ни Дономъ не выходилъ на море. 6) Такъ какъ въ козаки бъгаютъ подданные отъ пановъ своихъ, ремесленники отъ ремеслъ, и своевольствомъ своимъ чернятъ славу козацкую, то король не позволяетъ увеличивать число козаковъ. Имена всъхъ козаковъ и домы, гдъ въ какомъ мъстъ живутъ, должны быть написаны на одномъ реестръ и за рукою старшаго отосланы въ казну королевскую. 7) Козаки должны повиноваться тому старшинт, котораго, по воль королевской, гетманъ коронный дастъ имъ изъ ихъ же среды. На этотъ разъ гетманъ утверждаетъ Дорошенка. 8) Козаки не должны вибшиваться въ управление староствами. 9) Козаки, обвиненные въ насиліяхъ людьми разныхъ чиновъ, должны быть немедленно преданы суду. 10) Козакъ, обвиненный въ чемъ-нибудь, судится сотниками, въ присутствін подстаросты; если козакъ жалуется не на козака, то послъдній судится подстаростою, а сами козаки между собою судятся своимъ судомъ. 11) Козаки не должны сноситься съ иностранными государями, постановлять съ ними что-либо и вступать къ нимъ въ службу.

Козаки отвъчали на обвиненія: 1) Люди, начальствовавшіе въ походъ противъ Турокъ въ бытность конюшаго короннаго у султана, еще до срока выданы и отосланы на сеймъ для наказанія. А такъ какъ намъ жалованье королевское, объщанное на прежнихъ коммиссіяхъ, не доходило, то мы должны были сами о себъ промышлять. 2) Въ Москву посылали мы по давнему обычаю, чтобъ Московскій не переставалъ присылать намъ казну. Что же касается до сношеній съ Шагинъ-Гиреемъ, то волна прибыла къ Крымскому берегу товарищей нашихъ, шедшихъ съ Дону для добычи; этихъ голодныхъ людей Шагинъ-Гирей взялъ къ себъ въ службу и потомъ прислалъ къ намъ со всъми христіанами, сколько нхъ тамъ отгромили; притомъ Шагинъ-Гирей обя-

зывался заключить миръ съ королевствомъ Польскимъ и намъ казалось, что не должно было откладывать такого дъла. 3) О патріархъ и другихъ духовныхъ король давно знаетъ; мы п духовные наши предъ нимъ оправдались. 4) Относительнопрівзда цариковъ Турецкихъ, Московскихъ и господариковъ Волошских в мы себя виноватыми не считаем в, потому-что искони вольно всякаго титула людямъ за Пороги прівзжать и отътзжать. 5) Мы обязаны взыскать съ людей, обвиненныхъ въ навздахъ и грабежахъ. 6) Относительно войта Кіевскаго, нопа и другихъ отвъчаемъ: видя, что дълается въ княжествъ Литовскомъ, на Бълой Руси, на Волыни и Подолъ, какія притъсненія терпять церкви наши старой религіи Греческой, какъ не позволяютъ духовнымъ нашимъ отправлять въ нихъ богослужение, выгоняютъ ихъ изъ приходовъ, отдаютъ во власть уніатамъ, остерегаясь, чтобъ и намъ того же не было, видя, что, по поводу этого попа, войть въ Кіевь нетолько церкви печатаетъ, доходы отнимаетъ, но и митрополита и насъ ругаетъ, видя все это, могли ли мы терпъть? Отдаемъ на разсуждение вашихъ милостей. 7) Земля, взятая у монастыря Кіевскаго, принадлежала церкви св. Василія, а не ему. 8) Въ Корсунъ и Богуславъ была месть за тиранское пролитіе крови христіанской. 9) Царикъ Ахія какъ пришелъ невъдомо откуда, такъ и ушелъ невъдомо куда. 10) Мы готовы сжечь челны, какъ скоро получимъ за нихъ вознагражденіе. 41) Паны урядники, получая подарки, позволяли всякому уходить къ намъ: вотъ и набралось къ намъ множество народу изъ ремесленниковъ; но теперь мы охотно отдълимъ отъ себя всъхъ неспособныхъ къ войнъ» 9. Коммиссія постановила, что впередъ казаки будутъ повиноваться только тому старшему, котораго утвердитъ король и коронный гетманъ; если этотъ старшій не будетъ исполнять своихъ обязанностей, то козаки должны принести жалобу королю и коронному гетману и просить смены старшаго; то же должны делать и по смерти старшаго. Но еслибъ козацкое войско находилось въ дальнемъ разстояніи отъ коро-

ля или гетмана, то козаки могуть избрать старшаго изъ среды себя и вручить ему правление до тъхъ поръ, пока король и коронный гетманъ одобрятъ избраннаго. Форма присяги старшаго была слъдующая: «Я, Михайла Дорошенко, клявусь Господу Богу, въ Троицъ Святой Единому, что пресвътлъйшему королю Польскому Сигизмунду III и его наследникамъ и республике Польской въ сей должности моей, согласно воль его королевского величества, во всемъ върмость и повиновение сохранять буду, соблюдая во всемъ повельнія его королевскаго величества и республики, укрощая всякое своеволіе и непослушаше, а именно: ин я самъ, ни посредствомъ другихъ противъ Турецкаго императора, ни сухимъ путемъ, ни моремъ, не буду ходить и воевать, развъ только по повельнію его королевскаго величества и республики. Напротивъ того, еслибъ кто изъ войска его королевскаго величества, мит ввтреннаго, или же кто со стороны возпамърился то сдълать, и я про то зналь бы, то обязываюсь доносить объ этомъ его королевскому величеству и коронному гетману и таковымъ нарушителямъ королевскаго повельнія сопротивляться. Никакихъ полчищъ созывать и собирать, безъ соизволенія его королевскаго величества, не буду, и даже таковыя, по обязанности моей, стану преслъдовать; а также вст условія, въ самомальйшихъ пунктахъ въ бумагахъ пановъ коммиссаровъ на Медвъжьихъ Лозахъ прописанныя, я со всею моею дружиною исполнять буду». Эти пункты были слъдующіе: число реестровыхъ козаковъ вазначается 6,000; они пользуются всеми правами, полученными отъ прежнихъ королей Польскихъ и ныиз царствующаго Сигизмунда; имъ позволяется снискивать себъ пропитаніе торговлею, рыбною ловлею и охотою, но безъ вреда угодьямъ старостинскимъ; кромъ того, ежегодно назначается имъ отъ короны 60,000 злотыхъ жалованья; старшинамъ вазначается особое жалованье. Изъ 6,000 реестровыхъ козаковъ 1,000 или болъе должны находиться за Порогами, наблюдая за двеженіями враговъ. Если самъ старшій отправится

въ Запорожье, то вмъсто себя оставляетъ способнаго чемовъка. Козаки не должны выходить Днъпромъ въ море и начинать войну съ какимъ-либо сосъднимъ государствомъ, и потому всъ морскія лодки будутъ сожжены въ присутствій коммиссаровъ. Козакъ не можетъ жить на землъ прежнято пана своего, если не хочетъ ему повиноваться; ему дается 12 недъль сроку для очистки дома и земли. Войску ни въ какія дъла, ему непринадлежащія, не вмъшиваться; союзовъ съ сосъдними державами ни подъ какимъ предлогомъ не заключать, пословъ отъ нихъ не принимать и въ службу иностранныхъ владътелей не вступать.

Окончивши коммиссію, Конецпольскій пошель въ Баръ; паны, бывшіе съ нимъ, разътхались по своимъ имтніямъ; вмъсто себя на Украйнъ гетманъ оставилъ полковпика Казановскаго съ 15,000 войска, которое размъстилось въ Васильковъ, Треполъ, Оржищахъ, Стайкахъ, Хвостовъ, Кіевъ. Дорошенко съ Польскими коммиссарами тздилъ по казацкимъ городамъ, разбиралъ козаковъ; по городамъ козаки слушались Дорошенка, потому что лучшіе люди изъ нихъ пристали къ нему; но которыхъ отставляли отъ козачества, тъ думали посылать бить челомъ царю Михаилу Федоровичу, чтобъ государь пожаловалъ, велълъ имъ помощь дать своими государевыми людьми на Поляковъ, а они, козаки, станутъ служить государю и города Литовскіе будутъ очищать на государево имя, чтобъ имъ православной въры не отбыть.

Но козаки, послѣ пораженія отъ Конецпольскаго, были слишкомъ слабы для какого-нибудь важнаго предпріятія. Это пораженіе отняло у Іова Борецкаго надежду произвести посредствомъ козаковъ возстаніе православнаго народонаселенія Турцій во имя искателя Турецкаго престола, выдававшаго себя княземъ крови султанской и вмѣстѣ христіаниномъ Греческаго исповѣданія. Мы видѣли, что Польскіе коммиссары толковали съ козаками о какомъ-то царикѣ Ахій. Въконцѣ 1625 года явились въ Москву изъ Запорожья козакъ Иванъ Гиря съ товарищами и Македонянинъ Маркъ Өедо-

ровь, посланные къ царю Миханлу отъ Александра Ахін, который выдаваль себя за Турецкаго царевича, сына султана Магомета; Александръ разсказывалъ, что онъ вывезенъ изъ Турцін матерью своею, Гречанкою Еленою, былъ у императора, у герцога Флорентійскаго, у короля Испанскаго и теперь прівхаль поднимать Запорожскихь козаковъ противъ Турокъ, прислалъ просить помощи и у государя Московскаго. Александръ писалъ Михаплу, что будущею весною хочетъ идти по суху и моремъ въ землю Греческую, гдъ ожидаеть его большое войско изъ православныхъ Болгаръ, Сербовъ, Албанцевъ и Грековъ; всего войска 130,000. Думный дьякъ Грамотинъ отвъчалъ посланнымъ, что государь желаетъ Александру царевнчу всякаго добра, чтобъ сподобиль его Богъ отцовскаго государства достигнуть, а помочь ему не можетъ, потому что Александръ царевичъ теперь живетъ въ Литовской земль у Запорожскихъ Черкасъ, которые послушны Польскому королю, а Польскій король государю недругь, и помочь черезъ чужое государство нельзя; да и грамоты теперь царское величество къ Александру царевичу послать не соизволиль, потому что если Антовскій король довъдается, что Александръ царевичъ ссылается съ царскимъ величествомъ и помощи просить, то король не сдълалъ бы Александру царевичу какой помъшки; а для любви царское величество посылаетъ Александру царевичу на 1,000 рублей соболей, лисицъ и бархатовъ золотныхъ. Въ Декабръ 1625 года Путивльскій воевода даль знать въ Москву, что въ Запорожь в собралось было съ Александромъ козаковъ тысячь съ тридцать; по какъ скоро пришла къ нимъ въсть, что гетманъ Конецпольскій съ Поляками идетъ на нихъ къ Кіеву, то межь козаками сдълалась рознь и разошлись они изъ Запорожья по Литовскимъ городамъ, начали собираться противъ гетмана Конецпольскаго. 1 Сентября царевичъ Александръ съ своими людьми самъ-пять изъ Запорожья потхалъ въ Литовскую землю и прітхаль въ Кіевь, гдъ митрополить Іовъ держалъ его тайкомъ отъ Поляковъ въ Архангельскомъ

монастыръ и одълъ его въ монашеское платье, потому что Конецпольскій вездъ вельль его сыскивать накрыпко; а въ Ноябръ Іову удалось отправить его тайно въ Московское государство, вельвши ему, ъдучи до Путивля, сказываться купецкимъ человъкомъ. Когда въ Москвъ узнали, что Александръ въ Путивлъ, то государь велълъ боярамъ подумать объ этомъ дълъ. Бояре разсуждали: «Это дъло новое, небывалое! если царевича Александра принять, то пе поднять бы на себя Турскихъ и Крымскихъ людей? Невъдомо, съ какимъ умысломъ царевичъ Александръ прівхалъ въ Путивль? убъжалъ ли отъ Поляковъ, или нарочно ими присланъ, чтобъ государя съ Турскимъ поссорить? Взять Александра и отдать его Турскому султану за въчный миръ, чтобъ султанъ запретилъ Крымцамъ нападать на государевы украйны опасно, чтобъ тъмъ Бога не прогнъвать, человъка христіапина на смерть отдавши. Праведныя судьбы Божін никому неизвъстны: что если онъ прямой султана Магомета сынъ и крещенъ въ православную христіанскую въру прямо и былъ во многихъ государствахъ и нигдъ ему зла не сдълали! Если его отдать, то Бога бы не прогитвать, Грековъ и встхъ тъхъ, которые на Александра надъются, не оскорбить и отъ Турскаго въ конечное разоренье не привести; да чтобъ отъ пограничныхъ государей укоризны не было, что человъка христіанина отдали въ поганскія руки». 17 Декабря указалъ государь и бояре приговорили послать въ Путивль дворянина и привезти Александра въ Мценскъ, гдъ его и оставить до времени, а для береженья послать 10 человъкъ стръльцовъ. Приставамъ патріархъ Филаретъ наказалъ: если Александръ станетъ проситься въ церковь, то вы бы его въ церковь пускали, а стоять ему въ трапсав, которая не освящена, а если станетъ проситься въ церкові, то вы ему отговаривайте, что ему въ церковь ходить въ хохль нельзя, потому что онъ теперь сдълаль себъ хохоль и называется Полякомъ, а въ Россійскомъ государствъ Поляковъ въ церковь не пускають. Александръ билъ челомъ

чтобъ государь отпустиль его къ Донскимъ козакамъ, а огтуда онъ пойдетъ на Дунай, въ Волошскую землю и Болгарію и иныя страны, которыя признали его государемъ, и чтобъ государь вельлъ Донскимъ козакамъ помочь ему; если же государь на Донъ отпустить его не велить, то вельяъ бы отпустить къ Ивмцамъ черезъ Новгородъ или Архангельскъ, чтобъ ему можно было пройти къ Флорентійскому князю. Государь вельлъ ему отвъчать, что на Дону живутъ козаки, люди вольные, и царскаго повелънья мало слушають; притомъ же ихъ мало, большой войны Турскому они не сдълають, да съ Турскими султанами у него, царя, братство, любовь и ссылка, и потому Александра отправили за границу черезъ Архангельскъ. Но въ 1637 году Александръ опять явился въ Россію и присылалъ на Донъ грамоту, въ которой звалъ къ себъ Донцовъ и Запорожцевъ въ Черниговъ. Чъмъ кончились его похожденія, неизвъстно <sup>10</sup>.

Между-тъмъ и реестровые козаки подъ начальствомъ Дорошенка мало оказывали расположенія исполнять условія, предписанныя на Медвъжьихъ Лозахъ; запорожскіе чайки (лодки) являлись на Черномъ моръ. Въ началъ 1626 года Крымскій ханъ напалъ на Украйну. Поляки потребовали отъ Дорошенка, чтобъ онъ съ козаками и нарядомъ шелъ къ нимъ въ сборъ; Дорошенко пошель было, но въ городъ Большихъ Прилукахъ явился къ нему посолъ отъ хана и напомнилъ, что у козаковъ съ Татарами миръ, скръпленный присягою, и потому козакамъ нельзя идти къ Полякамъ на помощь. Дорошенко возвратился назадъ; мало того: Запорожцы съ гетманомъ Олиферомъ передались хану и вмъстъ съ нимъ ходили войною на Польшу 11. Въ 1627 году король прислалъ къ Дорошенку дворянина своего съ приказаніемъ, чтобъ козаки были всъ готовы на весну идти противъ шведскаго короля. Гетманъ собралъ въ Каневъ раду, и на этой радъ козаки королевскому посланцу отказали: «Противъ шведскаго корола намъ нейти, потому что король Польскій и паны радные пожитки всякіе у насъ отняли, на море намъ ходить не велятъ, мы отъ этого оскудъли, на службу противъ Шведскаго короля подняться намъ нечъмъ». И послали они къ королю и къ панамъ раднымъ посланцевъ своихъ просить, чтобъ имъ козакамъ впередъ быть въ десяти тысячахъ, и король бы имъ прислалъ денегъ и сукна на десять тысячъ 12.

Дорошенко погибъ въ Крыму въ 1628 году, принимая участіе въ тамошнихъ междоусобіяхъ; на его мъсто былъ поставленъ Григорій Черный, который однако своею преданпостію Полякамъ и, какъ говорятъ, принятіемъ уніи, не понравился козакамъ. Въ 1630 году правительство разставило войска свои въ Кіевскомъ округъ; въ народъ пошелъ слухъ, распущенный, какъ говорятъ. Петромъ Могилою, архимандритомъ Кіевопечерскимъ, что войска идутъ для истребленія козаковъ и втры православной. Козаки взволновались, убили своего старшаго Григорія Чернаго и на его мъсто провозгласили Тараса. Конецпольскій двинулся противъ нихъ и сошелся подъ Переяславлемъ. Исходъ этой войны въ большей части извъстій, какъ Малороссійскихъ, такъ и Польскихъ, представляется загадочнымъ: козаки берутъ верхъ надъ Конецпольскимъ и, несмотря на то, выдаютъ ему Тараса, котораго Поляки казнять въ Варшавъ. Извъстный намъ Путивлецъ Гладкій 13 такъ разсказывалъ дъло: «Гетманъ Конецпольскій осадиль козаковь въ Переяславль. У Польскихъ людей съ Черкасами въ три недъли бои были многіе, и па тъхъ бояхъ Черкасы Поляковъ побивали, а на послъднемъ бою Черкасы у гетмана въ обозъ нарядъ взяли, многихъ Поляковъ въ обозъ побили, перевозы по Диъпру отняли и паромы по перевозамъ пожгли. Послъ этого бою гетманъ Конецпольскій съ Черкасами помирился, а приходиль онъ на Черкасъ за ихъ непослушанье, что они самовольствомъ ходять подъ Турецкіе города, и всемъ войскомъ убили Гришку Чернаго, котораго онъ прежде далъ имъ въ гетманы. Помирясь съ Черкасами, Конецпольскій выбраль имъ изънихъже другаго гетмана, Каневца Тимоху Арандаренка. А было у Конециольскаго Польскихъ и Нъмецкихъ людей и Черкасъ лучнихъ, которые отъ Черкасъ пристали къ Полякамъ, 8,000, а Черкасъ было 7,000». Изъ этого извъстія можно принять для объясненія дъла одно только обстоятельство: присутствіе лучшихъ Черкасъ въ Польскомъ войскъ; въроятно, эти лучшіе Черкасы повернули дъло такъ, что Тарасъ былъ выданъ и чернь не получила никакихъ выгодъ отъ своего возстанія.

Уже въ 1631 году козаки перемънили Арандаренка и выбрали на его мъсто Ивана Петрижицкаго-Кулагу. Козаки не переставали громить Турецкіе берега Чернаго моря; султанъ собралъ было войско на Польшу вмъсть съ Москвою; но неудача послъдней подъ Смоленскомъ заставила и его помириться съ Польшею; при заключении мира, Польское правительство обязалось совершенно изгнать козаковъ съ Диъпровскихъ острововъ. Для этого коронный гетманъ Копецпольскій въ 1635 году построиль на Дибпръ, ниже Самары и Князева острова, кръпость Кодакъ; но въ томъ же году козаки, возвращаясь съ моря подъ начильствомъ Сулимы, разорили кръпость. Сулима былъ схваченъ, съ помощію реестровыхъ козаковъ, и казненъ. Но въ следующемъ году началось волненіе на Украйнъ. Здъсь со стороны Польскаго правительства впервые является дъйствующее лице, съ которымъ часто будемъ встръчатся впослъдствін, Адамъ Кисель, подкоморій Черниговскій. Кисель быль Русскій родомъ, члень одной изъ тъхъ знатныхъ фамилій, которыя сохранили еще старую Русскую въру. Вслъдствіе этого обстоятельства Кисель тянулъ къ Руси, къ Русскому народу, былъ врагомъ унін; по, съ другой стороны, будучи знатнымъ и богатымъ землевладъльцемъ на Украйнъ, онъ смотрълъ на народопаселеніе своихъ земель совершенно панскими глазами и сильно не сочувствоваль козакамъ, которые, являясь защитниками православія, прежде всего были союзниками хлопства: въ козаки бежали хлопы, нехоттвшие жить въ крестьянствъ, а этого панъ Кисель не могъ сносить хладнокровно. Такимъ образомъ онъ находился всегда между двухъ огней, а Польское правительство нарочно посылало его всегда коммиссаромъ, посредникомъ при столкновеніяхъ своихъ съ казаками, какъ Русскаго и православнаго. Въ Августъ 1636 года взволновались козаки въ Переяславлъ; выведенные изъ терпънія насиліями воеводича Русскаго, они рышились идти на Запорожье и оттуда на море. Старшина не бунтовала; Кисель, коммиссаръ отъ правительства у казаковъ, оставался при ней. Наконецъ козаки пришли къ старшинъ и начали кричать, что въ Маћ высланы имъ деньги и въ Августъ еще не привезены; кричали, что правительство ихъ притесняетъ. Кисель уговорилъ ихъ подождать четыре недъли и немедленно написаль объ этомъ королю (6 Августа), давая знать, что дъйствительно козакамъ дълаются притъсиенія во многихъ мъстахъ. Написалъ и гетману Конецпольскому (25 Августа); въ этомъ письмъ Кисель говорить, что онъ замътиль три вещи въ козацкомъ войскъ неразумномъ: 1) любовь къ религін Греческой и къ духовенству этой религін, хотя козаки въ религіозномъ отношенін похожи болье на Татаръ, чъмъ на христіанъ; 2) сильнъе на нихъ дъйствуетъ страхъ, нежели милость; 3) хищиичество. Вследствие этого онъ, Кисель, уговориль митрополита послать двоихъ духовныхъ особъ съ увъщаніемъ къ козакамъ не возставать противъ республики. Старшинъ, прибавляетъ Кисель, должно удерживать дарами, а чернь страхочъ.

Весной 1637 года новое волненіе: коммиссары королевскіе прівхали къ козакамъ, чтобъ отдать имъ жалованье и взять присягу; но чернь объявила, что не хочетъ давать присягу, хочетъ идти на Запорожье. Коммиссары стали уговаривать козаковъ, грозили, что они подвергаются опасности, что республика изгладитъ ихъ имя, что она скорте согласится видъть на Днъпръ дикихъ звърей и пустыню, чтмъ мятежную чернь. «Настоящее ваше дъйствіе» говорили коммиссары, «можетъ быть началомъ своеволія, но своеволіе не будетъ его слъдствіемъ; вы можете идти на Запорожье, но оставите здъсь женъ и дътей, да и сами долго на Запо-

рожьть житть не можете, принесете опать свои головы подъ саблю республики; измънить же и уйти въ другое мъсто напрасно грозитесь, ибо Днъпръ ваша отчизна, въ другомъ мъстъ такой не найдете. Дона нечего и сравнить съ Днъпромъ и тамошней певоли съ здъшнею волею: какъ рыбъ безъ воды, такъ козакамъ безъ Днъпра быть нельзя, а чей Днъпръ, тому и козаки должны принадлежать всегда». Козаки расплакались, услыхавши о Днъпръ. Старшій, или гетманъ Томиленко, котораго коммиссары называютъ простякомъ, но трезвымъ и скромнымъ, отказался отъ должности, по его выбрали снова, положили не измънять республикъ и присягнули.

Но спокойствіе было минутное; Кисель писаль, что дъла плохи на Украйнъ, ибо козаки — звърь безъ головы (Bellua sine capite), стадо безъ пастуха. По его мнънію, непремънно долженъ быть на Украйнъ начальный человъкъ, чтобъ гасить пожаръ, могущій произойти отъ первой искры. Обязанность его предотвращать столкновенія между козаками и правительственными лицами, укрощать волненіе въ самомъ началь; онъ долженъ платить деньги, долженъ имъть власть бунтовщика вычеркнуть изъ списковъ, долженъ имъть денежныя средства, которыя дадуть ему возможность пріобретать приверженцевъ; приверженцы эти должны составлять оппозицію бунтовщикамъ. «Надобно (пишетъ Кисель), чтобъ у старшины козацкой оставалось только имя старшинства, а дъйствительная власть была бы у этого человъка, какимъ бы онъ именемъ не назывался». Несмотря однако на неудовольствія и волненія между козаками, возстанія не было на Украйнъ; оно вспыхнуло на низу; предводителемъ былъ Павликъ, или Павлюга, который, вышедши тайно изъ Запорожья, взяль силою артиллерію изъ Черкась; тогда, что только было гультяйства (бездомовниковъ) на Украйнъ, выпищиковъ, могильниковъ, будниковъ, овчаровъ, особенно изъ имъній князя Вишневецкаго и изъ-за Днъпра, все это встало и собралось. Реестровые козаки, упрекая старшаго своего Томиленка въ послабленіи своеволію, собрали раду, свергнули

его и выбрали Савву Кононовича. Новый гетманъ началъ дъйствовать въ духъ избравшихъ его и правителсттва: сталъ уговаривать возставшихъ прекратить возстаніе; тогда Павликъ и другой начальникъ возставшихъ, Скиданъ, явились въ Переяславлъ, созвали раду и, воспользовавшись своимъ большинствомъ, убили Савву Кононовича. Они не хотъли прямо вдругъ разрывать съ правительствомъ, и потому написали Конецпольскому съ просьбою, чтобъ правительство не сердилось на нихъ; выставляли Кононовича человъкомъ неспособнымъ къ гетманству, чужеземцемъ, Москалемъ. Конецпольскій отвъчалъ имъ: «Повинуйтесь старшему, котораго вамъ дастъ король, а не тому, кто самъ на себя возьметъ это достоинство; сожгите всъ челны и воспрепятстуйте морскимъ набъгамъ: тогда возвратите къ себъ милость королевскую.

Условія не поправились Павлику и его козакамъ. 11 Октября 1637 года явился универсаль, призывавшій Русскихъ къ возстанію; здъсь говорилось, что непріятели народа Русскаго и въры старожитной Греческой, Ляхи, идутъ на Украйну съ тъмъ, чтобъ войско и подданныхъ королевскихъ, княжескихъ и панскихъ истребить, женъ и дътей въ неволю забрать. Ляхи дъйствительно явились подъ начальствомъ Брацлавскаго воеводы Потоцкаго и встрътились съ козаками подъ Кумейками 8 Декабря. Козаки, несмотря на отчаянную храбрость, потерпъли поражение; около 3,000 ихъ пало въ таборъ; ни одинъ не просилъ помилованія, только и слышенъ былъ голосъ, что надобно помереть одному на другомъ; если же Полякъ падалъ съ лошади, то козаки сбъгались и рвали трупъ на куски. Ночью Павликъ и Скиданъ ушли, но Потоцкій утромъ нагналъ ихъ при Боровицъ, окружилъ и началъ обстръливать. Адамъ Кисель предложилъ козакамъ выдать Павлика и другихъ зачинщиковъ возстанія, поручившись, что король не будетъ мстить имъ. Козаки выдали Павлика и Томиленка, но Скидану удалось уйти. По выдачь Павлика, козаки выбрали было себь другаго старша-

го, но Потоцкій объявиль имъ, что они все потеряли бунтомъ; старшему велъно положить булаву, бунчукъ и печать, вст старые полковники отставлены, даны новые. Старшимъ назначенъ Ильяшъ Каранмовичь. Но кромъ главнаго войска, находившагося съ Павликомъ, былъ еще отрядъ козацкій подъ предводительствомъ Кизименка, который взялъ Лубны, вырубилъ шляхту и монаховъ Бернардинскихъ, трупы послъднихъ отдалъ собакамъ; но и Кизименко попался Потоцкому, который вельлъ посадить его на колъ, «нбо (пишетъ Потоцкій изъ Нъжина 8 Генваря 1638 года) напрасно возпть ихъ въ Варшаву на зрълище: лучше пусть понесутъ здъсь казнь, гдъ злодъйствовали». Но Павликъ съ четырьмя товарищами были казнены въ Варшавъ, несмотря на протестъ Киселя. Главный городъ Терехтемировъ у козаковъ отняли; гетманамъ дано приказаніе искоренить встхъ козаковъ, которые будутъ противиться сеймовому опредъленію, а это опредъленіе состояло въ томъ, чтобъ сделать новый наборъ козацкаго войска, въ числъ шести тысячъ, съ назначенными отъ правительства офицерами 14.

Но этотъ сеймовый декретъ могъ быть исполненъ толькопослъ новой отчаянной борьбы, которая дорого стоила Полякамъ. Въ Апрълъ 1638 года вспыхнуло новое возстание въ Запорожь в подъ начальством в Остранина, мстившаго за отца, замученнаго Поляками; Скиданъ явился также на сцену подль Остранина; большая часть реестровых в козаковъ съ своимъ старшимъ Ильяшемъ сражались на сторонъ Поляковъ противъ козаковъ остраниновыхъ. Эта война замъчательна тъмъ, что возставшіе козаки смотрять за лъвый берегъ Днъпра, на Московскую сторону, какъ на безопасное убъжище въ случав неудачи. Приготовляется мало по малу то дело, на которое указалъ Іовъ Борецкій. Остранинъ, поразившій Поляковъ подъ Голтвою (5 Мая), но потомъ разбитый подъ Жолнинымъ (13 Іюня), ушелъ въ Московскія владънія, куда еще прежде вывезъ жену. Но бъгство Остранина не отняло духа у козаковъ: они выбрали себъ другаго старшаго, Гуню,

укръпились на устью ръки Старицы, впадающей въ Дибпръи отбивались до последней крайности отъ непріятеля, превосходившаго ихъ числомъ и артиллеріею; наконецъ, вынужденные недостаткомъ продовольствія, козаки объявили, чтобудуть повиноваться сеймову приговору. Поляки, съ своей стороны, объщали не преследовать ихъ, когда будутъ расходиться по домамъ, но не сдержали объщанія. Въ концъ года козакамъ было повъщено, чтобъ они собрались на урочище Масловъ Бродъ слушать ръшение короля и Ръчи Поснолитой. Это решение состояло въ томъ, что козаки лишались права избирать старшинъ; назначенъ былъ имъ коммиссаръ отъ правительства, Петръ Комаровскій, съ правомъ назначаты полковинковъ; главнымъ городомъ козацкимъ, мъстопребываніемъ коммиссара, объявленъ Корсунь. Правительство приказало возвратить козакамъ ихъ прежнія земли, которыми они владъли наследственно; но Польскій гетманъ Потоцкій сътоварищами, назначенными для улаженія дела, объявиль, что этотъ пунктъ никакъ не можетъ быть приведенъ въ исполненіе, потому что, по случаю выпавшихъ снъговъ, нельзя различить ин столновъ пограничныхъ, ни насыпей, ни ручьевъ, ни дорогъ, ни болотъ, и потому земли трудно раздълить. Въ присутствін Потоцкаго и другихъ коммиссаровъ. козаки должны были снова присягнуть въ върности королюи республикъ; все оружіе было свезено въ средину; хоругън. булавы и вст досптхи были повергнуты къ ногамъ коммиссаровъ, представителей Польши; тяжкіе вздохи раздались среди козаковъ при этомъ унизительномъ для нихъ обрядъ. Потоцкій приняль эти вздохи за признакъ глубокаго раскаянія.

«Съ этого времени всякую свободу у козаковъ отнали, тяжкія и необычныя подати наложили, церкви и обряды церковные Жидамъ запродали, дътей козацкихъ въ котлахъ варили, женамъ груди деревомъ вытискивали». Это говоритъ льтописецъ Малороссійскій; но вотъ что говоритъ Польскій: «Въ 1640 году, въ мъсяцъ Февралъ, Татары Крымскіе всю

страну около Переяславля, Корсуня и обширныя имънія кназей Вишневецкихъ вдоль и поперекъ опустопили, людей и скотъ забравши, и возвратились домой безо всякой погони, потому что козацкой стражи болье не было. Такую выгоду получила республика отъ уничтоженія козаковъ, а все оттого, что старосты и паны въ Украйнъ хотъли увеличить свои доходы, Жидовъ всюду ввели, все въ аренду отдали, даже церкви, ключи отъ которыхъ у Жидовъ были: кому нужно было жениться или дитя окрестить, долженъ быль заилатить за это Жиду-арендатору».

Одновременно съ этою борьбою козацкою, кончившеюся такъ пеудачно, Западно-Русское народопаселеніе продолжало другими средствами вести борьбу за въру и народность свою. Борьба была такъ сильна со стороны православныхъ, что уніаты въ Генваръ 1624 года предложили имъ соглашеніе, въ основанін котораго долженствовало быть учрежденіе патріаршества по примъру Московскаго. Но соглашенія не последовало, потому что прежде всего нужно было определить отношение новаго патріарха къ унін, къ папъ. Православные все болье и болье увеличивали свои правственныя средства для борьбы съ чніею. Еще съ 1594 года въ Кіевъ при братствъ Богоявленской церкви существовала школа. Въ 1614 году пожаръ истребилъ училищный домъ; тогда въ 1615 жена Мозырскаго маршалка Лозки, Анна Гугулевичевна, пожертвовала мъсто и нъсколько строеній для братской школы, монастыря и гостиниицы для православных странниковъ духовнаго званія. Въ 1617 году основано было братство Луцкое; въ 1619 шляхта Волынскаго воеводства дала мъщанамъ Луцкимъ грамоту, которою передала имъ надзоръ и попеченіе за дълами братства, «потому-что (говоритъ шляхта) мы въ городъ вообще не живемъ и, по отдаленности, не часто бываемъ, и потому поручаемъ надзоръ и возлагаемъ труды на младшихъ господъ братій нашихъ, господъ мъщанъ Луцкихъ, съ твмъ, чтобъ они во всемъ ссылались на насъ, какъ на старшихъ; а мы, какъ старшіе младшимъ, должны имъ помогать, за нихъ заступаться на каждомъ мъсть и въ каждомъ дълъ». При братствъ основана была, разумъется, школа; вотъ ея уставъ: 1) Каждый, кто хотълъ вступить въ школу, долженъ былъ, явившись къ ректору, избранному изъ монаховъ, присматриваться сначала три дня къ ученію, порядку, а бъдный и къ содержанію, для того, чтобъ поспъшно начавши, скоро не раскаялся и не оставиль бы предпріятія, ибо каждый принимается только съ тъмъ условіемъ, чтобъ окончилъ въ школъ полный курсъ наукъ. 2) Если вступить не захочетъ, отходитъ съ благословеніемъ; если согласится на порядокъ и правила, то долженъ объявить старшему и внести въ школьную кружку четыре гроша; тогда будетъ вписанъ въ ученики. 3) Ученикъ обязанъ оказывать совершенное, безотвътное послушаніе старшему или кому старшій прикажетъ. 4) Поступивши въ школу, ученикъ долженъ просить совъта у начальника ея за какую науку ему взяться, и совъту этому долженъ следовать охотно; исключаются те ученики, которые отъ родителей или опекуновъ своихъ назначены къ какой-либо извъстной наукъ. 5) Никто не долженъ дълать ни въ училищъ, ни внъ его, особенно между собою, никакой сдълки, что-либо закладывать, торговать, покупать, продавать, безъ въдома учителя. 6) Что будетъ говориться или дълаться въ школь, никто за порогъ школьный выносить не долженъ. 7) Ученики не должны держать у себя никакихъ военныхъ снарядовъ, ни инструментовъ другихъ ремеслъ, кромъ принадлежностей школьныхъ; также не должны имъть никакихъ иновърческихъ и еретическихъ книгъ. Касательно порядка преподаванія было установлено: сперва научаются складывать буквы; потомъ обучаются грамматикъ, церковному порядку, чтенію, пънію. Дъти ежедневно одинъ другаго должны спрашивать по-гречески, а отвъчать по-славянски, также спрашивать по-славянски и отвъчать на простомъ языкъ. Вообще они не должны между собою разговаривать на одномъ простомъ языкъ, но на Славянскомъ и Греческомъ. Потомъ приступаютъ къ высшимъ наукамъ, діалектикт и риторикт, которыя переведены по-славянски. Истор. Росс. Т. X.

Въ 1625 году поступилъ въ монахи Кіевопечерской лавры Петръ Могила, сынъ Молдавскаго воеводы, и въ 1626 былъ уже сдъланъ архимандритомъ ея. Могила на свой счетъ отправилъ нъсколько молодыхъ людей, монаховъ и мірянъ, за границу, во Львовскую, Римскую и другія академіи. Когда они черезъ четыре года возвратились на родину, то Могила вознамфрился открыть при Лаврскомъ больничномъ монастыръ училище. Тогда братство Богоявленское начало просить его не заводить новаго училища, а соединить его съ старымъ братствомъ, причемъ гетманъ Иванъ Петрижицкій со всемъ Запорожскимъ войскомъ клятвенно обязался защищать братское училище отъ всъхъ непріятелей и притъснителей, хотя бы то стоило крови; шляхта обязалась ежегодно избирать изъ среды своей старостъ для попеченія объ училищт; митрополить Исаія Копинскій, преемникъ Борецкаго, отъ лица всего духовенства, предложилъ Могилъ титулъ старшаго брата въ Богоявленскомъ братствъ, опекуна и смотрителя и защитника братскаго училища. Могила согласился и средства братскаго училища сильно увеличились.

Но въ то время, какъ поднятая Могилою Кіевская школа приготовляла новыхъ поборниковъ Русской въры, православные Русскіе лишились самаго сильнаго изъ прежнихъ ратоборцевъ своихъ, Мелетія Смотрицкаго. Послъ убіенія соперника своего, Іосафата Кунцевича, Мелетій, обвиняемый какъ участникъ въ этомъ дълъ, какъ поджигатель народа, отправился на Востокъ, для точнъйшаго изученія Восточной въры и церкви, какъ говорилъ онъ самъ; но вмъсто большей привязанности къ бъдствующей церкви, которой страданія онъ такъ сильно описывалъ прежде въ своемъ Ореносъ, Мелетій возвратился на родину съ убъжденіемъ, что Восточная церковь заражена протестантизмомъ. Въ 1628 году онъ издалъ свою защиту путешествія на Востокъ (Apologia pe regrinacij do stron wschodnich), гдъ изложилъ свой новый взглядъ на Восточную церковь и предлагаль православнымъ Русскимъ принять унію. Въ томъ же году на Кіевскомъ православномъ соборъ онъ

долженъ былъ отречься отъ своихъ мнѣній и просить прощенія; но какъ только уѣхалъ изъ Кіева, то написалъ протестъ (Protestatia) противъ собора, гдъ объявилъ, что принужденъ былъ только силою отказаться отъ своихъ убѣжденій, искреннихъ и правильныхъ. Противъ апологіи возражалъ православный протопопъ Андрей Мужиловскій въ сочиненіи Antidotum (1629); Смотрицкій отвѣтилъ въ томъ же году книгою: Exethesis, которая со стороны православныхъ вызвала Апологію (погибель, отъ Греч. apollimi — ногибаю, а не отъ apologeo — защищаю).

Въ Апрълъ 1632 года умеръ король Сигизмундъ III. Въ то самое время, какъ покойникъ лежалъ на парадной постеять въ шапкт, похищенной изъ Московской царской казны, и въ тотъ самый день (18 Іюня), какъ чніатскій Кіевскій митрополить Іосифъ Веніаминъ Руцкій служиль при тель королевскомъ объдню на Славянскомъ языкъ, сенатъ слушалъ посольство отъ козаковъ, которые просили: во 1) права подавать голосъ при избраніи королевскомъ, ибо и они составляють часть республики; при этомъ послы объявили, что все козачество подаетъ голосъ въ пользу королевича Владислава; 2) просили, чтобъ Греческая религія оставалась въ покоъ отъ уніатовъ; 3) чтобъ число войска ихъ и жалованье ему были увеличены. Имъ отвъчали, что дъйствительно они составляють часть республики, но такую, какъ волосы или ногти въ тълъ человъческомъ; когда волосы или ногти слишкомъ выростутъ, то ихъ стригутъ; такъ и козаки: если ихъ немного, то они могутъ служить защитою республикъ, но когда размножатся, то возникаеть опасность, чтобы Русскіе крестьяне не встали противъ пановъ. Православные и протестанты требовали уничтоженія тёхъ стёсненій, которымъ подвергались они при покойномъ королъ. Но мъры Сигизмунда произвели свои дъйствія: успъла образоваться сильная сторона католическихъ ревнителей, которые не хотъли никакихъ уступокъ въ пользу диссидентовъ. Реакція системъ Сигизмундовой всего сильнъе обнаруживалось въ семействъ покойнаго

короля, въ старшемъ сынъ его Владиславъ, за котораго не даромъ козаки подавали свой голосъ. Владиславъ принялъ на себя трудъ согласить уніатовъ съ православными, но пять часовъ сряду понапрасну толковалъ съ ними: объ стороны разошлись еще съ большею ненавистью другъ къ другу. Владиславъ однако не отсталъ отъ своего предпріятія, и наконецъ, при его посредничествъ, объ стороны согласились на слъдующіе пункты: 1) быть двумъ митрополитамъ: уніатскому и православному; 2) въ Полоцкой епархіи быть двумъ архіереямъ: Полоцкому уніатскому и Мстиславскому православному; епархін Львовская, Луцкая, Перемышльская и монастырь Кіевопечерскій уступаются православнымъ. Борьба, кончившаяся этими уступками, не обощлась безъ полемическихъ сочиненій: православные, для историческаго подтвержденія своихъ требованій, издали въ 1632 году Синопсисъ, или собраніе правъ и привилегій, данныхъ королями Польскими народу Русскому, и потомъ дополнение къ этому Синопсису (Supplementum Synopsis); уніаты отвъчали въ томъ же году сочиненіями: 1) Права и привилегіи королей Польскихъ, данныя обывателямъ короны Польской и в. к. Литовскаго, находящимся въ единеніи съ Римскою церковію; 2) Святое единеніе церквей Восточной и Западной; въ сочиненіяхъ этихъ они старались доказать, что унія существовала въ Русской церкви со временъ св. Владиміра. Въ 1633 году уніаты издали сочиненіе, подъ заглавіемъ: Exorbitancye Ruske, въ которомъ перечисляются всъ насильственные поступки православныхъ противъ уніатовъ, а именно: «11 Августа 1609 года Ипатія Потвя, митрополита Кіевскаго, хватилъ негодяй саблею по шев, убить не удалось, но у левой руки отсъкъ два пальца. 1618 года въ Выдубецкомъ монастыръ православные схватили уніата архимандрита Антонія Грековича и утопили въ Дивпрв. Въ 1622 году въ Шароградъ протопопа уніатскаго убили, въ Кіевъ войта и священника; на Подгоръ уніатскаго монаха Антонія Буцкаго въ Свътлое Воскресенье убили при церкви; наконецъ, въ 1623

году убили Кунцевича; король долго не върилъ, чтобъ это сдълали его подданные, думалъ, что пограничные Москали».

Въ короли быль избранъ Владиславъ, а митрополитомъ православнымъ, теперь уже законнымъ въ глазахъ правительства, явился Петръ Могила, о которомъ вотъ что разсказываетъ въ своей летописи православный шляхтичь Ерличь: «Петръ Могила велъ себя благочестиво, трезво, хорошо, постоянно хлопоталь о целости церкви Божіей; но не безъ того, чтобъ не былъ онъ охотникомъ и до славы міра сего. При вступленіи на престолъ короля Владислава, Могила былъ отправленъ на коронацію уполномоченнымъ отъ митрополита Исаін Копинскаго и всего духовенства, потому что самъ митрополить не могъ вхать по причинъ бользни; Могила выхлопоталь себъ королевскую грамоту на митрополію, поъхаль во Львовъ, посвятился тамъ у Волошскаго митрополита и владыкъ; возвратившись въ Кіевъ, отобралъ митрополичьи имънія, свергнуль митрополита Исаію и отръшиль священниковъ, имъ поставленныхъ; мало того: выгналъ больнаго старика изъ Михайловскаго монастыря въ одной власяниць, и тотъ долженъ былъ окончить жизнь въ большой бъдности. Потомъ, уже будучи митрополитомъ, изъ за денегъ, съ вооруженнымъ отрядомъ и пушками напалъ на Николаевскій Пустынный монастырь; игуменъ убъжалъ, а монаховъ Могила вельль бить плетьми до тъхъ поръ, пока они не объявили, гдъ у нихъ спрятаны деньги и серебро. Выгнанные изъ Пустыннаго монастыря монахи — одни обратились въ унію, другіе бродили безъ пристанища по разнымъ мъстамъ. Нъкоторыхъ монаховъ Печерскихъ, заковавши въ кандалы, отсылалъ къ козакамъ какъ уніатовъ. Вражда у него съ этими монахами пошла изъ за школы, для которой Могила выгналъ монаховъ Троицкихъ, гошпитальныхъ, слъпыхъ и хромыхъ; Арсенія, игумена этого Троицкаго монастыря, слепаго, такъ били, что чрезъ итсколько недъль умеръ». Этотъ разсказъ, если вполит справедливъ, показываетъ намъ, что общество во времена Могилы было то же самое, какое мы видъли во времена Красенскихъ п

Лазовскихъ, ибо допускало такія же явленія, допускало, что люди, сильные характеромъ, богатые матеріальными средствами, знаменитые трудами своими для блага общаго, не разбирали средствъ, когда дёло шло о достиженіи ихъ цълей. При такомъ состояніи общества, разумъется, мы не имъемъ вравъ предполагать, чтобъ соглашение между православными и уніатами успокоило православную церковь, чтобъ сильные враги ея удерживались отъ желанія дать ей чувствовать свою силу. Въ Луцкъ въ 1634 году, 24 Мая, когда духовенство католическое шло съ св. Тайнами, человъкъ сто језунтовъ, слугъ коллегіума ихъ, учениковъ и разныхъ ремесленниковъ, съ саблями, кортиками, ружьями, а иные съ кольями и каменьями, ворвались во дворъ православной братской церкви, въ комнаты духовныхъ лицъ и богадъльню, начали отбивать и ломать церковныя двери. Видя, что дверей, кръпко запертыхъ внутри, выбить нельзя, побъжали на колокольню и пачали звонить; когда на звонъ прибъжало еще болье фанатиковъ, то они ворвались въ церковь, опрокинули подсвъчники, скамьи, посрывали ковры. Другіе же, бъгая по церковному двору съ палками, саблями и другимъ оружіемъ, разогнали побоями мальчиковъ изъ училища, били и мучили бъдныхъ людей въ богадъльнъ, стариковъ и старухъ; палками и камнями отвъчали тъмъ духовныхъ людямъ, которые вышли было изъ своихъ келій для увъщанія ихъ; били чъмъ понало всякаго, лишь бы только быль Русскій; разбили два сундука и забрали изъ нихъ деньги; перебили окна, повыломали двери, сорвали крышку и ушли.

Кіевскіе іезунты, которыхъ коллегіумъ находился на Подоль, не могли равнодушно смотръть на процвътаніе православнаго коллегіума при Могилъ и потому начали внушать православнымъ, что въ этомъ коллегіумъ наставники все неправославные, что, получивъ окончательное образованіе въ академіяхъ Римскихъ, Польскихъ и Нъмецкихъ, они заразались тамъ различными ересями и потому преподаютъ науки не на Греческомъ языкъ, какъ бы слъдовало православнымъ, а на

Латинскомъ. Сильвестръ Коссовъ, одинъ изъ тогдашнихъ наставниковъ училища, издалъ въ 1635 году въ защиту своихъ товарищей книгу подъ заглавіемъ Exegesis, въ которой говорить: «Это было такое время, когда мы, исповъдовавшись, ждали, вотъ шляхта станетъ начинять нами Днъпровскихъ осетровъ, или одного станутъ отправлять на тотъ свътъ огнемъ, а другаго мечомъ. Наконецъ Сердцевъдъцъ, видя невинность нашу и великую потребность народа Русскаго въ полезныхъ наукахъ, разогналъ облако ложныхъ мнъній и освътилъ сердца всъхъ такъ, что увидали въ насъ истинныхъ сыновъ Восточной церкви. Послъ этого обыватели города Кіева и другихъ округовъ стали не только наполнять наши Horrea Apollinea дътьми своими, какъ муравьями, въ большемъ числъ, чъмъ прежде при нашихъ предшественникахъ, но и величать наше училище Геликономъ, Парнассомъ и хвалиться имъ». Въ 1640 году Петръ Могила, созывая соборъ, объявилъ въ повъсткъ, что соборъ созывается вслъдствіе наступившаго великаго гоненія. Московскій отътзжикъ Павелъ Салтыковъ билъ челомъ королю, чтобъ позволили ему въ Смоленскъ построить православную церковь св. Бориса и Глъба, и объявилъ: «Если не позволять намъ устроить въ Смоленскъ бла-гочестивую церковь, то намъ, всей шляхтъ православной въры, изъ Смоленска и изъ Дорогобужа, отъ мала до велика, ъхать туда, гдъ православная въра свободна». Несмотря на эту угрозу, церковь строить не позволили, и больше всъхъ вооружалъ короля и пановъ на православіе недавній уніатъ, Смоленскій архіепископъ Андрей Золотой-Квашнинъ, который даль присягу, что въ Смоленскъ, Дорогобужъ, Черниговъ и Стародубъ всъхъ православныхъ приведетъ въ унію 15. Отъ этихъ гоненій монахи и монахини цълыми монастырями выъзжали въ Москву; такъ въ 1638 году прітхалъ Прилуцкаго Густинскаго монастыря игуменъ Василій съ 70 братіями, Прилуцкаго Покровскаго монастыря игуменья Елисавета съ 35 старицами 16. Но мы видъли, что кромъ монаховъ и монахинь, в з Москву бежали и козаки. Потоцкій писаль Конецпольскому въ

Декабръ 1638 года: «Неоднократно писаль я къ вамъ, прося припомнить его королевскому величеству, чтобъ онъ пресъкъ путь этимъ своевольникамъ въ Москву, потребоваль отъ цара выдачи всъхъ обжавшихъ туда измънниковъ, но извъстно, что воръ не украдеть, если ему некуда спрятаться; я не сомивваюсь, что эта выдача положить предвль своевольствамь». Конецпольскій въ 1639 году писаль королю: «Даль мнъ знать панъ коммиссаръ, что Гуня, который начальствовалъ своевольниками противъ войска вашего, съ нъсколькими другими начальными людьми и 300 лошадей ушель къ Остранину въ Москву: Если мы не воспротивимся этимъ побъгамъ, то нечего надъяться покоя на Украйнъ, когда своевольство будетъ имъть такое близкое убъжище». Царь Михаилъ, какъ мы видъли, не выдалъ козаковъ; не выдастъ ихъ, какъ увидимъ, и преемникъ Михаиловъ, къ двятельности котораго теперь обращаемся 17.

## ГЛАВА Ц.

## ЦАРСТВОВАНІЕ АКЕКСВЯ МНХАЙКОВИЧА.

Характеръ молодаго царя. Морозовъ и Чистой. Окончаніе дъла королевича Вальдемара и Лубы. Отпускъ Стемпковскаго. Извътъ на Нащокина. Самозванцы: Ивашка Вергуненокъ и Тимошка Акундиновъ. Распоряженія отпосительно Крыма. Переговоры съ Польшею о союзъ противъ Крыма. Посольства Стръшнева въ Польшу и Киселя въ Москву. Печальное состояніе народа въ Московскомъ государствъ; тяжесть налоговъ; стремленіе отбывать отъ податей. Женитьба царя на Милославской. Ропотъ на отца царицы, Милославскаго, на Траханіотова и Плещеева. Мятежъ въ Москвъ. Судьба Морозова. Никонъ. Дъятельность правительства послъ мятежа. Уложеніе. Мъры противъ закладчиковъ, противъ табаку; изгнаніе Англичанъ изъ внутреннихъ областей. Мятежъ въ Сольвычегодскъ, въ Устюгъ. Замыслы недовольныхъ въ Москвъ; новыя обвиненія противъ Морозова. Мятежи во Псковъ и Новгородъ. Никонъ въ Москвъ; онъ отправляется въ Соловки за мощами св. Филиппа. Письмо къ нему царя. Никонъ патріархъ.

Новый царь добротою, мягкостію, способностію сильно привязываться къ близкимъ дюдямъ былъ похожъ на отца своего, но отличался большею живостію ума и характера и получилъ воспитаніе, болье сообразное своему положенію. Воспитателемъ его, какъ мы видьли, былъ бояринъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ, проведшій при немъ безотлучно тринадцать льтъ. Молодой Алексьй сильно привязался къ своему воспитателю, и такъ какъ онъ тотчасъ по смерти отца

лишился и матери (царица Евдокія Лукьяновна скончалась 18 Августа 1645 года), то вліянію Морозова на государя и государство не было другаго соперничествующаго вліянія. Морозовъ быль человъкъ умный, ловкій, по тому времени образованный, понимавшій новыя потребности государства, но не умъвшій возвыситься до того, чтобъ не быть временщикомъ, чтобъ не пользоваться своимъ временемъ для своихъ частныхъ цълей. Самое сильное вліяніе на дъла послъ Морозова имтлъ думный дьякъ Назаръ Чистой, бывшій прежде купцомъ въ Ярославлъ. Что касается до характера этого человъка, то припомнимъ изъ исторіи предшествовавшаго царствованія дело его съ Голштинскими послами, которое выставляеть не въ очень выгодномъ свъть безкорыстіе Чистаго. Морозовъ и Чистой пользовались, какъ говорятъ 18, совътами извъстнаго намъ иностраннаго заводчика Виніуса: первый примъръ иностранца, получившаго вліяніе на государственныя дела.

Въ самомъ началъ царствованія можно было видъть, что правленіе находится въ кръпкой рукъ человъка, умъющаго распоряжаться умно и съ достоинствомъ; немедленно были ръшены два тяжелыя дъла, оставшіяся отъ предшествовавшаго царствованія: дъло королевича Вальдемара и Лубы.

17 Іюля королевичь быль у новаго государя съ поздравленіемъ; Алексъй Михайловичъ началъ ръчь о крещеніи, но королевичь попрежнему отвъчалъ ръшительнымъ отказомъ; въ тотъ же день королевичь и послы Датскіе прислали государю челобитныя объ отпускъ. Въ Августъ мъсяцъ отправленъ былъ въ Данію гонецъ Апраксинъ съ грамотою, въ которой царь Алексъй извъщалъ короля Христіана о своемъ восшествіи на престолъ, увърялъ, что хочетъ быть съ нимъ въ доброй братственной дружбъ и любви, и объявлялъ о скоромъ отпускъ королевича Вальдемара и пословъ. И дъйствительно, 17 Августа королевичь и послы были у государа на отпускъ; Вальдемару объявили, что такъ-какъ опъ не захотълъ соединиться върою съ государемъ, то, согласно съ его

просьбою, его отпускають назадь къ королю-отцу съ честію, какъ былъ принятъ. Королевичь отправился и изъ Вязьмы писалъ государю, благодарилъ за великую любовь и сердечную подвижность, какія царь Алексти Михайловичъ всегда ему оказывалъ и теперь оказалъ въ томъ, что отпустиль его и пословъ королевскихъ со всякою честію; въ заключеніи просиль пожаловать Петра Марселиса. Когда Апраксинъ прітхаль въ Данію, то тамъ уже знали объ отпускъ королевича изъ Москвы. Король, принимая грамоту, о здоровь в государевомъ не спрашивалъ, къ рукт гонца не позвалъ и къ столу не пригласиль, отвітную грамоту прислаль съ секретаремъ къ гонцу, несмотря на возражение Апраксина, который требоваль, чтобъ самъ король отпустиль его. Въ грамотъ своей король писалъ: «Хотя мы имъемъ сильную причину жаловаться на неисполненіе договора о бракъ сына нашего съ вашею сестрою, но такъ-какъ отецъ вашъ скончался, то мы все это дело предаемъ забвенію и хотимъ жить съ вами въ такой же дружбь, какъ жили съ вашими предками» 19.

Еще на имя царя Михаила Польскій король Владиславъ прислаль грамоту, въ которой просиль царя отпустить въ Польшу королевича Вальдемара и давалъ обязательство, что Датскій король не начнетъ ссоры по поводу задержанія сына его въ Москвъ; въ другой грамотъ король, свидътельствуя певинность Лубы, обязывался не признавать правъ ни его, ни другихъ подобныхъ людей на Московское государство и преследовать ихъ, а для большаго укрепленія притиснуль къ грамотъ свою печать. Позади у подлиннаго листа было написано: «Кръпость его царскому величеству отъ его королевскаго величества». Такую же грамоту прислали и паны радные. Но бояре, въ отвътъ, подняли старыя жалобы, что титла пишутъ не справчиво: гдъ надобно написать: государю Псковскому, тамъ пишутъ: царю Псковскому; гдъ надобно: самодержцу, тамъ пишутъ: самодержцы; вмъсто Югорскому Игорскому. «Такое новое дъло» говорили бояре: «чинится со

стороны королевского величества мимо вычного докончанья, невъдомо какими обычаями, какъ будто къ нарушенью братской дружбы и любви; самодержецъ у насъ одинъ, другаго нътъ, итакъ писать «самодержцы» непригоже». Потребовали отъ посла обязательства, что тотъ, кто такъ писалъ, будетъ казненъ безъ пощады. Посолъ отвъчалъ, что донесетъ королю; король будеть скорбыть и велить наказать этихъ людей. Потомъ бояре жаловались на порубежные разбои и на воровскія слова; посоль отвічаль, что король велить наказать и за это. Тогда бояре спросили: «Если въ такой же винъ объявится шлахтичь или иной кто честный или думный человъкъ, то надобно ли и его также наказывать?» Посолъ отвъчалъ, что надобно. Бояре сказали на это: «Самъ ты великій посолъ Гаврила, какъ тхалъ отъ Датскаго королевича Вальдемара Христіанусовича, то говориль при приставахъ ссорныя ръчи, говорилъ, что вы еще не устали и сабли ваши не притупились Русскихъ людей съчь. Такъ полномочнымъ посламъ дълать и говорить непригоже и стыдно; а сабли ваши Русскимъ людямъ не страшны». Посолъ отвъчалъ, что не запирается, сказалъ онъ эти слова съ сердца, потому что въ это время побили стръльцы двоихъ Литовскихъ людей и видълъ онъ ихъ въ крови; сыску никакого объ этомъ не сдълано; а сказалъ онъ это съ сердца, подпивши; сдълалось это отъ вина. Посолъ домогался союза противъ татаръ; отвъта не было.

23 Іюля Стемпковскій представился новому царю и говориль длинную рычь объ измычивости человыческой жизни: «Свыжій образець этой измычивости» говориль онь: «имымы въ блаженной и безсмертной памяти великомъ государы цары Михаиль Өеодоровичь, который счастливо царствоваль пады подданными своими 32 года, владыль ими въ святости и праведности, успокоиль монархію свою отъ ближнихъ и дальнихъ сосыдей, видыль ее цвытущею, изобилующею покоемъ, въ этомъ поков съ подданными долженъ быль пребывать, и вдругь съ престола своего отъ такой славы и богатства пе-

реносится въ пещеры земныя». Въ заключение посолъ, отъ имени королевскаго, поздравлялъ новаго государя съ восшествиемъ на престолъ, объявилъ, что король готовъ будетъ оказывать и ему ту же любовь братскую и пріятельство. Думный дьякъ отвъчалъ именемъ царскимъ, что государь хочетъ быть съ королемъ въ кръпкой братской дружбъ и любви и въ соединеніи во всемъ по тому, какъ въ въчномъ докончаньи написано.

Въ доказательство этого желанія Луба быль отпущень, причемъ Стемпковскій договорился именемъ королевскимъ и пановъ радныхъ, что Луба къ Московскому государству причитанья никогда имъть не будетъ и царскимъ именемъ называться не станеть; жить будеть въ большой кръпости; изъ Польши и Литвы ни въ какія государства его не отпустять; кто вздумаетъ его именемъ поднять смуту, того казнить смертію; все это написать въ конституцію на будущемъ сеймѣ и прислать царю утвержденную грамоту за королевскою рукою и печатью; также прислать утвержденье пановъ радныхъ и пословъ повътовыхъ. Посолъ долженъ былъ также дать запись, что Литовскіе кунцы не будуть болье прівзжать въ Московское государство съ виномъ и табакомъ. Стемпковскій просиль, чтобъ на объ стороны агентамъ быть и королевскій агенть въ Москвъ Польскихъ и Литовскихъ купцовъ будетъ судить во всемъ и отъ всякаго дурна упимать; въ этомъ ему отказали на томъ основаніи, что въ въчномъ докончаньи объ агентахъ не написано, но согласились называть короля наиленьйшимъ. Посолъ просилъ, чтобъ государь позвалъ его объдать, ибо въ противномъ случат будетъ ему чести меньше, чемъ прежнимъ посламъ. Ему отвечали, что объдать нельзя по причинъ недавней кончины царя Михаила. Посолъ возражаль, что великіе Московскіе послы были въ Польшъ послѣ кончины королевы и, песмотря на то, объдали у короля; ему отвъчали, что это двъ вещи розпыя: у царя умеръ отецъ, который одинъ, а жену можно взять другую и третью, печаль по женъ продолжается только до новаго брака. Посолъ объявилъ, что будетъ дожидаться до сорочинъ царя Михаила, а если царь и на это не согласится, то пусть напишетъ въ отвътномъ письмъ, почему посолъ не объдалъ, чтобъ ему предъ своею братьею безчестья не было. Передъ отъбздомъ Стемпковскаго случилось происшествіе, которое показываеть, на что могли ръшаться тогда люди изъ свиты посольской, надъясь на безнаказанность: разбойникъ Якимъ Даниловецъ съ товарищами на дороге между Москвою и Новгородомъубили пять человъкъ, пограбили у нихъ мъха, принадлежавшіе одному Голландскому купцу и отвезли ихъ въ Старицкій убздъ, въ село Молочино; дворецкій Стемпковскаго, Полякъ Самойла, уговорился съ этими разбойниками ъхать изъ Москвы въ Молочино, взять тамъ пограбленные мъха и отвезти ихъ за рубежъ въ Литву, гдъ онъ долженъ былъ отдать разбойникамъ по цънъ половину денегъ, а другую половину бралъ себъ за услугу. Дъйствительно, Самойла выъхалъ изъ Москвы, взявъ царскую грамоту на проездъ въ Вязьму, и вмъсто Вязьмы отправился въ Молочино; но на Зубцовской заставъ его съ разбойниками поймали и отослали къ Стемпковскому съ требованіемъ, чтобъ окъ заплатилъ. Голландцу деньги за покраденное и казнилъ своего дворецкаго смертью; но посолъ ничего этого не сдълалъ 20.

Прекращалось дело о Лубе; но самозванцы не прекращались. Въ 1646 году явился такого рода извътъ: «Царю государю бьетъ челомъ и извъщаетъ сирота твой государевъ Мишка Ивановъ сынъ Чулковъ на Александра Өедорова сына Нащокина, а прозвище на Собаку, что хочетъ тотъ Александръ крестное цълованъе порудить, а тебъ праведному государю измънить, хочетъ отъъхать со всъмъ своимъ родомъ въ иную землю, а называетъ себя царскимъ родомъ, и хочетъ быть тебъ государю царю супротивенъ. Какъ Өедоръ Ивановъ сынъ Нащокинъ у царя Василья Ивановича Шуйскаго царскій посохъ взялъ изъ рукъ, такъ теперь Александръ Нащокинъ хвалится тъмъ же своимъ воровскимъ умышленьемъ на тебя праведнаго царя, и Москоескимъ го-

сударствомъ, твоею царскою державою смутить». Спросили во всъхъ приказахъ у подъячихъ: такая попись у нихъ бывала ли и теперь есть ли въ дълахъ, въ отпискахъ изъ городовъ и въ челобитныхъ? Всъ подъячіе сказали, что такой пописи нътъ и не было 21. Это дъло тъмъ и кончилось; но явились два самозванца въ Турціи.

Въ началъ 1646 года Московскіе послы, стольникъ Телепневъ и дьякъ Кузовлевъ, жива въ Кафъ, узнали, что пріъхалъ въ Кафу изъ Царяграда Святогорскаго Спасскаго монастыря архимандритъ Іоакимъ. Послы отправили немедленно переводчика повидатся съ архимандритомъ и пораспросить его, что въ Царъградъ дълается. Архимандритъ разсказалъ следующее: «Былъ онъ во Крыму, и тамъ въ Жидовскомъ городкъ объявился невъдомо какой человъкъ, а называють его Московскимъ царевичемъ Дмитріевъ сынъ-Долгорукихъ; человъкъ этотъ за нимъ, архимандритомъ, присылаль и говориль ему, будто онъ Московскій царевичь и просиль у Крымскаго царя рати, чтобъ съ нею Московскаго государства доступить, и Крымскій царь его манить, рати ему не даетъ и къ султану его не отсылаетъ; да говорилъ тотъ человъкъ ему архимандриту: «Возьми у меня грамоту и потэжай съ нею по украйнымъ городамъ и въ Калугу: этой грамоты послушають, а какъ доступлю Московскаго государства, то пожалую тебя Калужскими доходами». Послы добыли и другія извъстія: плънный Малороссійскій козакъ изъ города Полтавы, Ивашка Романовъ, разсказывалъ: «Я того вора, что называется Дмитріевымъ сыномъ, знаю, родина его въ городъ Лубнъ, козачій сынъ, зовуть его Ивашка Вергуненокъ, отца у него звали Вергуномъ; по смерти отца своего, онъ Ивашка мать свою въ Лубит билъ и мать сбила его отъ себя со двора, и онъ Ивашка изъ Лубенъ пришелъ въ Полтаево и приказался ко мнъ, жилъ у меня и служилъ въ работъ съ годъ, и когда я ушелъ изъ Полтаева города на Донъ, Вергуненокъ остался въ Полтаевъ, а потомъ изъ Полтаева пришелъ на Съверный Донецъ подъ Святыя горы,

и тамъ живучи, водился съ Запорожскими и Донскими козаками; съ Донца пришелъ на Донъ, жилъ на Дону съ полгода, началъ воровать и за воровство его много разъ бивали; послѣ того онъ пошелъ въ поле самъ-четвертъ съ пищалями гулять, свиней бить, и ихъ на Міюсь Татары въ полонъ взяли, тому льтъ шесть, и продали его въ Кафу Жиду, и сказался воръ Жиду, будто онъ Московского государя сынъ, и Жидъ сталъ его почитать. Когда воръ въ Кафъ у Жида сидълъ, сдълалъ себъ признакъ: далъ Русской женщинъ денегъ, чтобъ она выжгла ему между плечами половину мъсяца да звъзду, и то пятно многимъ полоненикамъ онъ Вергуненокъ показывалъ и говорилъ, будто онъ царскій сынъ, н какъ онъ Московскаго государства доступить, то станетъ ихъ жаловать, и русскіе люди, тому его воровству повъря, къ нему вору на Жидовскій дворъ ходили, ъсть и пить носили. Сведаль провора Крымскій царь, прислаль за ниме и взяль въ Крымъ, тому года съ три, и приказаль его въ Крыму беречь Жидамъ, и Жиды его въ Крыму кормятъ и берегутъ и держатъ его въ кръпи въ жельзахъ». Такимъ образомъ открылось, кто быль этоть царевичь, о которомъ дали знать изъ Константинополя еще царю Михаилу.

Въ Крыму нашли послы одного вора, въ Константинополь двоихъ: у визиря на дворъ объявились два русскихъ человъка; одинъ называется сыномъ царя Василья Ивановича Шуйскаго, присланъ изъ Молдавіи господаремъ Васильемъ и говорить, что служилъ царю Михаилу Осодоровичу въ подъячихъ. Визирь его спрашивалъ, для чего онъ про себя на Москвъ не объявилъ, и воръ отвъчалъ, что не объявилъ, боясь казни, и отъъхалъ служить въ Литву; по Литовскій король пожаловалъ его не по достоинству, и онъ отъъхалъ въ Молдавскую землю. Визирь спросилъ, хочетъ ли онъ бусурманиться? и воръ отвъчалъ: «если султаново величество пожалуетъ меня по моему достоинству, то я побусурманюсь». А другаго вора прислалъ царь Крымскій. Послы отправили толмача и подъячаго провъдывать: воръ, присланный изъ

Крыма, по примътамъ, оказался тотъ самый, о которомъ слышали въ Кафъ; о другомъ же воръ подъячій сказалъ, что онъ его знаетъ, бывалъ въ Новой Чети подъячимъ, Тимошкою зовутъ Акундиновъ, родиною Вологжанинъ, стрълецкій сынъ, дворишко и жену свою сжегъ и съ Москвы бъжалъ безвъстно, а послъ объявился въ Литвъ, назывался княземъ Тимовеемъ Великопермскимъ, да тутъ же съ Тимошкою на визиревомъ дворъ Новой же Чети молодой подъячій Костка, и называется Тимошкинымъ человъкомъ.

Послы дали знать визирю, что у него на дворъ скрываются воры, чтобъ онъ ръчамъ ихъ не върилъ и розыскалъ подлинно. Визирь велълъ позвать Тимошку; Русскій персводчикъ и толмачь, присланные Телепневымъ, стали его уличать; но воръ съ ними не захотълъ говорить и сказалъ визирю, чтобъ велълъ поставить передъ собою самихъ пословъ. Визирь отвічаль ему: «Віздь и послы будуть говорить ті же ръчи» и спросилъ у переводчика: «Сколько тому лътъ, какъ царя Василья не стало?» Переводчикъ отвъчалъ, что тому мало не сорокъ лътъ, а этому воришкъ и тридцати нътъ. Передъ визиремъ стоялъ Турокъ, старый человъкъ, и сталъ говорить: «Въ царственныхъ книгахъ у насъ написано, что царь Василій умеръ тому тридцать-семь льтъ назадъ». Визирь Тимошку выслаль вонь и сказаль переводчику: «Это человъкъ лукавый, многія у него ръчи перемънныя, много запрашиваетъ и султану много сулитъ; а вотъ тотъ, что изъ Крыму присланъ, думаю, что прямой онъ государскій сынъ, и Крымскій царь писалъ, что онъ про него сыскивалъ Русскими людьми, и тъ сказали, что онъ прямой сынъ царя Дмитрія, а отца его убиль Уракъ-Мурза». Переводчикъ отвъчалъ: «Уракъ-Мурза убилъ не царя Дмитрія, такой же быль ворь, Петрушкою (?) звали». Визирь сказаль: «Объявите посламъ, что то дело не ихъ, присланы они не затемъ, имъ до этого дъла нътъ».

Пришли къ посламъ тайно извъстный уже намъ Зелфукаръага да архимандритъ Амфилохій и объявили : «воръ Тимо шка истор. Росс. Т. Х.

говорить визирю, чтобъ султанъ даль ему ратныхъ людей и вельль идти съ нимъ на Московскія украйны, Русскіе люди противъ него стоять не будутъ, всв добыотъ ему челомъ, сулить султану Астрахань съ пригородами. Визирь противъ его ръчей промолчалъ.» Послы начали говорить Зелфукаръ-агъ и архимандриту, какъ бы воровъ достать? Тъ отвъчали: «Визирю одному такого дъла не сдълать, развъ вамъ доступить ихъ большою казною? только не потерять бы казны даромъ, потому что люди здъсь неоднословы; лучше всего бросьте это дело: волочась такъ и пропадутъ, либо по городамъ дальнимъ ихъ разошлютъ въ службы, или на каторги въ греблю отдадутъ, а если вы объ нихъ станете промышлять, то вы ихъ пуще вздорожите и поставять въ правду то, какъ они называются. У Архимандритъ говорилъ также, что воръ Тимошка подалъ визирю грамоту, и его архимандрита позвали эту грамоту переводить; въ грамотъ написано, будто онъ сынъ царя Василья, и когда отца его въ Литву отдали, то онъ остался полугоду, и отецъ приказалъ беречь его тъмъ людямъ, которые ему впрямъ служили, и они его вскормили, а когда сдълался царемъ Михаилъ Оедоровичъ, то велълъ ему видъть свои царскія очи и далъ ему удълъ Пермь Великую съ пригородами; тамъ ему въ Перми жить еоскучилось, онъ прібхаль въ Москву и государь велблъ его посадить за пристава; но тъ люди, которыхъ царь Василій жаловаль, освободили его и выпроводили изъ Москвы; Василій, воевода Молдавскій, его ограбиль, сняль съ него отцовскій крестъ многоцінный съ яхонтами и изумрудами и много другаго добра и хотълъ его убить, такъ же какъ убилъ прежде брата его большаго, и, убивъ, голову и кожу отослалъ въ Москву, а Московскій государь вельлъ кожу эту накласть золотыми и дорогими каменьями и отослать къ воеводъ Василью въ благодарность.

Въ Октябръ 1646 года архимандритъ Амфилохій далъ знать посламъ, что воръ, присланный изъ Крыма, посаженъ въ Семибашенный замокъ, а воръ Тимошка пожаловался ви-

зирю на него архимандрита, будто онъ на посольскій дворъ ходить и про всякія въсти посламъ объявляетъ. Визирь грозиль за это Амфилохію, что посадить его на каторгу по смерть; архимандритъ велълъ сказать посламъ, чтобъ присылали къ нему людей своихъ ночью, люди эти будутъ у него ночевать и онъ будеть отпускать ихъ рано до свъту. Причиною этихъ строгостей была въсть о движеніяхъ Русскихъ войскъ подъ Азовъ; пословъ начали держать въ заперти, и въ Ноябръ старшій изъ нихъ, Телепневъ, умеръ. Товарищъ его, Кувовлевъ, писалъ государю, что воръ Вергуненокъ запертъ въ Кожаномъ городкъ, который стоитъ въ Черноморскомъ гирлъ, версты за три отъ Царяграда; заперли его для того: дана была ему воля ходить куда хочетъ, а онъ началъ пить и съ бусурманами драться; Тимошку Акундинова отъ визиря съ двора свели, велъли ему жить позади визирева двора, а ъсть къ нему присылаютъ отъ визиря. Но скоро Кузовлеву стало не до Тимошки: плънный Донской козакъ объявилъ на пыткъ, что на Дону у козаковъ въ Черкаскомъ приготовлено 300 струговъ, да на Воронежь, Ельць и въ другихъ Украинскихъ городахъ къ веснъ готовятъ пятьсотъ струговъ, и по государеву указу въ тъхъ стругахъ идти козакамъ моремъ подъ Крымъ и Крымскіе улусы. И вотъ 27 Генваря 1647 года визирь Аземъ-Салихъ-Паша вытребовалъ къ себъ у посла переводчиковъ м держаль къ нимъ такую ръчь: «Только Донскіе козаки въ Черное море выйдуть, и султану про то донесется, а я султану добрыя слова говориль, и то все мнь поставится въ ложь: и быть мит въ опалт или даже и безъ головы, а послу и вамъ живымъ не быть: и за лътошнюю ссору едва устояли: вельль было султань вась всьхь побить; а если я останусь живъ и сдълается со мною что-нибудь нехорошее, то я посла вашего и васъ на рожнахъ изжарю; скажите эти мои слова послу, чтобъ подумалъ, какъ мнъ и ему и вамъ бъды избыть. Всего скоръе избудеть отъ бъды, если пошлеть отъ себя наскоро гонцовъ на Донъ, чтобъ козаки на море не ходили, а я гонцовъ велю проводить до Азова». Кузовлевъ отвъчалъ, что козакамъ давно заказано ходить на море, но самому султанову величеству извъстно, что Донскіе козаки воры измънники, и прежде государевыхъ указовъ не слушались, и теперь козачьяго воровства на послъ спрашивать нечего. Визирь прислалъ сказать Кузовлеву: «Этими ръчами тебъ не отговориться; только появятся козаки на моръ, хотя и немного, сожгу тебя въ пепелъ; если хочешь живъ быть, посылай гонцовъ.» Кузовлевъ отвъчалъ прежнее, что посылать ему гонцовъ непригоже; ни въ какихъ государствахъ надъ послами безчестья не бываетъ, и въ Цары радъ надъ послами никогда того не бывало, что теперь дълается: запираютъ, со двора не пускаютъ, корму не дають и назадъ къ своему государю не отпускають невъдомо для чего! Визирь пріутихъ и, при личномъ свиданіи, Кузовлеву: «Только будуть Донскіе козаки на моръ, и намъ съ тобою будетъ худо, двое насъ съ тобою на объ стороны доброе дъло дълаемъ, и худо и добро намъ будеть во всемь вмъсть; помощь козакамь оть вась: еслибъ вы имъ не помогали, то имъ бы дълать было нечего, давно бы пропали.» Визирю дъйствительно пришлось худо: его казнили. Донскіе козаки гуляли по Черному морю, появлялись подъ Трапезунтомъ и Синопомъ. Тимошкъ Акундинову соскучилось въ Константинополь, гдъ на него не обращали никакого вииманія; онъ побъжаль въ Молдавію, но на дорогъ его схватили, привезли въ Константинополь и хотъли учинить ему жестокое наказанье, но воръ объщаль обусурманиться и передъ визиремъ бусурманскую молитву проговорилъ, обръзанье же упросилъ отложить; его освободили и чалму надъли, но Акундиновъ, нарядясь въ Греческое платье, побъжалъ въ другой разъ съ Русскимъ плънникомъ на Авонскую гору; его опять поймали и хотъли казнить, но онъ попрежнему объщаль обусурманиться; на этотъ разъ его обръзали и отдали подъ стражу. Со стороны самозванцевъ въ Царъградъ Московское правительство могло быть покойно;

но султанъ требовалъ, чтобъ царь свелъ Донскихъ козаковъ изъ Черкаскаго городка и посылалъ Крымскому царю посылку попрежнему. Царь отвъчалъ о Донцахъ по старинъ, что они государскаго повелънья не слушаютъ; о ханъ отвъчалъ, что для дружбы съ султаномъ начаты сношенія съ Крымцами, но если ханъ опять клятвъ своей измънитъ, то ему уже больше терпъть не будутъ 22.

Эти слова не были пустою угрозою: Московское правительство решилось не спускать более Крымцамъ, которые въ конце 1645 года поздравили новаго царя вторженіемъ въ Московскія области. Разбойники встретили Московскихъ воеводъ въ Рыльскомъ уезде при Городенске и, после бою, пошли домой тою же дорогой, какою пришли. Весною 1646 года въ Москве положили предпринять наступательное движеніе: государь приказалъ Князю Семену Романовичу Пожарскому собрать въ Астрахани тамошнихъ жителей, Ногайскихъ мурзъ, Черкесовъ, идти на Донъ, соединиться тамъ съ воеводою Кондыревымъ, который долженъ былъ придти изъ Воронежа, и вмъсте идти подъ Азовъ. Кондыревъ въ Украинскихъ городахъ набралъ 3000 вольныхъ ратныхъ людей на помощь Донскимъ козакамъ. Крымцы предупредили Русскихъ, напали на Донскихъ козаковъ, но были отражены съ урономъ 23.

Въ то же время съ Польшею шли переговоры о союзѣ противъ Крыма. Въ Генваръ 1646 года отправлены были къ королю Владиславу великіе и полномочные послы: родственникъ царскій бояринъ Василій Ивановичъ Стръшневъ и знакомый намъ окольничій Степанъ Матвъевичъ Проъстевъ, для поздравленія короля съ новымъ бракомъ на Людовикъ Маріи Мантуанской и для подтвержденія Поляновскаго мира. 10 Марта послы представились королю, который, по бользни, лежалъ на постели, обложенный подушками. Послы протестовали, зачъмъ король противъ государева имени не всталъ и поднять себя не велълъ; тогда король подозвалъ къ себъ пословъ близко къ постели и говорилъ: «Памятуя въчное дословъ близко къ постели и говорилъ: «Памятуя въчное дословъ близко къ постели и говорилъ: «Памятуя въчное дословъ близко къ постели и говорилъ: «Памятуя въчное дословъ

кончаніе и свое государское утвержденіе съ отцемъ великаго государя вашего, царемъ Михаиломъ Өеодоровичемъ, желаю брату своему, царю Алекстю Михайловичу, многольтняго здоровья и ечастливаго пребыванья; чести государя вашего остерегать я всегда долженъ выше своей собственной чести, но встать мнъ или подняться никакъ нельзя, потому что сильно я боленъ, руками и ногами не владъю, и не только встать, и приподняться никакъ не могу; Богъ видитъ, что дълается это не хитростію, если же хитростію, то отними у меня Богъ и руки и ноги; можно вамъ, великимъ посламъ, и самимъ видеть, какъ я боленъ». Послы удовольствовались, и отъ короля отправились къ молодой королевъ, которая, къ ихъ удовольствію, спрашивала о здоровь в государевом в стоя. Въ отвътъ съ панами радиыми послы подняли старыя дёла объ ошибкахъ въ царскомъ титуль, указали и на новую обиду: межевой судья Абрамовичъ прислалъ къ царскому величеству листъ и въ томъ листв написано неввжливо ст отоль, тогда какъ царь къ королю и король къ царю въ грамотахъ своихъ пишутъ безъ ота; послы требовали попрежнему виновнымъ въ большихъ винахъ казни смертной, а въ малыхъ наказанья жестокаго: этимъ бы король показалъ его царскому величеству свою братскую дружбу и любовь; требовали, чтобъ король вельлъ о царскомъ титуль записать въ сеймовую конституцію, чтобъ впередъ виновныхъ въ умаленіи титула карать горломъ безо всякаго оправданія. Потомъ послы перешли къ другому делу: «Въдомо великому государю нашему учинилось, что на общаго христіанскаго непріятеля и гонителя, на Турскаго султана Ибрагима, учинился упадокъ большой отъ Венеціань, ратнымъ его людямъ разоренье и тъснота, людей его осадили въ Критскомъ островъ Нъмцы, и тъ осадные люди помираютъ голодомъ и безводицею, изъ Царяграда помощи послать имъ нельзя. Ибрагимъ султанъ вельлъ сдълать сто каторгъ новыхъ и началъ думать, какими плънными гребцами наполнить эти каторги, и послалъ къ Крымскому царю гонца съ грамотою, чтобъ шель безъ всякаго мъшканья на Московское. Польское и Антовское государства и набралъ полону на новыя каторги: такъ теперь время великимъ государямъ христіанскимъ на Крымскаго поганца для обороны въры христіанской возстать; теперь время благополучное. Нашъ великій государь сильно думаеть о соединеніи съ ванимъ великимъ государемъ на поганыхъ Агарянъ. Онъ послаль для обереганія своихъ украйнь большое войско подъ начальствомъ бояръ князя Никиты Ивановича Одоевскаго и Василья Петровича Шереметева; если же Татары пойдутъ на королевскія украйны, то великій государь, для братской дружбы и любви къ королю, велълъ воеводамъ своимъ помогать ратнымъ людямъ королевскимъ. И вы бы, паны радные, сами о томъ думали и короля на то наводили, чтобъ его королевское величество для избавы христіанской въ нынъшнее благополучное время велълъ отпереть Дивпръ и позволилъ Дивпровскимъ козакамъ съ Донскими козаками вмъстъ Крымскіе улусы воевать, а къ гетману своему послалъ бы приказъ, чтобъ онъ съ своими ратными людьми на Украйнъ былъ готовъ и съ царскими воеводами обо всякихъ воинскихъ дълахъ ссылался, какъ имъ противъ Крымскихъ Татаръ стоять, въ какихъ мъстахъ сходиться.» Паны отвъчали: «Мы вседушно этому ради и просимъ всемогущаго Бога, чтобъ обоихъ великихъ государей соединеньемъ ихъ государскія руки надъ бусурманами высились. Что же касается до ошибокъ въ титуль, то объявляемъ по истинной правдъ искренними сердцами, что ошибки дълались безъ хитрости, потому что дьячки пишутъ не зная Русской ръчи, всесильный Богъ свыше зритъ, что прописки дълаются безъ хитрости; несмотря на то, король велълъ вызвать виновныхъ на сеймъ, а сами знаете, что ни королю, ни намъ не только шляхтича, но и простаго человъка безъ сейма карать нельзя.» Послы отвъчали, что королю пригоже было давно такъ учинить; при этомъ послы указали панамъ королевскую грамоту, гдв на подписи въ титуль вмъсто Самодержцу написано самодержцы. Паны сказали на это: «Мы вамъ объяв-

ляемъ, что на нашемъ Польскомъ языкъ самодержцы и самодержцу одно слово, и безчестья тутъ его царскому величеству никакого нътъ и ошибки также нътъ». Послы отвъчали: «Какъ вамъ, паны радные, не стыдно это говорить: не только вамъ разсудить и выразумъть это можно, и простой человъкъ легко разсудитъ: написать и сказать: самодержцу - это будетъ къ одному лицу, а если написать самодержцы-это будетъ ко многимъ лицамъ; на всъхъ великихъ государствахъ Россійскаго царства самодержецъ одинъ, другаго нътъ и впередъ не будетъ. До сейму этого дъла откладывать не годится, потому что у людей, которые пишутъ титулъ мимо посольскаго договора, вельно честь и имынье отнимать и смертью казнить по королевскому указу и сеймовому уложенью. » Паны: «Клянемся Богомъ, что на Польскомъ языкъ «самодержцы» и «самодержцу» одно и то же, а ссли по-русски не такъ, то мы впередъ будемъ остерегаться накръпко; да впередъ бы нашему государю къ царскому величеству въ грамотахъ писать по-польски, также и изъ порубежныхъ городовъ ссылочные листы писать по-польски: такъ ошибокъ впередъ не будетъ.» Послы: «Издавна повелось, что грамоты королевскія къ великому государю пишутся Бълорусскимъ письмомъ, и теперь, мимо прежнихъ обычаевъ, по-польски писать не годится; да у порубежныхъ воеводъ и переводчиковъ нътъ».

Упрашивая пословъ, чтобъ они оставили дъло объ умаленіи титула царя Михаила, ибо не должно преслъдовать за вины, сдъланныя противъ покойнаго уже государя, и объщаясь строго наказывать за ошибки въ титулъ государя царствующаго, паны обратились къ болъе важному дълу о союзъ противъ Крымцевъ, объявили, что король послалъ приказъ гетману Потоцкому ссылаться съ царскими воеводами для береженья отъ прихода поганцевъ; и въ прошлую зиму гетманъ готовъ былъ дать помощь Московскимъ воеводамъ, но помъншали лютые морозы. Королевское величество желаетъ, чтобъ этимъ лътомъ стать только по Украйнъ и уберечь ее отъ по-

ганцевъ, а дальнее большое дело отложить до другой поры, потому что и Днъпровскимъ Запорожскимъ козакамъ вскоръ на море выйти нельзя, всв ихъ челны позжены и теперь имъ новыхъ часкъ дълать нельзя: король думастъ, что Татаръ лучше воевать въ то время, когда султанъ разошлетъ ихъ на свою службу. Запорожскимъ козакамъ позволить идти на Крымъ вмъстъ съ Донскими королю безъ сейму никакъ нельзя, потому что у Польши съ Турцією въчный миръ. Наконецъдъло дошло до Лубы. Послы объявили, что великій государь, не желая крови, для прошенья брата своего короля, отпустилъ Лубу въ Польшу; но вездъ, ъдучи дорогою, въ Минскъ и другихъ мъстахъ, назывался отъ царевичемъ Московскимъ попрежнему; говорилъ, что посылали его въ Москву для освъдомленія, и будто великій государь призналъ его прямымъ сыномъ Разстриги. Посолъ Стемпковскій обязался, что Луба будеть содержаться въ большой крепости; но онъ не только на воль, но еще король сдылаль его при своей пыхоть писаремъ и жалованье ему даетъ: такъ королевское величество и вы паны радные по посольскому договору велѣли бы Лубу казнить смертью при насъ послахъ за то, что онъ не перестаетъ называться царевичемъ Московскимъ». Паны отвъчали: «Если сыщется, что Луба дъйствительно называется царевичемъ Московскимъ, то будетъ казненъ смертію; но мы вамъ говоримъ правду, что Луба отданъ для береженья королевской пъхоты капитану Яну Осинскому, приставлены къ нему гайдуки и держатъ его съ большимъ береженьемъ, а королевскаго жалованья и уряду ему никакого не дано». Тогда послы потребовали, чтобъ паны дали утвержденье, согласное съ записью Стемпковскаго. Паны объщали дать утвержденье отъ короля и отъ себя, но отказались дать утвержденье отъ пословъ повътовыхъ. Что же касается до союза противъ Крыма и до Путивльскихъ городищъ (Недригайловскаго, Городецкаго, Каменнаго, Ахтырскаго, Ольшанскаго), объщанныхъ въ Московскую сторону, то паны объявили, что для этого будутъ въ Москвъ особые послы королевскіе: Путивльскихъ городищъ потому нельзя уступить сейчасъ же, что они необходимы для войны противъ Крыма. Послы отвъчали: «Это со стороны вашего государя дълается мимо всякой правды; вашу неправду Богъ свыше зритъ и государю нашему въ правдъ будетъ помощникъ; а царское величество Путивльскихъ городищъ и земель въ королевскую сторону никогда не велитъ уступить и за свое прямое стоять будетъ.» Паны, съ своей стороны, сильно жаловались на перезывъ крестьянъ изъ-за Литовскаго рубежа въ Московскую сторону: это, по ихъ словамъ, была самая большая обида.

Стрышневь возвратился въ Москву съ подтверждениемъ Поляновского договора и записи Стемпковского о Лубъ; а лътомъ 1646 года прівхалъ въ Москву полномочный королевскій посоль, каштелянь Кіевскій Адамь Свентолдичь Кисель, и говорилъ царю такую ръчь: «Великое королевство Польское съ великими княжествами своими и великое государство Русское, какъ два кедра Ливанскіе отъ одного корня, создала десница Вседержителя Господа отъ единой крови Славянской и отъ единаго языка Славянскаго народа; свидътельствуютъ о томъ Греческіе и Латинскіе льтописцы и историки, особенно истинный свидътель есть самъ языкъ, обоимъ великимъ государствамъ, какъ единому народу, общій и непремънный. Поэтому вамъ, великимъ государямъ, и намъ всъмъ, обоихъ великихъ государствъ жителямъ, отъ единой Славянской крови происходящимъ, свидътельствуютъ слова, Духомъ Святымъ ръченныя: «Коль добро и коль красно еже жити братіи вкупъ!» Сему Богодухновенному указанію послъдствуя, блаженной памяти великій государь царь Михаилъ Өеодоровичъ закръпилъ союзъ въчнаго братства съ великимъ государемъ паномъ моимъ. Съ того времени звъзда смутнаго разрыва, кровопролитія и междоусобной брани погасла; наступило и сіяетъ незаходимое солнце въчнаго мира, дружбы и любви братской; хотя оно и помрачилось преселеніемъ отъ земныхъ въ небесная великаго государя Михаила Өеодоровича, о которомъ король панъ мой плакалъ какъ о братъ, но когда Господь далъ вашему царскому величеству престоль и скипетры отеческаго царства, то король панъ мой скорбь свою премънилъ въ радость, и помраченное солнце опять просіяло. Такъ какъ ваше царское величество съ наследіемъ дарства наслъдіе братской любви къ пану моему королю чрезъ пословъ своихъ объявить произволили, то и его королевское величество братскую свою любовь вашему царскому величеству отдаетъ и черезъ меня такими словами поздравляетъ: Радуйся Божіею милостію великій государь, царь и великій князь Алексъй Михайловичъ всея Руси Самодержецъ! Радуйся великаго государя моего брать, великихъ государствъ и великаго союза братской любви наслъдникъ! Живи мнсголътно и счастливо на великомъ государствъ; по долгихъ же временахъ, лътахъ и въку да дастъ тебъ Господь благословеніе отеческое увидать, и также насл'єдника царствію своему узръвши, преселеніе отъ земныхъ въ небесная со всякою радостію ожидать!»

Кромъ цвътовъ красноръчія, Кисель обнаружилъ историческія познанія: предложиль царю Алексью Михайловичу и боярамъ его дъление Славянской истории на три періода: 1) счастливый, когда Славяне чрезъ соединение силъ своихъ по всему свъту славились; Римъ старый и Римъ новый свидътельствуютъ о дълахъ храбрости Славянской; 2) въкъ несчастный, въкъ междоусобной брани, когда Славяне, разлучившись другъ отъ друга, многообразнымъ разореніемъ и кровопролитіемъ братскую любовь растерзали; въ это время многими вотчинами народовъ нашихъ чужіе народы и поганскіе овладъли: гдъ крестъ святой Владиміръ принялъ, въ Херсонъ или въ Корсунъ, тамъ теперь Перекопь и Орда Татарская живеть; гдъ были съдалища Половцевь, пожертыхъ и съ именемъ своимъ потребленныхъ саблею предковъ нашихъ, тамъ нынъ Крымская водворилась Орда, междоусобными несчастными войнами обоихъ великихъ государствъ нашихъ умноженная. 3) Теперь Божіею милостію третье время настало: время въчнаго союза и братской любви величествъ

вашихъ и обоихъ государствъ, какъ бы возвращение въ первый чинъ единородствия и единодружныя любви».

Послъ цвътовъ красноръчія начались переговоры - и обнаружились тернія. Кисель требоваль: если въ грамоть будеть ошибка въ царскомъ титулъ, то такой грамоты не принимать, отсылать ее назадъ, отчего писавшему будетъ большое безчестье. Бояре отвъчали: «Ты панъ радный и человъкъ знающій, а написаль то, чего и простому человъку помыслить стыдно и отъ Бога страшно. Вамъ, панамъ раднымъ, надобно охранять въчное докончаніе, а вы государскую честь ставите какъ будто ни во что, виноватыхъ безъ казни и наказанія хотите оправдать; если грамотъ не принимать, отсылать ихъ назадъ, то по чему можно будетъ виноватаго сыскать й чемъ его обличить?» Кисель: «Я объ этомъ говорилъ и писалъ не самъ отъ себя, по наказу отъ короля и рѣчи посполитой; король и вся рѣчь посполитая разсуждали, какъ бы эти прописки въ титулъ уничтожить, потому что въ Московскомъ государствъ это почитаютъ за великую вину, а у насъ и къ королю полнаго титула не пишутъ, добрый человъкъ дълаетъ хорошо, а глупый глупо, и приговорили грамотъ не принимать: какъ увидять, что грамотъ не принимаютъ и исполненья по нимъ никакого нътъ, то поневоль научатся писать исправио ». Бояре: «Дивно намъ, что они во столько лътъ не могутъ научиться писать; сами вы, паны радные, своихъ людей дураками называете, что не могутъ научиться; поганые бусурманы, и тъ государево именованье пишутъ справчиво, и изъ Нъмецкихъ государствъ никогда никакой описки не бываетъ». Кисель: «Если царскому величеству это не угодно, то можно иначе сделать». Опредълили: казнить за прописки въ титулъ.

Кисель настаиваль и на то, чтобъ перебъжавшихъ крестьянъ отдавать назадъ: «Они у насъ государство пустошатъ; какая это будетъ братская любовь, что бъглыхъ пашенныхъ крестьянъ принимать; теперь Ольшанскіе мужики подстаросту убили и перешли въ сторону царскаго величества: развъ это не

досада намъ отъ нихъ?» Бояре: «У царскаго величества стольника честнаго человъка Ивана Волкова люди его убили и перебъжали въ королевскую сторону, объ нихъ писали, чтобъ отдать, но не отдали; также и въ государеву сторону перешли Черкасы многіе, но назадъ ихъ не просили, и о томъ ни слова не бывало». Кисель: «Черкасы люди вольные, гдъ хотять, туть живуть, а крестьяне пашенные невольники». Бояре: «Въ въчномъ докончаны о перебъжчикахъ не написано: такъ этого не надобно и начинать». Кисель: «Что напередъ было, того я не спрашиваю; а теперь бы сдълать вновь и укръпить, чтобъ перебъжчиковъ не принимать, а если принимать, то это будетъ противно Богу, противно братской любви и соединенью; теперь у Конецпольского, Вишневецкаго и другихъ перебъжало въ царскую сторону съ 1,000 человъкъ, а у насъ у троихъ тысячъ съ пятнадцать; хорошо ли будетъ, если мы своихъ мужиковъ станемъ у васъ брать и побивать; если хотите нашихъ крестьянъ къ себъ брать, значить не хотите насъ съ собою въ дружбъ видъть. Повътовые послы говорили королю, что отъ нихъ начали крестьяне бъгать и чтобъ король приказалъ мит объ этомъ написать въ наказъ первою статьею». Бояре: «Чего въ въчномъ докончаніи не написано, того вновь начинать не надобно; со стороны царскаго величества изъ Брянской и Комарицкой волости и съ Лукъ Великихъ крестьяне пашенные многіе перебъжали и теперь безпрестанно бъгаютъ въ королевскую сторону. Въ нынъшнемъ году перебъжалъ въ королевскую сторону Брянченина Колычова крестьянинъ Артюшка, и пришедши назадъ изъ-за рубежа, своего помъщика рогатиною закололь; по царскому указу убійцу отослали къ Мстиславскому воеводъ для казни, а въ царскую сторону его не взяли. Ты, великій посоль, благочестивой христіанской въры и за нее поборатель, а эти мужики пашенные такой же благочестивой въры, живутъ они у васъ за людьми разныхъ въръ, и если ихъ отдавать назадъ, значитъ отдавать католику или лютеру на мученье: христіанское ли это дъло? Бъдный

крестьянинъ, будучи въ такой неволь, и въры своей отбу-· летъ». Кисель: «Мужики что знаютъ? о въръ у нихъ никакого попеченія нътъ; бъгаютъ оттого, что не хотять пану своему и малаго оброка заплатить. Побъжить мужикь въ дальніе города, то пану еще не такъ досадно, потому что онъ его не увидитъ, а то убъжитъ и станетъ жить близковъ порубежныхъ мъстахъ, и, смотря на своего мужика, всякому досадно. Такъ договориться бы, чтобъ въ порубежныхъ мъстахъ крестьянъ перебъжчиковъ не держать; а если погонщикъ застанетъ бъглеца на рубежъ, то можетъ его взять». Но бояре именемъ царскимъ ръшительно отказали ему въ этой статьъ. И дело о союзъ противъ Крыма также не подвинулось. Кисель требоваль уговориться о томъ, гдъ и какъ союзнымъ войскамъ сходиться для отпора Татарамъ. Бояре отвъчали: «Если съ объихъ сторонъ ратнымъ людямъ стоять въ степи долгое время безъ дъла, то ратные люди изнуждаются, а Крымцы, узнавши о соединеніи нашихъ войскъ, не придутъ. Лучше такъ сдълать, чтобъ, соединясь, идти на Крымъ прямо». Но Кисель объявилъ, что шляхта на сеймъ не захотъла войны съ Турками, которые никакого повода къ войнъ не подаютъ; такъ надобно отъ Татаръ обороняться. Бояре говорили: «Теперь бы что-нибудь Крымскимъ Татарамъ послать немного, чтобъ ихъ пооплошить, а въ то бъ время года въ два или три изготовиться и идти на нихъ въ Крымъ. Для обереганья Украйны царскія войска будуть стоять въ пограничныхъ городахъ, и если Татары пойдутъ на Польшу, то эти войска будутъ помогать Польскимъ войскамъ и ходить за Татарами до Днъпра, а если Татары пойдутъ на царскія украйны, то Польскія войска должны помогать Русскимъ; быть съ объихъ сторонъ стоялымъ служивымъ людямъ по-5,000 человъкъ, а, смотря по въстямъ, и больше». Кисель отвъчалъ, что если Московскія войска будуть ходить толькодо Днапра, то помощи никакой отъ нихъ не будеть, потому что по сю сторону Дивпра Татары у Поляковъ никогда небывають, ходить бы Московскимъ войскамъ за Дивпръ до Чернаго шляха, а Поляки будутъ ходить на помощь къ Русскимъ до Бългорода. Бояре говорили, что если ходить за Днъпръ, то не поспъть. Кисель объявилъ, что у гетмановъ Польскихъ есть лазутчики въ Крыму, которые сейчасъ дадутъ знать, если ханъ станетъ подниматься. Наконецъ положили, что гетманы съ воеводами будутъ ссылаться и Татаръ чрезъ свои земли не пропускать, заодно противъ враговъ стоять; если же отъ нихъ объявится большая вражда, то великіе государи уговорятся какъ дъйствовать; теперь же оба государя будутъ поступать съ Крымцами по давнему обычаю, чтобъ никакого повода ко враждъ имъ пе подать.

Такимъ образомъ новому правительству Московскому не удалось уговорить Поляковъ къ наступательному союзу противъ Крымцевъ, потому что Поляки боялись Крымскою войною затронуть Турцію, которая, по близости границъ, была для нихъ гораздо опаснъе, чъмъ для Москвы. Для послъдней, впрочемъ, важенъ былъ и оборонительный союзъ противъ разбойниковъ 24.

Но въ то время, какъ дела внешнія шли успешно, внутреннее состояніе Московскаго государства было далеко не удовлетворительно: народъ томился подъ тяжестію налоговъ, купечество было бедно вследствіе той же причины, вследствіе физических ь бъдствій: неурожая и скотскаго падежа, наконецъ вслъдствіе дурнаго состоянія правосудія. Но купцы, попрежнему, всего болье обвиняли въ своей бъдности и разореніи купцовъ иностранныхъ: въ 1646 году они подали новому царю жалобу: «Послѣ Московскаго разоренья, какъ воцарился отецъ твой государевъ, Англійскіе Нъмцы, зная то, что имъ въ торгахъ отъ Московскаго государства прибыль большая, и желая всякимъ торгомъ завладъть, подкупя думнаго дьяка Петра Третьякова многими посулами, взяли изъ Посольского приказа грамоту, что торговать Англійскимъ гостямъ у Архангельскаго города и въ городахъ Московскаго государства 23 человъкамъ; а намъ

челобитье ихъ встрътить и остановить въ то время некому было, потому что всъ были разорены до конца и отъ разоренія, бродя, скитались по другимъ городамъ. И какъ взяли они Нъмцы грамоту изъ посольскаго приказа, то и начало прітажать въ Московское государство Англичанъ человъкъ по шестидесяти и по семидесяти и больше, построили и покупили себъ у Архангельскаго города, на Холмогорахъ, на Вологать, въ Ярославль, на Москвъ и въ другихъ городахъ дворы многіе и амбары, построили палаты и погреба каменные, и начали жить въ Московскомъ государствъ безъ съъзду; у Архангельского города Русскимъ людямъ свои товары перестали продавать и на Русскіе товары мінять, а начали свои всякіе товары въ Москву и въ другіе города привозить: который товаръ будетъ подороже, и они его станутъ продавать, а который товаръ подешевле и походу на него нътъ, такъ они его держатъ у себя въ домахъ года по два и по три, и какъ тотъ товаръ въ цене поднимется, тогда и продавать станутъ. А Русскіе товары, которые мы прежде мѣняли на ихъ товары, теперь они покупаютъ сами, своимъ заговоромъ, разсылаютъ покупать по городамъ и въ утзды, закабаля и задолжа, многихъ бъдныхъ должныхъ Русскихъ людей, и, закупя ть товары, Русскіе люди привозять къ нимъ, а они отвозять въ свои земли безпошлинно; а иные Русскіе товары они, Англійскіе Нъмцы, у Архангельска продаютъ на деньги Голландскимъ, Брабантскимъ и Гамбургскимъ Нъмцамъ, въсятъ у себя на дворъ и возятъ на Голландскіе, Брабантскіе и Гамбургскіе корабли тайно и твою государеву пошлину крадуть; всеми торгами, которыми искони мы торговали, завладели Англійскіе Нъмцы, и оттого мы отъ своихъ въчныхъ промысловъ отстали и къ Архангельскому городу больше не ъздимъ. Но эти Нъмцы не только насъ безъ промысловъ сдълали, они все Московское государство оголодили: покупая въ Москвъ и въ городахъ мясо и всякій харчь и хльбъ, вывозять въ свою землю. А какъ придутъ корабли къ Архангельску, то они товаровъ своихъ на корабляхъ досматривать не да-

дутъ; а еслибы ихъ товары таможенные головы и цаловальники досматривали во всъхъ городахъ, такъ же какъ и у насъ, и пошлины съ нихъ брали, то съ нихъ сходило бы пошлинъ на годъ тысячъ по тридцати рублей и болъе. У нихъ въ жалованной грамотъ написано, что грамота дана имъ по прошенію ихъ короля Карлуса; но они Англичане торговые люди всъ Карлусу королю неподручны, отъ него отложились и бьются съ нимъ четвертый годъ. Англійскіе гости, Мерикъ съ товарищами, которымъ было велъно, по вашему государскому жалованью и по просьбъ Карлуса короля, ъздить въ Московское государство торговать, ни разу не бывали, а ваше государево жалованье продаютъ инымъ закупнямъ, и съ жалованною грамотою прівзжаютъ Немцы новые, которые вашимъ государевымъ жалованьемъ не пожалованы. Да они же Нъмцы привозять всякіе товары хуже прежнаго; да они же стали торговать не своими товарами; прежде Англійскіе Нъмцы торговали чужими товарами тайно, а теперь начали торговать явно. Гамбургскіе, Брабантскіе и Голландскіе Нъмцы промысломъ своимъ и давъ многіе посулы и поминки, вопреки государеву указу, съ товарами своими въ Московское государство прітажають каждый годъ, показывая по городамъ ваши гусударевы жалованныя грамоты, а грамоты эти взяли они изъ посольского приказа, ложнымъ своимъ челобитьемъ и многими посулами и поминками, у думныхъ дьяковъ Петра Третьякова и Ивана Грамотина; а иные Итмцы тэдятъ и безъ грамотъ. Давыдъ Николаевъ, купя на Москвъ дворъ и поставя палаты, торгуетъ и продаетъ всякіе товары на своемъ дворѣ врознь, какъ и върядахъ продають, безъ вашего государскаго указа и безъ жалованной грамоты. Да Нъмцы же, живя въ Москвъ и въ городахъ, ъздятъ черезъ Новгородъ и Псковъ въ свою землю на годъ по пяти, шести и десяти разъ съ въстями, что дълается въ Московскомъ государствъ, почемъ какіе товары покупають, и которые товары на Москвъ дорого покупають, ть они стануть готовить, и все дълають по частымъ Истор. Росс. Т. Х. 10

своимъ въстямъ и по грамоткамъ, сговорясь заодно; а какъ прівдуть торговать на ярмарку къ Архангельскому городу, то про всякіе товары цъну разскажуть, заморскіе товары, выбравъ лучшіе, закупять всь сами на деньги и на Русскіе товары промѣняютъ и, сговорясь между собою заодно, нашихъ товаровъ покупать не велять, а заморскимъ товарамъ цъну держатъ большую, чтобъ намъ у нихъ ничего не купить и впередъ на ярмарку не ъздить; и мы товаренки свои отъ Архангельскаго города веземъ назадъ. а иной оставляетъ на другой годъ, а которые должные людишки, плачучи, отдаютъ товаръ свой за безцънокъ, потому что имъ держать его у себя нельзя, люди должные, и отъ того ихъ умыслу и заговору мы ъздить къ Архангельскому городу перестали, потому что стали въ великихъ убыткахъ, а твоимъ государевымъ пошлинамъ годъ отъ году все больше и больше недоборъ. Да Нъмцы же Петръ Марселисъ и Еремей Фелцъ, умысля лукавствомъ своимъ, откупили ворванье сало, чтобъ твои государевы торговые люди Холмогорцы и всв Поморскіе промышленники того сала, мимо ихъ, инымъ Нъмцамъ и Русскимъ людямъ никому не продавали, а себъ берутъ они у торговыхъ людей въ полцъны, въ треть и въ четверть, потому что мимо ихъ никому покупать не велять, и оттого многіе люди Холмогорцы и все Поморье, которые ходять на море бить звъря, обнищали и разбрелись врознь, и твоя государева вотчина, городъ Архангельскій, и Холмогорскій утадъ и все Поморье пустветь; а когда этимъ саломъ позволено было торговать съ разными иноземцами и всякихъ чиновъ людьми, то съ этого сальнаго торгу сбирали таможенныхъ пошлинъ тысячи по четыре и по пяти и больше; торговые люди этимъ проиысломъ кормились и были сыты; а теперь отъ этихъ откупщиковъ твои пошлины пропали, многіе люди обнищали и податей не платять, и утзды Поморскіе запустым, отъ этого промысла теперь не соберется и двухсоть рублей въ годъ. А ихъ Нъмецкое злодъйство къ намъ мы тебъ, праведному

государю, объявляемъ. При державъ отца твоего Ярославецъ торговый человъкъ Антонъ Лаптевъ ъздилъ съ товаромъ черезъ Ригу въ Голландскую землю, въ Амстердамъ, съ соболями, лисицами и бълками, чтобъ тъ товары испродать, а ихъ товаровъ въ ихъ земль закупить. Провхалъ онъ Антонъ ихъ Нъмецкія три земли, а они Нъмцы, сговорясь и согласившись заодно, у него ничего не купили ни на одинъ рубль, и повхаль онъ изъ Немецкой земли на ихъ Немецкихъ корабляхъ съ ними Нъмцами вмъстъ къ Архангельскому городу, и какъ скоро онъ сюда прівхаль, то у него тв же Нъмцы купили всъ его товары большою цъною. Московскіе торговые люди, которые въ то время были на ярмаркъ, Нъмцамъ начали говорить въ разговорныхъ ръчахъ: какая это правда, что государя нашего торговый человъкъ заъхалъ съ товарами въ ваше государство, и вы у него, сговорясь, товару не купили, его чуть съ голоду не поморили, и, торговавъ у него въ своей землъ соболи и лисицы самою дешевою, половинною ценою, здесь купили большею ценою? А въ Московскомъ государствъ иноземцы торгуютъ, по милости государя нашего, многіе люди всякими товарами повольно, а заговоровъ у насъ, торговыхъ людей, никакихъ нътъ, и такой неправды мы не посмъемъ вамъ сдълать, по милости государя нашего къ вамъ; вамъ бы слъдовало, за милость государя нашего, также правду чинить и торговать безо всякой хитрости. И Нъмцы намъ отвъчали: для того мы у Антона Лаптева товару не купили, чтобъ инымъ Русскимъ торговымъ людямъ тздить въ наши государства было не повадно; а если въ нашихъ государствахъ Русскіе люди станутъ торговать, какъ мы у васъ, то мы всв останеися безъ промысловъ, такъ же оскудвемъ, какъ и вы, торговые люди; мы и Персидскихъ купцовъ точно также отъ себя проводили, и вамъ бы поставить себъ и то въ большую находку, что мы Антона Лаптева съ голоду не уморили. Такъ то, государь, они надъ нами насмъхаются! Да въ прошломъ 1645 году изъ приказа большой казны продано

было Нъмцамъ 900 пудовъ слишкомъ шелку сырцу, а по уговору взято было съ нихъ по 77 ефинковъ за пудъ; мы, зная, что прежде Нъмцы у корабельной пристани твой государевъ шелкъ сырецъ покупали прежде всъхъ таваровъ цъною большою, били челомъ съ ними о торгу, и по твоему государеву указу данъ намъ торгъ, и мы въ торгу съ ними сдълали тебъ государю прибыли сверхъ той цъны, по которой отданъ былъ имъ шелкъ, съ восемь тысячъ ефимковъ; но когда мы этотъ шелкъ послали на ярмарку къ Архангельскому городу, то Нъмцы, сговорясь между собою, шелку у насъ не купили ни одной гривенки, и говорять: «Мы сдълаемъ то, что Московскіе купцы настоятся въ деньгахъ правежѣ, да и впередъ заставимъ ихъ торговать лаптями, забудутъ перекупать у насъ товары!» Милосердый государь! Пожалуй насъ холопей и сиротъ своихъ, всего государства торговыхъ людей: воззри на насъ бъдныхъ и не дай намъ, природнымъ своимъ государевымъ холопамъ и спротамъ, отъ иновърцевъ быть въ въчной нищетъ и скудости, не вели искони въчныхъ нашихъ промыслишковъ у насъ бъдныхъ отнять» 25. Просьба не была исполнена. Не исполнялась она и при царъ Михаилъ, но тогда не на кого было жаловаться; теперь же при молодомъ государт встми дълами завъдывалъ Морозовъ, извъстный привязанностію къ иностранцамъ и иностраннымъ обычаямъ, и хотя Виніусъ, по свидътельству иностранцевъ, болъе хотълъ добра Русскимъ, чъмъ своимъ, однако Русскіе смотрѣли иначе на дѣло. Этотъ упрекъ отъ иностранцевъ Виніусъ, вфроятно, заслужилъ за то, что и на иностранные товары, не исключая Англійскіе, наложена была двойная пошлина «для пополненья ратныхъ людей». При этомъ правительство утъшало иностранцевъ тъмъ, что они воротять свои деньги, возьмуть ихъ съ Русскихъ же людей, возвысивъ цену своимъ товарамъ.

Но кромъ иностранныхъ Нъмецкихъ заговоровъ, жители Московскихъ городовъ бъднъли отъ того, что многіе стремились выйти изъ общины, изъ желанія отбыть общиныхъ повинно-

стей: въ Мартъ 1648 года Новгородскіе посадскіе люди били челомъ, что послъ разоренья въ Новгородъ осталось посадскихъ людей немного, разбрелись, а иные померли, и вновь не прибыло ни одного человъка, изъ оставшихся выбраны къ денежнымъ сборамъ, въ таможенную избу, въ отхожія и иныя многія городовыя царскія службы, а люди все бъдные и скудные, и впередъ къ царскимъ дъламъ выбрать будетъ изъ нихъ некого; кромф того, въ Новгородф и Новгородскомъ уфадф многіе козаки, стрельцы, митрополичьи, монастырскіе и всякихъ чиновъ нетяглые люди торгуютъ всякими товарами, сидятъ въ лавкахъ и отхожими торговыми многими промыслами промышляють и у посадскихъ тяглыхъ людей промыслы отняли, а мірскаго тягла съ ними не платятъ, службъ не служатъ, живутъ въ пробыляхь; а иные посадскіе люди, избывая податей, стали въ стръльцы и козаки, во всякіе чины, у митрополита живутъ въ приказныхъ и крестьянахъ, отчего Новгородъ въ конечзапуствнь в; а которые тяглые дворы съ большими угодьями, тъми дворами владъють всякихъ чиновъ бълые (не тяглые) люди, и съ этихъ тяглыхъ дворовъ и мъстъ никакихъ податей не платять, и за эти дворы тягло и службы ложатся на остальныхъ посадскихъ ілюдей». Вследствіе этой челобитной правительство приказало наложить на всъхъ этихъ избывальщиковъ государственныя службы и подати, и, между прочимъ, предписало: «Если поповы, дьяконовы, дьячковы и слугь монастырскихъ дъти, или сами попы, дьяконы и дьячки торгуютъ большими промыслами и въ лавкахъ сидять, то всехъ ихъ взять въ посадъ и въ тягло обложить; козакамъ, пушкарямъ и стрельцамъ, которые торгуютъ большими торгами не менње пятидесяти рублей, быть въ посадъ въ службъ и въ тяглъ съ посадскими людьми вмъстъ; а которые въ посадъ жить не захотять, а торгують многими товарами не меньше пятидесяти рублей, тъмъ служить государева денежнаго жалованья; а которые торгуютъ меньше пятидесяти рублей, темъ служить съ денежнымъ жалованьемъ, но безъ хлѣбнаго».

Между крестьянами существовало то же стремление отбывать податей во вредъ общинъ: по указу царя Михаила Чердынцы посадскіе и утздные выборные люди Чердынскій утздъ росписали въ сошное письмо, въ полшесты сохи, дворами, кому съ къмъ ближе; но послъ этой сошной росписки уъздные многіе лучшіе крестьяне, заговоромъ, родомъ и племенемъ и семьями, по воеводскимъ подписнымъ челобитнымъ, отписывались отъ среднихъ и младшихъ людей сошнымъ письмомъ, по станамъ, въ мелкія выти дворами же, а не по данному окладу, и пердъ средними и младшими людьми тяглъ живутъ въ великой льготъ; а среднимъ и младшимъ людямъ передъ ними стало тяжело, не въ мочь, и, оплачивая ихъ, обнищали и одолжали великими долгами; вслъдствіе этого еще царь Михаилъ приказалъ лучшимъ крестьянамъ всякое тягло тянуть и Сибирскіе отпуски отпускать съ средними и младшими вмъстъ, заодно, въ свалъ, а не по сошной развыткъ, считаться и окладываться на посадъ по животамъ и промысламъ, чтобъ накто ни за кого лишняго не платилъ, и впредъ лучшимъ людямъ отъ среднихъ и младшихъ не отписываться. Но этой царской грамоты иткоторые люди не послушали и учинились сильны, воеводъ подкупили, и отъ ихъ насильствъ многіе посадскіе люди и увздные крестьяне разбрелись врознь, а сильные люди жили во льготъ. Царь Алексъй повторилъ приказаніе отца своего.

Такимъ образомъ видимъ, что и между посадскими, и между крестьянами сильные люди старались быть сильнъе общины, и кто не былъ силенъ самъ по себъ, тотъ закладывался за сильнаго, чтобъ подъ его покровительствомъ не тянуть вмъстъ съ міромъ. И между служилыми людьми сильные продолжали разорять слабыхъ, переманивая отъ нихъ крестьянъ. Дворяне и дъти боярскіе били челомъ, что они разорены безъ остатка отъ войны и отъ сильныхъ людей, бояръ, окольничихъ, ближнихъ людей и властей духовныхъ, просили урочные годы оставить, а отдавать имъ бъглыхъ крестьянъ по писцовымъ книгамъ и выписямъ, во всякое время,

какъ только опи своихъ крестьянъ провъдаютъ. Но десяти-лътній срокъ не былъ отмъненъ для отыскиванія старыхъ бъглецовъ; объщано оставить урочные годы на будущее время, когда крестьяне и дворы ихъ будутъ подвергнуты строгой переписи: «какъ крестьянъ и бобылей и дворы ихъ перепишутъ: и по тъмъ переписнымъ книгамъ крестьяне и бобыли и ихъ дъти и братья и племянники будутъ кръпки и безъ урочныхъ лътъ». Но на перепись явились новыя жалобы: пъкоторые написали въ сказкахъ крестьянскіе и бо-быльскіе дворы не всъ сполна, и для утайки при перепискъ изъ двухъ и изъ трехъ дворовъ переводили людей въ одинъ дворъ и и всколько дворовъ въ одинъ дворъ сгораживали, ворота у этихъ дворовъ один делали, крестьянскіе и бобыльскіе дворы людскими, жилые пустыми писали, деревни и починки обводили. Потомъ сделана была еще уступка мелкимъ служилымъ людямъ: въ 1647 году десятилътній срокъ для отыскиванія бъглыхъ былъ замѣненъ пятнадцатильтнимъ. Такимъ образомъ продолжалась борьба между интересомъ крупныхъ и интересомъ мелкихъ землевладъльцевъ; но какъ скоро разъ уже сдълано было прикръпление въ интересъ мелкихъ землевладъльцовъ, то долго нельзя было останавливаться на урочныхъ годахъ 26.

Посадскіе и крестьяне старались избыть отъ податей, потому что подати были дъйствительно тяжки. Чтобъ помочь какъ-пибудь злу, придумали средство: 18 Марта 1646 года наложена была новая пошлина на соль, прибавлено на всякій пудъ по двъ гривны; «а иные мелкіе поборы», говоритъ указъ: «со всей земли и прежнія соляныя всякія пошлины и проъзжіе мыты указали мы вездъ отставить, и порухи впередъ въ соляной продажъ нигдъ никому не быть. А какъ та соляная пошлина въ нашу казну сполна сберется, то мы указали во всей земль и со всякихъ людей наши доходы, стрълецкія и ямскіе доходы этими соляными пошлинными деньгами, потому что эта соляная пошлина всьмъ будетъ ровна; въ избылыхъ пикто не будеть и лишняго платить не станетъ, и всякій станетъ платить безъ правежу. А стрълецкія и ям-

скія деньги сбираются неровно, инымъ тяжело, а инымъ легко, и платять за правежомь, съ большими убытками, а иные и не платять, потому что ни въ разрядъ въ спискахъ, ни въ писцовыхъ книгахъ именъ ихъ нътъ, и живутъ всъ въ уезде въ избылыхъ; также иноземцы, которые получаютъ наше жалованье и кормовыя деньги, и торговые люди иноземцы всё стануть платить наровнё съ тяглыми людьми. А торговымъ людямъ возить эту соль во всв города въ увзды безъ мыту и безо всякой пошлины, и продавать имъ вездъ, гдъ кто захочетъ, примъняясь къ прежней цънъ, а лишней много цены на соль не накладывать и заговоровъ въ соляной продажь никому нигдъ не дълать, чтобъ всякихъ чиновъ людямъ тъсноты и лишнихъ убытковъ не было» 27. Любопытно здъсь признаніе правительства, что нътъ средствъ у него противъ избылыхъ людей, которыхъ ни въ разрядъ, ни въ писцовыхъ книгахъ нътъ; любопытно желаніе ввести такой налогъ, который бы не допускалъ правежа; наконецъ любонытно, какъ правительство утъщаетъ Русскихъ людей тъмъ, что иностранцы подчинятся этому налогу наровнъ со всъми. Но такое безпристрастіе къ иностранцамъ не могло задобрить многихъ ревнителей старины, когда они изъ того же указа узнали, что употребленіе табаку, богомерзкой травы, принесенной иностранцами, травы, за которую при царъ Михаиль рызали носы, позволяется правительствомы, съ тымы только, что продажа ея дълается монополіею казны. Пошлина на соль была уничтожена въ началъ 1648 года, но табакъ остался. Морозовъ сократилъ также дворцовые расходы, отославши извъстное число придворныхъ слугъ и уменьшивши жалованье у остальныхъ. Понятно, что этою мърою онъ не пріобръль себъ приверженцевъ.

Въ началъ 1647 года царь задумалъ жениться; изъ 200 дъвицъ выбрали шесть самыхъ красивыхъ, изъ этихъ шести царь выбралъ одну: дочь Рафа или Өедора Всеволожскаго; узнавши о своемъ счастіи, избранная, отъ сильнаго потрясенія, упала въ обморокъ; изъ этого тотчасъ заключили, что

она подвержена падучей бользни, и несчастную вмысты съ родными сослали въ Сибирь, откуда уже въ 1653 году перевели въ дальную ихъ деревню Касимовскаго уззда. Такъ разсказываетъ одно иностранное извъстіе; Русское извъстіе говорить, что Всеволожскую испортили жившія во дворць матери и сестры знатныхъ дъвицъ, которыхъ царь не выбраль. Другое иностранное извъстіе упрекаетъ въ этомъ дълъ Морозова, которому почему-то ненравились Всеволожскіе и который мътилъ на двухъ сестеръ Милославскихъ: одну хотълъ сосватать царю, а другую себъ, и такимъ образомъ обезпечить себя отъ соперничества съ новыми родственниками царскими. Изъ оффиціальныхъ извъстій мы имъемъ одинъ только отрывокъ изъ дъла: изъ этого отрывка узнаемъ, что обвиненъ былъ Мишка Ивановъ, крестьянинъ боярина Никиты Ивановича Романова (двоюроднаго брата царскаго) въ чародъйствъ, въ косномъ разводъ и въ наговоръ въ дълъ Рафа Всеволожскаго 28. Понятно, что на основаніи одного иностраннаго извъстія нътъ никакого права обвинять Морозова. По всемъ вероятностямъ, подозрение на него пало вслъдствіе того, что чрезъ годъ, 16 Генваря 1648 года, царь женился на Марьъ, дочери Ильи Даниловича Милославскаго, а чрезъ десять дней послъ того Морозовъ женился на сестръ царицы, Аннъ Ильиничнъ. Зная пристрастіе Морозова къ иностранцамъ, зная, что царь уже разъ ръшился на измъну старому обычаю, продолживъ время траура по отцъ на цълый годъ вмъсто сорока дней, многіе, какъ говорять, опасались, что по случаю свадьбы царской приняты будутъ иностранные обычаи и произойдутъ перемъны при дворъ. Опасенія не оправдались, иностранные обычаи не были введены, тъмъ не менъе бракъ царскій имълъ слъдствіемъ сильное неудовольствіе народное.

Илья Даниловичъ Милославскій былъ очень незначительнаго происхожденія и выведенъ въ люди дядею своимъ, знаменитымъ дьякомъ Грамотинымъ. Милославскій воспользовался своимъ новымъ положеніемъ, чтобъ нажиться; особенно

стали наживаться родственники его, окольничіе, судья земскаго приказа Леонтій Плещеевъ и завъдывавшій пушкарскимъ приказомъ Траханіотовъ; поднялся сильный ропотъ, начались сборища у церквей и ръшились наконецъ подать просьбу государю на Плещеева; но окружавшие царя брали просьбы у народа и всякій разъ представляли дело въ иномъ видъ, отчего просители не получали удовлетворенія. Тогда народъ ръшился изустно просить царя. 25 Мая 1648 года, когда государь возвращался отъ Троицы, толна схватила за узду его лошадь и просила Алексъя отставить Плещеева, опредъливши на его мъсто человъка добраго. Царь объщалъ и довольный народъ сталъ расходиться, какъ вдругъ нъсколько придворныхъ, друзей Плещеева, стали ругать народъ, мало того: вътхали на лошадяхъ въ толпу и ударили нтсколько человъкъ нагайками. Народъ разсвиръпълъ, камии посыпались на обидчиковъ, которые принуждены были спасаться бъгствомъ во дворецъ, толпа кинулась за ними и тутъ, чтобъ остановить ее, повели на казиь Плещеева! но народъ вырваль его изъ рукъ палача и умертвилъ. Морозовъ вышелъ было на крыльцо съ увъщаніями отъ имени царскаго, но въ отвътъ на его увъщание послышался крикъ, что и ему будетъ то же, что Плещееву; правитель долженъ былъ спасаться быствомъ во дворецъ, домъ его разграбили, убили холопа, который хотълъ защищать господское добро; женъ Морозова сказали, что еслибы она не была царская своячиница, то изрубили бы ее въ куски; сорвали съ нея дорогія украшенія и бросили на улицу; потомъ убили думнаго дьяка Чистаго, хотъли было сдълать то же и съ богатымъ гостемъ Шоринымъ, обвиняя его въ возвышени цаны на соль, но онъ успаль выбхать изъ города; домъ его разграбили, вмъстъ съ домомъ князя Никиты Одоевскаго, князя Алексъя Михайловича Львова и другихъ вельможъ. На другой день, послъ полудня, вспыхнулъ страшный пожаръ и продолжался до полуночи: погоръли Петровка, Дмитровка, Тверская, Никитская, Арбатъ, Чертолье и всь посады; уняли пожарь, вспыхнуль новый мятежь.

Отрядъ служивыхъ иностранцевъ двинулся защищать дворецъ; Нъмцы шли съ распущенными знаменами, съ барабаннымъ боемъ; Москвичи дали имъ дорогу, кланялись и говорили, что у нихъ къ Нъмцамъ никакой недружбы нътъ, знаютъ, что они люди честные, обмановъ и притъспеній боярскихъ не хвалять. Когда Намцы расположились стражею около дворца, то царь выслаль къ народу двоюроднаго брата своего, Никиту Ивановича Романова, зная любовь къ нему народную. Никита Ивановичъ вышелъ съ шапкой въ рукахъ и сказалъ, что царь объщаеть выполнить желаніе подданныхъ и увъщеваетъ ихъ разойтись, чтобъ можно было ему выполнить объщаніе. Народъ отвівчаль, что опъ не жалуется на цара, а на людей, которые ворують его именемь, и что онь не разойдется до тъхъ поръ, пока ему не выдадутъ Морозова и Траханіотова. Никита Ивановичъ отвъчаль, что оба скрылись, но что ихъ отыщутъ и казнятъ. Народъ разошелся. Траханіотова дъйствительно схватили подль Тропцкаго монастыря и казнили; Морозова отправили подальше, въ Кирилловъ-Бълозерскій монастырь, и между тъмъ начали хлопотать, какъ-бы успокоить народное раздражение противъ него. Царь приказалъ угостить стръльцовь виномъ и медомъ; тесть его Милославскій позваль къ себъ объдать Москвичей, выбравъ изъ каждой сотни, угощалъ ихъ ивсколько дней сряду. Мъста убитыхъ немедленно были замъщены людьми, которые слыли добрыми. Наконецъ царь, воспользовавшись крестнымъ ходомъ, обратился къ народу съ такою ръчью: «Очень я жальль, узнавши о безчинствахъ Плещеева и Траханіотова, сдъланныхъ моимъ именемъ, но противъ моей воли; на ихъ мъста теперь опредълены люди честные и пріятные народу, которые будуть чинить расправу безъ посуловъ и всъмъ одинаково, за чимъ я самъ буду строго смотрить». Царь обищалъ также пониженіе цѣны на соль и уничтоженіе монополій. Народъ билъ челомъ за милость; царь продолжалъ: «Я объщалъ выдать вамъ Морозова и долженъ признаться, что не могу его совершенно оправдать, но не могу ръшиться и

осудить его: это человъкъ мнъ дорогой, мужъ сестры царицыной, и выдать его на смерть будетъ мнъ очень тяжко». При этихъ словахъ слезы покатились изъ глазъ царя; народъ закричаль: «Да здравствуетъ государь на многія лъта! да будетъ воля Божія и государева!» По другимъ извъстіямъ, сдълано было такъ, что самъ народъ просилъ о возвращеніи Морозова.

Трудно опредълить время, когда происходили вст эти хлопоты относительно Морозова; мы знаемъ върно одно, что Августъ мъсяцъ Морозовъ находился еще въ Кирилловъ монастыръ, ибо 6-го Августа царь писалъ туда слъдующую грамоту, изъ которой видно, какъ онъ былъ привязанъ къ Морозову и какъ боялся народнаго озлобленія противъ него: «Въдомо намъ учинилось (пишетъ царь), что у васъ въ Кирилловъ монастыръ въ Успеньевъ день бываетъ събздъ большой нзъ многихъ городовъ всякимъ людямъ; а по нашему указу теперь у васъ въ Кирилловъ бояринъ нашъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ: и какъ эта наша грамота къ вамъ придетъ, то вы бы боярина нашего Бориса Ивановича оберегали отъ всего дурнаго и думали бы съ нимъ накръпко, какъ бережите — тутъ ли ему у васъ въ монастырт въ ту ярмарку оставаться, или въ какое-нибудь другое мъсто вытхать. Лучше бы ему вытхать, пока у васъ будетъ ярмарка; а какъ ярмарка минуется, и онъ бы у васъ былъ попрежнему въ монастыръ до нашего указа; и непремънно бы вамъ боярина нашего Бориса Ивановича уберечь; а если надъ нимъ сдълается что-нибудь дурное, то вамъ за это быть отъ насъ въ великой опалъ». Но царь этимъ не удовольствовался: вверху и сбоку грамоты, на бълыхъ мъстахъ и частію между верхнихъ строкъ собственною рукою приписалъ: «I вамъ бы сей грамоте верить и здалать бы і уберечь отъ всякаго дурна, съ нимъ поговоря противъ сей грамоты, да бы нихто не въдалъ хотя и выедетъ куды; а естли свъдають, и я сведаю, и вамь быть кажненымь, а естли убережете его, такъ какъ и мнт добро ему сдълаете, і я васъ пожалую такъ, чево отъ зачяла свъта такой милости не видали; а грамотку сию покажите ему приятелю моему». По возвращении своемъ Морозовъ не былъ правителемъ какъ прежде, но былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ людей къ государю и употреблялъ свое вліяніе для пріобрътенія всеобщаго расположенія, помогая каждому, кто къ нему обращался. Пишутъ, что въ тълъ Морозова, истощенномъ тяжкими бользнями, подагрою и водяною, велика еще была сила разума и совъта, за которымъ царь часто пріъзжалъ на домъ къ больному во всъхъ важныхъ дълахъ 29.

Морозовъ, по крайней мъръ повидимому, сошелъ съ перваго плана въ Мат 1648 года; но скоро на этомъ плант начало обозначаться другое лицо, духовное: то былъ Никонъ 30.

Въ страшный 1605-й годъ, когда для Московскаго государства началась смута, въ Мав мъсяцъ, въ селъ Вельмановъ или Вельдемановъ, Княгининскаго уъзда, въ 90 верстахъ отъ Нижняго, у крестьянина Мины родился сынъ, названный Никитою. Не знаемъ, великія и страшныя событія, происходившія въ малольтствь Никиты, врызались ли въ его памяти, возстаніе родной области за въру и государство произвело ли впечатлъніе на малютку; но имъемъ полное право допустить, что ближайшія семейныя явленія должны были подъйствовать на образование его характера: горе ждало его, въ семьъ, а горе всего лучше закаляетъ природы, способныя къ закалу. Младенцемъ лишился Никита матери, отецъ далъ ему мачиху, а мы знаемъ, что такое была мачиха въ древней Русской семьъ. Мачиха Никиты не была исключениемъ; малютка терпълъ отъ нея большія притъсненія, неразъ жизнь его находилась въ опасности. Никита имълъ случай выучиться грамотъ, а это было тогда върнымъ средствомъ для худороднаго человъка выйти на видъ. Обиліе нравственныхъ силъ, энергія не могли позволить Никить долго оставаться въ той средъ, гдъ онъ родился; воображение молодаго человъка воспламенялось предсказаніями о дивной судьбь: и христіанскіе монахи, и Мордовскіе колдуны пророчили ему или царство или патріаршество. Грамотность влекла пытливаго юношу къ книгамъ, книги были исключительно духовныя, они увлекли Никиту въ монастырь Макарія Желтоводскаго; но отсюда онъ былъ вызванъ снова въ міръ: просьбы родственниковъ убъдили его жениться, а грамотность и таланты дали ему священническое мъсто на 20 году отъ рожденія. Молодой священникъ сильно выдавался впередъ между товарищами и Московскіе купцы перезвали его въ столицу.

Троихъ малютокъ имълъ священникъ Никита Миничъ и похоронилъ всъхъ; приходъ и безчадная семья стали для него тъсны. Онъ уговорился съ женою разойтись: она постриглась въ Московскомъ Алексфевскомъ монастырф, онъ ушелъ на Бълое море, въ Анзерскій скить, гдъ перемънилъ имя Никиты на Никона. Но здъсь высшіе интересы Никона столкнулись съ интересами остальной братіи; неспособность сдерживать себя, страсть къ обличеніямъ высказались въ монахъ Никонъ и не дали ему ужиться съ братіею; онъ оставилъ Аизерскій скитъ и поселился въ Кожеезерскомъ монастыръ (Новгородской епархіи Каргопольскаго увзда). Здъсь онъ нашелъ себъ лучшихъ цънителей въ братін, и въ 1643 году былъ избранъ въ игумены. Новый игуменъ Никонъ также скоро выдался впередъ, какъ прежде священникъ Никита; слава объ немъ пошла далеко, достигла Москвы, и когда Никонъ въ 1646 году явился въ столицъ по дъламъ монасстырскимъ, то молодой царь Алексей Михайловичъ обратилъ. на него особенное вниманіе и, по впечатлительности и религіозности своей, скоро подчинился вліянію знаменитаго подвижника. Никонъ остался въ Москвъ; онъ былъ посвященъ въ архимандриты Новоспасскаго монастыря и каждую пятницу долженъ былъ являться къ заутрени въ придворную церковь, чтобъ потомъ бесъдовать съ царемъ. Никонъ не могъ ограничиться одними душеспасительными разговорами: онъ тотчасъ же сталъ печаловаться за утъсненныхъ, вдовъ, сиротъ, и царь поручиль ему это печалование, какъ должность; челобитчики шли къ Никону въ монастырь, другіе встрічали его на дорогъ во дворецъ и подавали просьбы. Въ смутный 1648 годъ Никонъ былъ посвященъ въ митрополиты Новгородскіе.

Между-тъмъ въ Москвъ, послъ мятежа, молодой царь усердно занимался устраненіемъ того, что возбудило жалобы, исполненіемъ данныхъ объщаній. 16 Іюля 1648 года государь совътовался съ патріархомъ Іосифомъ и со встмъ священнымъ соборомъ и говорилъ съ боярами, окольничими и думными людьми: которыя статьи написаны въ правилахъ св. Апостоль и св. Отецъ и въ градскихъ законахъ Греческихъ царей и пристойны эти статьи къ государственнымъ и къ земскимъ дъламъ, и тъ бы статьи выписать; также прежнихъ великихъ государей указы и боярскіе приговоры на всякія государственныя и земскія дѣла собрать и справить съ старыми судебниками; а на которыя статы въ прошлыхъ годахъ въ судебникахъ указа не положено и боярскихъ приговоровъ нътъ, тъ статы написать и изложить общимъ совътомъ, чтобъ Московскаго государства всякихъ чиновъ людямъ, отъ большаго и до меньшаго чина, судъ и расправа были во всякихъ делахъ всемъ ровны. Указалъ государь все это собрать и въ докладъ написать боярамъ: князю Никитъ Ивановичу Одоевскому и князю Семену Васильевичу Прозоровскому, окольничему князю Федору Федоровичу Волконскому да дьякамъ Гаврилъ Леонтьеву и Өедору Гриботдову. Для этого своего государева и земскаго великаго царственнаго дела указалъ государь, по совету съ патріархомъ, и бояре приговорили: выбрать изъ стольниковъ и изъ стряпчихъ, изъ дворянъ Московскихъ и жильцовъ, изъ чина подва человъка; также изъ дворянъ и дътей боярскихъ всъхъгородовъ взять изъ большихъ городовъ, кромъ Новгорода, по два человъка, а изъ Новгородцевъ съ пятины по человъку, изъ меньшихъ городовъ по человъку, изъ гостей трехъ человъкъ, изъ гостинной и суконной сотенъ по два человъка, изъ черныхъ сотенъ и слободъ и изъ городовъ и

посадовъ по человъку, добрыхъ и смышленыхъ людей, чтобъ государево и земское дело со всеми этими выборными людьми утвердить и на мфрф поставить, чтобъ всф эти великія дъла, по нынъшнему государеву указу и соборному уложенію, впередъ были ничемъ не рушимы 31. Выборные между прочимъ били челомъ: «На Москвъ и около Москвы, и въ городахъ, гдъ прежде бывали выгоны для скота, устроены патріаршія, монастырскія, боярскія и другихъ чиновъ людей слободы и пашни на государевой искони въчной выгонной земль; въ посадахъ и въ этихъ слободахъ живутъ закладчики и ихъ дворовые люди, покупили себъ и въ закладъ побрали тяглые дворы и лавки и погреба каменные, торгуютъ всякими товарами, своею мочью и заступленьемъ (тъхъ, за кого заложились) откупаютъ таможни, кабаки и всякіе откупы, и отъ этого они, служилые и тяглые люди, обнищали и одолжали и промысловъ своихъ многіе отбыли; искони, при прежнихъ государяхъ, на Москвъ и въ городахъ всего Московскаго государства ничего этого не бывало, а вездъ были государевы люди: такъ государь пожаловаль бы вельлъ сдълать попрежнему, чтобъ вездъ было все государево». Государь пожаловалъ и указалъ: «На Москвъ и около Москвы, по городамъ на посадахъ и около посадовъ въ слободахъ всъмъ торговымъ промышленнымъ и ремесленнымъ людямъ быть за пами въ тяглъ и въ службъ съ иными нашими тяглыми людьми наровнъ, а за патріархомъ, монастырями, боярами и за всякихъ чиновъ людьми, въ слободахъ на посадахъ и около посадовъ никакимъ торговымъ, промышленнымъ и ремесленнымъ людямъ быть не велено, чтобъ въ избылыхъ никто не былъ» 32. Продажа и съяніе табаку были запрещены въ томъ же 1648 году 33, а въ слъдующемъ 1649 году исполнено и давнее желаніе купцовъ: издано царское повельніе <sup>34</sup> : «Вамъ Англичанамъ со всемъ своимъ именіемъ ехать за море, а торговать съ Московскими торговыми людьми всякими товарами, прівзжая изъ-за моря, у Архангельскаго города; въ Москву же и другіе города съ товарами и безъ товаровъ не тадить. Да и потому вамъ Англичанамъ въ Московскомъ государствъ быть не довелось, что прежде торговали вы по государевымъ жалованнымъ грамотамъ, которыя даны вамъ, по прошенью государя вашего Англійскаго Карлуса короля, для братской дружбы и любви; а теперь великому государю нашему въдомо учинилось, что Англичане всею землею учинили большое злое дъло: государя своего Карлуса короля убили до смерти, за такое злое дъло въ Московскомъ государствъ вамъ быть не довелось».

Но въ то самое время, какъ правительство удовлетвореніемъ разныхъ требованій спѣшило отнять поводы къ волненіямъ, мятежи вспыхнули на отдаленномъ Съверъ, гдъ и въ предшествовавшее царствованіе мы видъли возстанія на воеводъ. Лътомъ 1648 года въ Сольвычегодскъ отправленъ быль Өедоръ Приклонскій для сбора съ посада и утзда 535 рублей ратнымъ людямъ на жалованье. Правилъ онъ деньги, какъ послъ показали Сольвычегодцы, большимъ немърнымъ правежомъ. У городскихъ и сельскихъ жителей былъ обычай умърять эти немърные правежи тъмъ, что складывались и приносили чиновнику извъстную сумму, чтобъ только уже больше не правилъ и отправлялся въ Москву; такъ поступили Сольвычегодцы и съ Приклонскимъ: собрали со всего увзда, по мірскому приговору, 20 рублей и отнесли къ Приклонскому съ тъмъ, чтобъ онъ уже больше денегъ не бралъ ни съ посада, ни съ утзда. Но въ это самое время прітзжають изъ Москвы и разсказывають, что въ Москвъ нашли управу на людей и посильнъе Приклонскаго, который сбиралъ деньги на Морозова, а этого измънника больше нътъ. Сольвычегодцевъ взяло раскаяніе: за что же они заплатили Приклонскому двадцать рублей! Надобно воротить мірскія деньги! И вотъ 21 Іюня утзаный староста Богданъ Шульповъ да площадной подъячій Данила Хаминовъ отправились къ Приклонскому и вытребовали у него деньги назадъ. Но этимъ дъло не кончилось: мужикъ горланъ Хаминовъ, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, сталъ на первомъ планъ: Истор. Росс. Т. X.

«Будетъ тебъ то же» кричалъ онъ Приклонскому: «что было» отъ насъ воеводъ Өедору Головачеву и воеводъ Алексъю Большову: будетъ и тебъ смертное убійство!» Вышедши отъ-Приклонскаго со двора, Хаминовъ закричалъ ясакомъ, и толна осадила дворы воеводы и Приклонскаго и стерегла ихъ всю ночь. На другой день Приклонскій отправился на съъзжій дворъ, но и туда явилась толпа, человъкъ со 100 или больше, подъ начальствомъ тъхъ же Хаминова и Шульпова, и начала кричать Приклонскому: «Деньги-то ты сбираешь на измънника воровски!» Въ толпъ раздались голоса пріъзжихъ изъ Москвы: «Деньги онъ сбираетъ на измънника!» Эти слова послужили уликою; толпа ринулась въ избу, отняла у Приклонскаго государевъ наказъ, казну, всъ бумаги, иныя передрали, бросились на самого Приклонскаго, прибили, поволокли улицею и перекинули на тотъ дворъ, гдъ опъ стоялъ; имъніе его захватили. Очнувшись, Приклонскій ушель сперва на дворъ къ князю Шаховскому, а потомъ въ соборную церковь и заперся въ палаткъ у церкви; но толпа явилась и туда, крича, что надобно убить Приклонскаго. Къ счастію его, вступилась въ дело мать Өедора Строганова, вдова Матрена: церковь была строгановскаго строенья и потому она приказала людямъ своимъ, чтобъ не выдавали Приклонскаго народу. Когда наступила ночь, онъ ушель въ лодкъ ръкою Вычегодою 35.

17 Іюля даль знать Приклонскій въ Москву о случившемся въ Сольвычегодскъ, а 4 Августа пришло извъстіе о
мятежъ Устюжскомъ. Въ Устюгь въ это время быль воеведою Михайла Васильевичъ Милославскій; всъми дълами
у него заправляли подъячіе Онисимъ Михайловъ да Григорій Похабовъ. Михайлову Устюжане, посадскіе и уъздиые люди поднесли 260 рублей въ почесть, съ сошекъ;
но потомъ также, какъ видно, по въстямъ изъ Москвы, денегъ стало жаль, начали думать, какъ-бы ихъ взять назадъ.
Крестьянинъ Онисимъ Рошкинъ съ товарищами нъсколько
дней ходиль къ подъячему просить денегъ; подъячій не разставался съ ними; ходили и къ воеводъ, чтобъ тотъ угово-

рилъ подъячаго отдать деньги — все напрасно. Наступило 8 Іюля; въ Устюгь сошлось много народа изъокрестностей къ празднику св. Проконія Устюжскаго чудотворца. У посадскихъ и крестьянъ только и ръчей было, что объ этихъ 260 рубляхъ. На другой день праздника, 9 Іюля, толпа крестьянъ сидъла въ съъзжей избъ, въ судебнъ, у земскихъ судеекъ, и приговорили взять непремънно деньги у Онисима Михайлова. Въ это время является въ судебню кузнецъ Моисей Чагинъ и кричитъ земскимъ судьямъ: «Есть ли у васъ промыселъ такой, чтобь у Онисима взять деньги?» Ему отвъчали: «Хороно взять, да какъ? подъячій не отдасть!» -«Не отдасть, такъ убить его до смерти!» закричаль Чагинъ. Возраженіе послышалось, какъ видно, отъ земскаго судьи Волкова, потому-что Чагинъ бросился къ нему, схватилъ за руки и за грудь и поволокъ изъ избы, а товарищи Чагина, Васька Шамшурницынъ и Шурка Бабинъ, толкали Волкова въ шею и били. Вытащивъ Волкова на площадь, начали его водить по ней изъ стороны въ сторону; ухватили и земскаго судейку Игнатьева, но онъ вырвался и вмъстъ съ товарищемъ, ружнымъ старостою Мотоховымъ, бросплся на воеводскій дворъ н разсказалъ Милославскому, что делается въ земской избе и на площади. Воевода въ это время пировалъ съ своимъ подъячимъ Онисимомъ Михайловымъ; услыхавъ недобрыя въсти, онъ повхалъ на площадь, чтобъ унять гиль (мятежъ); но гилевщики, оставя Волкова, принялись за воеводу, схватили его и повели къ нему на дворъ; но здъсь уже успълъ побывать Чагинъ съ товарищами: ворота выломали, на дворъ съни, клъти и чуланы всъ разломали, имъніе разграбили, схватили подъячаго Онисима Михайлова, убили и бросили въ ръку. Та же участь грозила и воеводъ: гилевщики стали требовать у него, чтобъ выдалъ другаго подъячаго, Похабова; Милославскій клялся, что не знаетъ, гдъ подъячій; тогда воеводу поволокли было къ ръкъ, но почему-то смиловались, удовольствовались темъ, что заставили Милославскаго, жену его и тещу поцъловать образъ съ клятвою, что у нихъ иътъ

Похабова. Между-тъмъ набатъ гудълъ по всему городу, и пять дворовъ было разграблено: посадскихъ людей Меркурья Обухова, Дмитрія Котельникова, Василья Бубнова, Григорья Губина и подъячаго Похабова, который спасся бъгствомъ. Церковный дьячекъ Игнашка Яхлаковъ носилъ бумагу согнутую и говорилъ во весь міръ, что пришла государева грамота съ Москвы, велъно на Устюгъ 17 дворовъ грабить.

Только 4 Августа въ Москвъ узнали объ Устюжскихъ происшествіяхъ, и отправили для розыска стольника, князя Ивана Григорьевича Ромодановскаго, съ 200 стръльцовъ; Ромодановскій прітхаль въ Устюгъ 7 Сентября. Чагинъ съ двумя товарищами, Игнашкою Яхлаковымъ и Ивашкою Бълымъ, не заблагоразсудили дожидаться его прітада и разбъжались. Начался розыскъ, пытки. Повъсили крестьянина Оедьку Ногина, который признался, что наустиль Чагина завести мятежь и убить подъячаго Михайлова; повъсили Терешку мясника и Ивашку прозвищемъ Солдата, которые признались, что убили Михайлова; у Солдата на пыткъ вынули изъ-подъ пяты камень, и Солдатъ признался, что училъ его въ тюрьмъ въдовству разбойникъ Бубенъ, какъ отъ пытки оттерпъться, наговаривалъ на воскъ, а приговоръ былъ: «Небо лубяно и земля лубяна, и какъ въ землъ мертвые не слышатъ ничего, такъ бы онъ не слыхалъ жесточи и пытки». Повъсили также Ивашку Шамшурницына.

Ромодановскій загостился въ Устюгъ. 23 Декабря земскій судейка Сенька Мыльникъ, по вельнью мірскихъ людей, билъ челомъ государю отъ всѣхъ Устюжанъ!, что Ромодановскій пыталъ невинныхъ людей и посадскіе люди бѣгутъ розно; мірскіе люди дали Ромодановскому 600 рублей, да подъячему Кузьмъ 100 рублей, но и это не помогло. По этому челобитью, въ Генваръ 1649 года, пріѣхалъ въ Устюгъ другой слѣдователь, стольникъ Никита Алексѣевичъ Зюзинъ, и спросилъ Ромодановскаго: зачѣмъ онъ до сихъ поръ къ государю не писывалъ? Ромодановскій отвѣчалъ: «Послалъ я обыски и пыточныя рѣчи и статейный списокъ Генваря 10, а до того вре-

мени не посылаль, дожидался для обыска изъ волостей многихъ крестьянъ; многіе посадскіе люди и волостные крестьяне учинились сильны и государеву указу непослушны, къ обыскамъ изъ волостей не поъхали, а которые небольшіе люди и были, и тъ въ обыскахъ и сказкахъ своихъ государю лгали». Зюзинъ обратился къ Устюжанамъ: тъ вычли, что, кромъ 600 рублей, Ромоданонскому и людямъ его малыми статьями, въ подносахъ харчеваго и денегъ и пивныхъ варь на прітадъ и на праздники и въ иные дни, вышло на 111 рублей 22 алтына 2 деньги; деньги эти на мірской расходъ заняли у сборщика Семена Скрябина изъ Сибирскаго запаса 650 рублей, да въ Архангельскомъ монастыръ 100 рублей, а кабала писана въ 200 рубляхъ; деньги эти мірскіе люди разрубили (разложили) и собирають по сохамь. Подъячій Куземка Львовъ въ допросъ сказалъ: «Земскіе судейки приносили ко мит въ мъшкъ деньги не по одинъ день, и я имъ отказываль, принять не хотель и то имъ говориль, что они подъячему Онисиму Михайлову дали денегъ 200 рублей и за то убили, и я боюсь отъ нихъ того же; но судейки мнъ говорили, чтобъ мнъ тъ деньги взять у нихъ не отъ дъла, въ почесть, для государева многольтняго здоровья, да и то мнь говорили, что я въ Москвъ разграбленъ и погорълъ, и я деньги у нихъ взялъ; деньги эти за ихъ печатью и сколько денегъне знаю; когда я деньги браль, то говориль имъ, что деньги эти я объявлю на Москвъ, отдамъ ихъ въ государеву казну въ посольскомъ приказъ». Люди Ромодановскаго объявили, что господинъ ихъ взялъ деньги, но сказалъ при этомъ, что деньги объявить въ Москвъ; что князь нъсколько разъ отказывался принять, и взяль, когда они принесли послѣ имянинь царевича Димитрія Алексъевича, и сказали: «Возьми для государя царевича. » Самъ Ромодановскій показаль то же, но судейки показали, что они отнесли сперва сто рублей 22 Сентября, а потомъ 550 рублей 19 Октября, а не 27, какъ показаль князь; кромъ того явилось множество показаній, что Ромодановскій бралъ взятки съ тюремныхъ сидъльцевъ 36.

Между-тъмъ въ Москвъ имя Морозова продолжало быть въ устахъ недовольныхъ. Мы видъли, что, по всеобщей жалобъ, были приняты мъры противъ закладчиковъ; но тутъ закладчики, лишенные своего выгоднаго положенія, стали вымъщать злобу на томъ же Морозовъ. 17 Генваря 1649 года на подворье къ коломнитину Ивану Пестову пришелъ старый закладчикъ боярина Никиты Ивановича Романова, Савинка Корыпинъ, и началъ говорить: «Когда я былъ за бояриномъ Никитою Ивановичемъ, то мнъ было хорошо, а теперь меня взяли за государя, и мит худо; сдълали это бояре Борисъ Ивановичъ Морозовъ да Илья Даниловичъ Милославскій, и оть этого ихъ промыслу ходить намъ по кольна въ крови, а боярамъ Морозову, Милославскому и друзьямъ ихъ быть побитыми каменьями.» Пестовъ на это сказалъ ему: «Что ты, мужикъ, такія непристойныя річи говоришь: только государь изволить и мы васъ всёхъ побьемъ.» Корепинъ отвъчаль: «Мы васъ всъхъ изъ избъ побьемъ изъ пищалей, а холопы ваши всъ съ нами будутъ.» Тотъ же Савинка былъ у Нестова 18 Генваря и говорилъ: «Государь молодой и глядитъ все изо рта у бояръ Морозова и Милославскаго, они всемъ владеють, и самъ государь все это знаеть да молчить; Морозовъ дълаетъ умысломъ, будто онъ теперь ничемъ не владъеть, и даль всъмъ владъть Милославскому. Боярина князя Якова Куденетовича Черкасскаго хотъли сослать и подводы подъ него были готовы, но не сослали его, боясь насъ, для того, что міръ весь качается; какъ его стануть посылать, и боярпиъ Никита Ивановичъ Романовъ хочетъ выъхать на лобное мъсто и станетъ міру говорить, и мы за него всъмъ міромъ станемъ, а бояръ Морозова и Милославскаго побъемъ; да и тъмъ у насъ достанется, которые руки прикладывали (въроятно, къ просьбъ о возвращении Морозова); а побивать мы станемъ не все сами: есть у насъ много ярыжекъ, которые у насъ живутъ, отъ нихъ и починъ будетъ; въ этомъ заводъ всъ съ нами, да и стрѣльцы, которые рукъ не прикладывали, съ нами же. Выъдутъ на лобное мъсто

бояре: Никита Ивановичъ Романовъ, князь Яковъ Куденетовичъ Черкасскій, князь Дмитрій Мамстрюковичъ Черкасскій, князь Иванъ Андреевичъ Голицынъ, пристанутъ къ намъ стръльцы и всякіе люди, и станутъ побивать и грабить Морозова, Милославскаго и другихъ.» Государь велълъ всъмъ боярамъ вхать къ пыткъ, пытать Коръпина накръпко и однолично доискаться подлинно. Савинка съ пытки показалъ, что говорилъ съ пьяну самъ собою; прибавилъ, что зимою о Николинъ дни сидълъ онъ у боярина Никиты Ивановича Романова на дворъ въ конюшнъ; тутъ же съ нимъ сидъли колодники въ боярскихъ дълахъ: Авонка Собачья Рожа да Унженцы человъкъ съ десять, и онъ съ ними говорилъ тъ же рычи, и они о томъ же говорили, что быть замятив, кровопролитію и грабежу. Савинку казнили смертію. Стрелецъ Андрюшка Калининъ въ распросъ сказалъ: «Слышалъ часа за полтора до вечера, Генваря 4, отъ стръльца Андрюшки Ларіонова: былъ онъ Андрюшка у боярина князя Якова Куденетовича Черкасского, и слышалъ отъ князя Якова и отъ племянника его, князя Петра, что приходили къ нимъ четыре человъка стръльцовъ и сказали: «Быть замятит въ Крещенье, какъ государь пойдетъ на воду». На пыткъ Ларіоновъ сказаль, что все это онъ затъяль самь, отъ князя ничего не слыхаль; у него выръзали языкъ и сослали.

Слышалось на Морозова и другаго рода обвиненіе. Мы видъли, что въ это время въ Москвъ чувствовалась потребность въ наукъ, за которою естественно было обратиться къ Малороссіянамъ, потому что у нихъ было уже распространено школьное образованіе. Сильною любовію къ просвъщенію отличался въ Москвъ постельничи царскій Оедоръ Михайловичъ Ртищевъ. Недалеко отъ Москвы, по Кіевской дорогъ, на берегу ръки онъ выстроилъ монастырь (Андреевскій), куда перезвалъ изъ Малороссійскихъ монастырей монаховъ тридцать человъкъ, съ тъмъ, чтобъ учили желающихъ грамматикъ Славянской и Греческой, риторикъ и философіи и переводили книги. Обязанный днемъ быть во дворцъ, Ртищевъ

цтлыя ночи просиживаль въ Андреевскомъ съ учеными монахами. Но эта новизна нъкоторымъ не полюбилась. Весною 1650 года Иванъ Васильевичъ Засъцкій, Лучка Тимовеевъ Голосовъ да Благовъщенскаго собора дьячекъ Костка Ивановъ сошлись у монаха Саула и шептали между собою: «Учится у Кіевлянь Өедоръ Ртищевъ Греческой грамотъ, а въ той грамотъ и еретичество есть». Обратясь къ дьячку, Голосовъ говорилъ: «Извъсти Благовъщенскому протопопу (духовнику царскому), что я у Кіевскихъ чернецовъ учиться не хочу, старцы недобрые, я въ нихъ добра не позналъ; теперь я маню Өедору Ртищеву, боясь его, а впередъ учиться никакъ не хочу; кто по-латыни научится, тотъ съ праваго пути совратился. Да и о томъ вспомяни протопопу: поъхали въ Кіевъ учиться Перфилка Зеркальниковъ да Иванъ Озеровъ, а грамоту проважую Өедөръ Ртищевъ промыслилъ; повхали они доучиваться у старцевъ Кіевлянъ по-латыни, и какъ выучатся и будутъ назадъ, то отъ нихъ будутъ великія хлопоты; надобно ихъ воротить назадъ, и такъ они всъхъ укоряютъ и ни во что ставятъ благочестивыхъ протопоповъ Ивана и Степана и другихъ». Дьячекъ Костка отвъчалъ на это: «Мнъ и попъ Оома говорилъ: «Скажи пожалуй, какъ быть? дъти мон духовные Иванъ Озеровъ да Перфилій Зеркальниковъ просятся въ Кіевъ учиться». Я ему говорилъ: «Не отпускай, Бога ради, Богъ на твоей душт это взыщеть»; а Өома говорить: «Радъ бы не отпустить, да они безпрестанно со слезами просятся и меня мало слушаютъ и ни во что ставятъ». Потомъ трое ревнителей праваго пути начали шептать про Морозова: «Борисъ Ивановичъ держитъ отца духовнаго только для прилики людской, Кіевлянъ началъ жаловать, а это уже извъстное дъло, что туда уклонился къ такимъ же ересямъ» 37.

Въ Москвъ попытки недовольныхъ раздуть мятежъ противъ Морозова и Милославскаго во имя Романова и Черкасскаго были уничтожены въ самомъ началъ; но когда, повидимому, все успокоилось, опять на Съверо-Западной границъ въ толпъ

народной послышалось несчастное имя Морозова и мятежъ, въ самыхъ широкихъ размърахъ, запылалъ во Псковъ и Новгородъ.

По Столбовскому миру съ объихъ сторонъ условились выдавать перебъжчиковъ; но впродолжение нъсколькихъ десятковъ лътъ изъ уступленныхъ Швеціи Русскихъ областей перебъжало въ Московскіе предълы множество народу; Шведское правительство требовало ихъ выдачи; исполнить этотребование въ глазахъ Московскаго правительства значилоотдать православныхъ христіанъ въ люторскую въру; благочестивый царь никакъ не могъ рѣшиться взять на свою душу такой гръхъ, и потому положено было выкупить перебъжчиковъ. Часть выкупныхъ денегъ, именно 20,000 рублей, была отдана въ Москвъ Шведскому агенту Нумменсу, который съ ними и отправился на Псковъ къ Шведской границъ. Въ то же время, въ зачетъ выкупной суммы, велъно было отпустить изъ Псковскихъ царскихъ житницъ 11,000 четвертей хлъба въ Швецію. Но мы видъли, какъ дурно смотръли на иностранцевъ вездъ въ Московскомъ государствъ и особенно во Псковъ. Въ царствованіе Михаила во Псковъ ограничивались однъми жалобами, занесенными въ льтопись; со времени же событій въ Москвт 1648 года пошла молва, что молодой царь окруженъ людьми недоброжелательными, что Морозовъ дружитъ Нъмцамъ ко вреду Русскихъ. И вотъ въ Февраль 1650 года во Псковъ узнали, что ъдетъ Шведъ, везеть изъ Москвы большую казну, и что вельно во Псковъ отдавать хлъбъ Шведамъ. 24 Февраля, на масляницъ, пришла къ воеводъ Собакину государева грамота о хлъбной отдачъ; народъ узналъ о грамотъ, сталъ волноваться, и 27 числа человъкъ 30 изъ меньшихъ статей пришли къ архіепископу Макарію бить челомъ, чтобъ онъ уговорилъ воеводу не отдавать хлъба, пока отъ нихъ челобитье будетъ къ государю.

Макарій посладь за Собакинымь, который тотчась прівхаль къ архіепископу, и, узнавь въ чемь дёло, объявиль, что должень исполнить государевь указь въ точноти и отдастъ хльбъ немедленно, а они пусть посылають челобитчиковъ къ государю отъ себя, мимо его. Потомъ воевода счелъ своею обязанностію сдълать Псковичамъ внушеніе, чтобъ они не въ свои дела не вмешивались, началъ имъ говорить съ сердцемъ, зачемъ они пришли на архіепископскій дворъ толпою, называль ихъ кликунами — название очень нехорошее во Исковъ послъ событій смутнаго времени. Тогда одинъ изъ Псковичей пачалъ Собакина укорять: «Ты, Никифоръ Сергъевичъ, пускаешь Нъмцевъ въ городъ (въ кръпость, куда не вельно было пускать иностранцевъ) на пиръ къ Өедору Емельянову». Собакинъ отвъчалъ: «Ну такъ что жь? пускаю, не запираюсь; а для того вельлъ я Нъмцевъ пустить къ Емельянову, что онъ боленъ, изъ двора не выходитъ, а у него у Нъмцевъ заторговано на государя золотыхъ много». Начался споръ сильный, и воевода, кликнувъ подъячаго, вельль ему переписывать имена Псковичей, туть бывшихъ; тв бросились бъжать изъ кельи вонъ, и на дворъ, гдъ стояла толпа народу, начался шумъ; бывшіе у архіепископа кричали народу: «Вы насъ привели на такой шумъ бить челомъ, а воевода станетъ на насъ писать къ государю, что шумомъ приходили, и намъ за то будетъ опала!» Пошумъвъ, разошлись и условились собраться на другой день потолковать.

28 Февраля собралось на площади у всегородной избы много всякихъ чиновъ людей; начали кричать, что не надо давать хлъба возить изъ кремля; но посадскіе лучшіе люди и стараго приказа стръльцы стали говорить съ большею силою, что самовольствомъ ничего не надобно дълать, нельзя государеву указу противиться, а если въ хлъбъ скудость, то надобно бить челомъ государю. Толпа начала стихать и лучшіе люди стали расходиться по домамъ, какъ вдругъ прибъжали стръльцы отъ Петровскихъ воротъ и закричали: «Ъдстъ Нъмецъ, везетъ казну изъ Москвы!» Толпа кинулась къ указанному мъсту. Нумменсъ съ приставомъ Тимашевымъ дъйствительно траль въ это время по загородью, Великою ръкою къ Нъмецкому гостиному двору, на Завеличье; но когда поров-

нялся съ Власьевскими воротами, то изъ нихъ вышла толпа народу и бросилась на него; одни хотъли тутъ же убить Нумменса ослопами, другіе тащили къ проруби, третьи спрашивали: какъ ему казна на Москвъ дана? Нумменсъ разсказывалъ все дъло какъ было и сталъ просить, чтобы дали ему повидаться съ гостемъ Оедоромъ Емельяновымъ. Это роковое имя человъка ненавистнаго, друга Нъмцевъ, подлило масла въ огонь; раздались крики: «Пытать Нъмца! пытать Өедора!» Взяли казну, отвезли ее къ съъзжей избъ, откуда отправили на подворье Снетогорскаго монастыря и заперли ее тамъ, запечатавши; Нумменса отвезли ко всегородной избъ, осматризали его тамъ всъмъ міромъ, забрали всъ бумаги и потомъ отвели на Снетогорское подворье, гдъ приставили къ нему сторожей: пять человъкъ поповъ, пять человъкъ посадскихъ людей да двадцать человъкъ стръльцовъ: Пошли къ Емельянову; тотъ скрылся, но жена отдала государеву грамоту, присланную къ мужу ея; грамоту стали читать во весь міръ; она оканчивалась словами: «А сего бы нашего указа никто у васъ не въдалъ». Эти слова возбудили еще большее волненіе; стали кричать: «Грамота тайная къ Өедору прислана, а государю про то невъдомо!» Слыша шумъ, набатъ, бъготню по улицамъ съ оружіемъ, воевода Собакинъ прискакалъ на площадь и сталъ говорить Псковичамъ, что имъ до государевой казны дъла нътъ. Ему отвъчали: «Воля государская: если казна послана изъ Москвы съ государева въдома, то можно было съ нею ъхать и городомъ, а не по загородью». Собакинъ поъхалъ къ архіепископу и спустя съ часъ явился на площадь Макарій съ священниками, съ иконою св. Троицы, и сталъ уговаривать народъ; но у мірскихъ людей была одна рѣчь: «Воля государева, а хлѣба намъ изъ кремля Нъмцу до государева указа не отдавать». 1 Марта гилевщики собрались на площадь, выбрали между собою начальныхъ людей: площаднаго подъячаго Томилку Васильева Слъпаго, стръльцовъ Прошку Козу, Сорскоума Копыто. Начальники эти стали распоряжаться: велъли привести Нумменса, поставили на площади два огромныхъ чана и стали на нихъ съ Нумменсомъ, чтобъ всему народу было видно. Несчастнаго Шведа снова допрашивали, а чтобъ языкъ у него былъ развязнъе, подлъ него стояли палачи съ кнутьями; читали во весь міръ бумаги, взятыя у Нумменса; потомъ всъ эти бумаги передъ всъмъ міромъ положили въ коробки, запечатали и поставили на Снетогорскомъ подворьъ, а ненужныя письма отдали Нумменсу. Послъ третьято Марта волненіе начало утихать: положили отправить челобитчиковъ къ государю въ Москву.

Но между-тъмъ, при безпрестанныхъ сношеніяхъ, Псковичи торговые и всякіе люди прівзжали въ Новгородъ, и отъ нихъ были въ разговорахъ многія смутныя ръчи. Въ Новгородъ началась молва, особенно съ тъхъ поръ, какъ присланъ былъ государевъ указъ, велено хлебъ покупать на государя, и стали по торжкамъ биричи кликать, чтобъ Русскіе люди покупали хльба только про себя, не по многу, четвериками. Прітхаль изъ-за границы Новгородець Никита Тетеринъ и началъ разсказывать, что Нъмцы собираются, ждутъ казны изъ Москвы, и какъ только казна придетъ, то имъ всъмъ идти на Новгородъ; начались толки: «Государь этого не знаетъ, отпускаютъ казну бояре». Дней черезъ пять послъ этого, вечеромъ 15 Марта, прівхаль въ Новгородъ Датскій посланникъ Грабъ, и всѣ начали говорить: «Вотъ и Нъмцы съ казною пріъхали!» Посадскій человъкъ Трофимъ Волкъ разговорился съ Русскимъ толмачемъ, ъхавшимъ при посланникъ, Нечаемъ Дрябинымъ, и тотъ сказалъ ему, что идетъ изъ Москвы къ Нъмцамъ большая казна; Волкъ не смолчаль объ этой новости, а другой посадскій, Елисей Лисица, явился къ земской избъ на площадь и сталъ кричать на весь міръ, что гость Семенъ Стояновъ провозитъ за рубежъ хлъбъ и мясо, а Нъмцы везутъ изъ Москвы большую денежную казну. На крикъ Лисицы собрались толпы народа и ръшили раздълаться съ Нъмцами; земскій староста Андрей Гавриловъ, вмъсто того, чтобъ унимать ихъ, сдълался предводителемъ мятежа. Датскій посланникъ, только что выбхавшій изъ Новгорода, быль остановлень, избить; Волкъ отличился предъ встми: билъ Граба по щекамъ, проломилъ ему носъ, сидълъ надъ нимъ съ ножемъ и наконецъ обобраль его. Пожитки посланника, въ которыхъ видели казну государеву, не тронули, свезли ихъ на пушечный дворъ, но разграбили дворы своихъ богатыхъ людей, братьевъ Стояновыхъ, Василья Никифорова, Василья Провзжалова, Михайлы Вязьмы, Никиты Тетерина, Андрея Земскаго; взяли въ земскую избу съ Любскаго двора прівзжихъ торговыхъ Нъмцевъ; въ каменномъ городъ караульщики отъ воротъ и отъ набата были отбиты, сполошный колоколъ заливался. Митрополитъ Никонъ и воевода окольничій князь Оедоръ Андреевичъ Хилковъ выслали головъ стрълецкихъ и дътей боярскихъ чинмать мятежниковъ, но эти посланные, ничтожные числомъ, не могли ничего сдълать; одинъ изъ нихъ, стрълецкій сотникъ Маркъ Басенковъ, чуть не былъ сброшенъ съ башни.

Мятежъ этимъ не кончился; на другой день, 16 Марта, загудълъ опять сполошный колоколъ, раздались крики: «Государь объ насъ нерадъетъ, деньгами подмогаетъ и хлъбомъ кормитъ Нъмецкія земли.» Но у мятежниковъ пе было предводителя; староста Андрей Гавриловъ скрылся, испугавшись послъдствій затъяннаго дъла; стали искать, кого бы взять въ начальные люди, и нашли: за приставомъ сидълъ митрополичій приказный Иванъ Жегловъ и двое дътей боярскихъ: Макаръ и Өедоръ Негодяевы; Никонъ извъщаль объ нихъ государю, что они люди недобрые, хвалятся, что знаютъ все, знаютъ что у царя и у короля въ палатахъ дълается, вынуты были у нихъ воровскія книги и тетради и отосланы въ Москву. 16-го Марта толпа съ шумомъ пришла въ Софійскій соборъ, гдъ былъ митрополитъ и воевода, и отсюда отправилась освобождать Жеглова съ товарищами; въ земской избъ составилось новое правительство: подлѣ Жеглова засѣли здѣсь: посадскій Елисей Лисица, Игнатій Молодожникъ, Никифоръ Хамовъ, Степанъ Трегубъ, Панкратій Шмара, Иванъ Олованичникъ, стрълецкій пятидесятникъ Кирша Дьяволовъ, подъячій Гришка Аханатковъ.

У воеводы не было матеріальныхъ средствъ противиться этимъ новымъ правителямъ; митрополитъ решился действовать противъ нихъ духовнымъ оружіемъ: 17 Марта, въ день Алексія человъка Божія, въ имянины государевы, къ св. Софія собралось множество народа; здёсь на заутрени и на объдни Никонъ поимянно проклялъ новыхъ правителей. Начался ропотъ: «Государь жалуетъ на свой Ангелъ, изъ тюремъ виноватыхъ людей распускаетъ, а митрополитъ въ такой праздникъ проклинаетъ; но проклинаетъ онъ не одного Молодожника и Лисицу, а всъхъ Новгородцевъ, у нихъ у всъхъ одна дума.» Такъ поднимали злобу на Никона, старались ожесточить противъ него встхъ; но не было предлога идти гилемъ на Софійскій дворъ; 19 числа предлогъ нашелся. Прибъжаль съ Софійской стороны на торговую съвзжей избы приставъ Гаврила Нестеровъ, прозвищемъ Колча, сынъ площаднаго подъячаго, и говорилъ: «Митрополитъ Никонъ и окольничій князь Өедоръ измѣнники». Митрополитъ и воевода, узнавши объ этомъ, велъли схватить Колчу, котораго привели въ Софійскій домъ, били батогами и посадили въ тюрьму. Вдругъ прибъгаютъ въ земскую избу отецъ его и жена съ крикомъ: «Міряне, вступитесь! митрополитъ и окольничій сына моего пытають, бьють и огнемъ жгуть». Толпа взволновалась и двинулась на Софійскій дворъ. Испуганный Хилковъ скрылся у митрополита, который вельлъ запереть дворъ; толпа, подойдя къ дверямъ, кричала: «Выпустите изъ тюрьмы Гаврилу Нестерова». Митрополитъ и воевода отвъчали: «Мы за него не стоимъ, что хотите съ нимъ, то и дълайте». Народъ освободилъ Нестерова, но тотъ снялъ съ себя рубашку и сталъ показывать спину; тогда толпа опять. двинулась къ митрополиту и разломала двери. Въ крестовой найденъ быль князь Хилковъ, и мятежники стали говорить ему: «Зачъмъ ты отъ насъ бъгаешь? намъ до тебя дъла.

нътъ, а если до тебя дъло будетъ, то ты никуда отъ насъ не уйдешь».

Такъ разсказывалъ дъло Софійскій служка Иванъ Кузьминъ. По другимъ показаніямъ, Нестеровъ быль взять къ митрополиту по делу, подлежавшему суду церковному, именно за то, что худо жилъ съ женою. Князь Хилковъ доносилъ въ Москву такимъ образомъ: «Приставъ Гаврилка и отецъ его за многія воровства биты кнутомъ и батогами; 19 Марта пришель къ митрополиту Гаврилка съ лестью, будто прощенья просить; митрополить вельль подержать его у себя въ приказъ для подлиннаго сыску, и того же числа въ четвертомъ часу дия воры пришли гилемъ на Софійскій дворъ, говорили многія непригожія слова и Гаврилку изъ приказа взяли». Но вотъ какъ разсказываетъ все дело самъ Никонъ въ письмъ къ царю и ко всему царскому семейству: «18 Марта быль я въ соборной церкви у заутрени, и послъ полунощницы, по своему обычаю, ексапсалмы самъ говорилъ, а послъ тайно про себя говорилъ канонъ Інсусу Сладкому на первой каонзмъ; и послъ первой статьи на другой каонзмъ, творя молитву Інсусову, сталъ я смотръть на Спасовъ образъ мъстный, что стоить предъ нашимъ мъстомъ, списанъ съ того образа, который взять въ Москву царемъ Иваномъ Васильевичемъ, поставленъ въ Москвъ въ соборной церкви и называется Златая Риза, отъ него же и чудо было Мануилу Греческому царю. И вотъ внезапно я увидалъ вънецъ царскій золотой на воздух в надъ Спасовою главою; и мало по малу вънецъ этотъ сталъ приближаться ко мнъ; я отъ великаго страха точно обезпамяталь, глазами на вънецъ смотрю и свъчу передъ Спасовымъ образомъ, какъ горитъ, вижу, а вънецъ пришелъ и сталъ на моей головъ гръшной, я объими руками его на своей головъ осязалъ, и вдругъ вънецъ сталъ невидимъ. Съ этого времени я началъ ожидать инаго себъ посъщенья. Марта 19 пришелъ на Софійскій дворъ Гаврила Нестеровъ, будто въ своей винъ покаяніе принося, и я вельль его поберечь, пока пойду къ объдни, и хотълъ

его разрѣшить и молитвы разрѣшительныя проговорить. Но Жегловъ, узнавши объ этомъ, велълъ бить въ набагъ на торговой сторонь, и ко мнь на сын начали ломиться. Я вышель и сталь ихъ уговаривать, но они меня ухватили со всякимъ безчиніемъ, ослопомъ въ грудь ударили и грудь разшибли, по бокамъ били кулаками и камнями, держа ихъ въ рукахъ, били и Софійскаго казначея, старца Никандра, и дътей боярскихъ, которые были за мною, и повели было меня въ земскую избу; какъ довели до церкви, я хотълъ было въ церковь войти, но они меня тутъ не пустили, а все вели въ земскую избу; но какъ довели до Золотыхъ дверей, то я, отъ ихъ бою изнемогии, отпросился послать у Золотыхъ дверей предъ церковью на лавкъ, и имъ началъ говорить, чтобъ меня отпустили съ крестами къ Знаменію Пресвятыя Богородицы, потому что готовился я литургію служить, и они едва на то приклонились: Я вельлъ благовъстить и, собравшись съ соборными и другими немногими священниками, едва добрелъ съ великою пуждою до Знаменія, и тамъ часы, стоя и сидя, слушалъ и св. литургію съ великою нуждою и спъхомъ служилъ, и назадъ больной, въ сани взвалясь, приволокся, и нынъ лежу въ концъ живота, кашляю кровью, и животъ весь запухъ. Чая себъ скорой смерти, масломъ я соборовался, а если не будетъ легче, пожалуйте меня, богомольца своего, простите и велите миъ посхимиться».

Нападеніе на Никона было послѣднею вспышкою мятежа; начали простывать, опамятываться и думать о слѣдствіяхъ своего дѣла; легко сладили съ безоружнымъ воеводою и митрополитомъ, но теперь предстояло раздѣлываться съ мпогочисленными ратями великаго государя. Начали толковать, какъ бы послать въ пятины по дворянъ и дѣтей боярскихъ и привесть ихъ ко кресту; между собою собирались всъ крестъ цѣловать на томъ: если государь пришлетъ въ Новгородъ обыскивать и казнить смертію, то всѣмъ стоять за одно и на казнь никого не выдать, казнить такъ казнить

всъхъ, а жаловать всъхъ же. Думали и во Псковъ послать лучшихъ людей, чтобъ обоимъ городамъ стоять заодно. По всъмъ улицамъ поставили сторожей отъ гилевщиковъ, чтобъ ничьихъ дворовъ больше не грабили; жалъли, что и въ первый день позволили грабить дворы, а грабили ихъ ярыжки и кабацкіе голыши и стръльцы, которые голые же люди. Лучшіе люди говорили другъ другу со слезами на глазахъ: «Навести намъ на себя за нынъшнюю смуту такую же бъду, какая была при царъ Иванъ». Самъ Жегловъ чуялъ бъду, но дълать было нечего: сила была у вооруженной толны стръльцовъ, посадскіе люди не могли противъ нихъ ничего предпринять.

20 Марта, въ середу вечеромъ, Жегловъ призвалъ къ себъ въ земскую избу дворянъ и дътей боярскихъ и велълъ имъ руки прикладывать къ записи, что имъ съ мірскими людьми стоять заодно, стоять за то, чтобъ государевой денежной казны и хлъба за рубежъ не пропустить. Дворяне и дъти боярскіе отвъчали, что приложать руки къ челобитной, чтобъ государь денегъ и хлъба за рубежъ отпускать не велълъ, а не къ одиначной записи, и, сказавши это, пошли въ каменный городъ. Тутъ поднялся шумъ между стръльцами, козаками и худыми посадскими людьми; толпа побъжала въ каменный городъ, крича: «Переймемъ дворянъ, прибъжимъ прежде ихъ въ каменный городъ, запремъ решетку на мосту, дворянъ въ городъ не пустимъ, выбьемъ ихъ за городъ!» Но когда воры прибѣжали въ рыбный рядъ близь мосту, то встрътились имъ другіе стръльцы и земскіе люди и поворотили ихъ назадъ, говоря: «Надобно и ту бъду утушить, которую завели, а не вновь воровство заводить». Чтобъ утушить бъду, выбрали трехъ человъкъ посадскихъ, двоихъ стръльцовъ, одного козака и отправили ихъ въ Москву къ государю, съ дарами и съ челобитной, въ которой писали: «Бьютъ челомъ холопи твои государевы, дворяне и дъти боярскіе и Новгородскіе пятикопецкіе старосты и всъ посадскіе люди и стрълецкіе пятидесятскіе и всъ рядовые и Истор. Росс. Т. X.

козаки и всякіе служивые люди, и твои государевы богомольцы протопопы и попы и дьяконы и всякихъ чиновъ жилецкіе люди: въ нынъшнемъ въ 158 году Марта 15 за два часа до свъта прівхали съ Москвы Нъмцы и стали на Никитиной улиць, и того же дня въ другомъ часу ночи тъ же Нъмцы поъхали изъ Новгорода вонъ и на улицкихъ караулахъ посадскіе люди ихъ спрашивали: что де вы идете ночью безъ государева пристава и безъ Московскаго толмача? и они Нъмцы учинились улицкимъ караульщикамъ сильны, поъхали изъ Новгорода, но у Чуднова креста всякихъ чиновъ люди тъхъ Нъмцевъ начали ворочать и имъ говорить: что вы идете ночью, а не днемъ, ночью ъздятъ воровскіе люди, пристава и толмача у васъ нътъ? И тъ Нъмцы начали насъ колоть шпагами, и въ томъ съ ними учинилась драка. Ихъ воротили къ земской избъ и разспрашивали, и въ распросъ они сказались: я посланникъ Датскаго короля Ивертъ Грабъ, а со мною посланныхъ людей шесть человъкъ; да съ нимъ же ъхали Шведской земли подданные, а быль въ Москвъ для хлъбной покупки. И тотъ посланникъ Ивертъ Грабъ тебъ государю въ винъ своей добилъ челомъ, что поъхалъ изъ Новгорода ночью безъ пристава и безъ толмача и шпагами насъ кололь, и въ томъ во всемъ далъ на себя запись, что ему тебъ на насъ не бить челомъ и въ своей землъ Датскому королю, а Шведы въ Новгородъ ожидаютъ твоей государевой денежной и хлъбной казны. А слухъ намъ есть: какъ твою государеву казну денежную и хльбную Шведскіе Ньмцы возьмуть, и твои государевы недруги Шведскіе Нъмцы твоею казною хотять нанять иныхъ ордъ Нъмецкихъ людей и идти съ ними подъ великій Новгородъ и Псковъ; и мы ради за тебя государя и за православную въру головы свои положить. Милосердый государь! пожалуй насъ, не вели изъ своего Московскаго государства своей денежной и хатоной казны и сътстныхъ запасовъ рубежъ Шведскимъ людямъ давать и пропускать, и не вели митрополичьимъ и окольничаго князя Хилкова ложнымъ отпискамъ върить, пишутъ они тебъ на насъ съ сердцовъ, что мы тебъ на нихъ бъемъ челомъ».

Челобитная на Хилкова состояла въ томъ, что онъ царскаго указа не слушаеть, отпускаеть въ Швецію торговыхъ людей съ хлѣбомъ и мясомъ по ночамъ для своей бездѣльной корысти, и на заставы писаль, чтобъ товаровъ не осматривать въ возахъ, а которые головы и стрельцы осматриваютъ, тъхъ бьетъ кнутомъ и батогами нещадно. Онъ же въ Новгородъ у всякихъ чиновъ людей въ избахъ печи печаталъ и въ холодные дни топить избъ не давалъ, отчего малые дъти перезябли и померли. Онъ же наговорилъ митрополита Никона, чтобъ тотъ въ день государева ангела Новгородцевъ проклиналъ безъ государева указа и безъ патріаршаго; священниковъ всъхъ митрополитъ запрещаетъ, не велитъ имъ къ мірскимъ дёламъ и къ челобитнымъ прикладывать руки вмъсто неграмотныхъ людей, и отъ этого митрополичьяго проклятія въ Новгородъ во всякихъ людяхъ учинилось великое смятеніе. Митрополить съ окольничимъ мучили подъячаго Нестерка ослопами и полъньемъ. Новгородцы били челомъ митрополиту о невинномъ, и Никонъ отдалъ имъ его убитаго замертво. За такое неистовство и проклятіе сила Божія Никона митрополита обличила: когда въ церкви Знаменія сталъ онъ говорить: «Свътъ Христовъ просвъщаетъ всъхъ», ударило его и всего раздробило. Онъ же Никонъ на память государевыхъ отца и матери всякихъ чиновъ людей и чернецовъ на своемъ дворъ билъ на правежъ на смерть. Когда пришла въсть о рожденіи царевны Евдокіи Алексъевны, то митрополить на такой радости никого изъ тюрьмы не освободиль; онъ же хотъль соборную церковь Софійскую рушить, а та церковь построена по ангельскому благовъстію, и мы ему объ этомъ били челомъ и церкви рушить не дали, а онъ, сердясь за это, пишетъ всякія отписки на насъ государю. Онъ же митрополить доржаль за приставомъ въ цъпи и въ желъзахъ бывшаго своего приказнаго Ивана Жеглова многое время, и нъсколько дней, возя на дровняхъ, на правежъ его билъ и мучилъ ослопьемъ на смерть, и вымучилъ на немъ денегъ триста рублей, и многія онъ митрополитъ неистовства и смуту чинить въ міру великую, и отъ той его смуты ставится въ міру смятеніе. Да по договору государевыхъ пословъ съ думными людьми Шведской королевы, везутъ изъ Московскаго государства въ Шведскую землю государеву денежную казну по двадцати и по сороку тысячъ разными дорогами. Въ нынъшнемъ 1650 году, въ великій мясовдь, прівхаль въ Новгородь Московскій торговый человъкъ Монсей Облезовъ, и въ Новгородъ и въ Новгородскомъ увздв закупаль хлебь, рожь, а везти тоть хлебь въ Шведскіе города, а намъ никому хлъба купить не даль, и мы всъ оттого объдняли и оголодали; а Шведы мирный договоръ во всемъ нарушили, православную христіанскую въру у Русскихъ зарубежныхъ людей отняли, церкви Божіи осквернили, поповъ на Руси ставить не дають, а крестьянскихъ дътей крестятъ своими Нъмецкими попами въ своихъ киркахъ. Окольничій князь Хилковъ послаль теперь на рубежныя ставы стръльцовъ и козаковъ триста человъкъ, а для обереганія пороху и свинцу имъ ничего не даль: изъ этого ясно, что окольничій Шведскимъ людямъ поровитъ, а государевыхъ людей губитъ напрасно. По совъту съ окольничимъ, гость Семенъ Стояновъ вздитъ въ Шведскую землю много летъ, возитъ рожь и мясо и всякіе съъстные запасы, Нъмецкихъ людей кормять и съ ними совътують, а насъ всъхъ православныхъ христіанъ голодомъ морять и въ конецъ губятъ. Онъ же Семенъ Стояновъ съ Шведскими людьми и иныхъ ордъ, которые прітажають въ Новгородъ, теть и пьеть и ночи съ ними у себя въ домъ просиживаетъ.

Но въсть о Новгородскихъ событіяхъ пришла въ Москву прежде этихъ челобитчиковъ. Государь немедленно велълъ написать грамоту, въ которой приказывалъ Новгородцамъ, чтобъ они, помня крестное цълованіе, перехватали заводчиковъ смуты и выдали ихъ начальству. Съ грамотою отправился дворянинъ Соловцевъ. Когда онъ прітхалъ въ Новго-

родъ, то сошлись вст въ земской избт; прітхалъ воевода князь Хилковъ, но ему и мѣста не дали. Соловцевъ сказалъ Новгородцамъ государево жалованное слово; начали читать грамоту; слыша, что въ грамотъ написано то же самое, что говорилъ посланный, стали кричать Соловцеву: «Ты почему въдаешь, что въ государевой грамотъ написано? грамота воровская! у насъ воровъ нѣтъ, все добрые люди, а стоять встмъ заодно, за государя; грамоты воровскія, а не государевы, вольно вамъ ночью написать хоть сто столбцовъ». Хилковъ сказалъ: «Когда вы государевымъ грамотамъ не върите, то чему уже больше върить?» и пошелъ въ соборную церковь.

Никонъ велълъ позвать туда же старостъ и всякихъ людей, и говорилъ имъ, чтобъ исполнили государеву волю; но они и ему отвъчали то же: «У насъ никакихъ воровъ нътъ, государю не виноваты и вины намъ государю приносить не въ чемъ». Пошли толки: «Грамота воровская, Соловцевъ дворянинъ, а человъкъ боярина Морозова; надобно его задержать до тъхъ поръ, какъ наши челобитчики съ Москвы поъдутъ поздорову. Дъйствительно, Соловцевъ былъ задержанъ; лучшіе люди въ отчаяніи говорили: «Мочи нашей нътъ!» Въ земской избъ написали запись, чтобъ противъ государева указа стоять заодно; начали силою, побоями приневоливать къ рукоприкладству. Несмотря на то, Никонъ и Хилковъ успъли удержать священниковъ и многихъ свътскихъ людей отъ рукоприкладства, иные священники и добрые люди сбъжали изъ города, другіе лучше согласились сидіть въ тюрьмахъ, нежели подписывать записи. Опять поднялись обличенія на Хилкова: «Это измънникъ, хочетъ Новгородъ сдать Нъмцамъ по приказу Морозова; взялъ посулъ у Шведскаго посланника, четвертную бочку золотыхъ, изъ пороховой казны зелье все выдалъ Нъмцамъ, надобно у него Новгородскую печать и казенные ключи взять, земскую казну осмотръть и по каменному городу пушки разставить на случай прихода Шведовъ». 27 Марта собралась толпа, потхали на Московскую дорогу,

привезли 30 бочекъ золы, и объявили, что привезли селитру, которую Морозовъ отпустилъ къ Нъмцамъ; но когда откупорили бочки, то нашли одну золу. 29 Марта Никонъ опять сталъ уговаривать исполнить государеву волю, и опять напрасно; З Апръля началъ уговаривать, чтобъ отпустили, по крайней мъръ, Соловцева, и на этотъ разъ Новгородцы послушались. Пріъхавъ въ Москву, Соловцевъ разсказывалъ свои разговоры съ Жегловымъ: «Зачъмъ ты дълаешь такое дурно?» спрашивалъ онъ Жеглова; тотъ отвъчалъ: «Это дъло не я затъялъ, я сижу тутъ неволею, взяли меня изъ цъпей міромъ; а еслибы меня земскіе люди не взяли, то было бы еще хуже, потому что я унялъ смертное убійство и грабежъ и Датскаго посланника не далъ до смерти убить».

Между-тымъ приближался къ Новгороду бояринъ князь Иванъ Никитичъ Хованскій съ небольшимъ отрядомъ ратныхъ людей. Жегловъ отправилъ къ нему письмо, въ которомъ извъщалъ, что вытхалъ было къ нему навстръчу, но не могъ перебхать Волховецъ за льдомъ. «Ожидаютъ тебя въ великомъ Новгородъ (писалъ Жегловъ), а встръчать тебя хотять за городомъ съ хлъбомъ и солью; милости у тебя, государя, прошу, не въ укоръ тебъ, государю моему, бые челомъ и ниту: облегчись въ великій Новгородъ скорымъ обычаемъ не со многими людьми и милостиво учини, а мірскіе люди государской милости и тебя ожидаютъ вскорт; впередъ, государь, жалуй, посылай въ Новгородъ Новгородцевъ, а не иногородныхъ людей, потому что иногородные люди не въдаютъ ничего, говорятъ многія прибавочныя рѣчи, а Новгородскаго извычая не знають; Новгородскій Никонъ митрополить и окольничій князь Хилковъ въ міръ пускають словесную рачь большую съ устрашеніемъ, будто ты, государь, въ великій Новгородъ идешь по ихъ отпискамъ православныхъ христіанъ вѣшать и пластать безъ сыску и безъ очныхъ ставокъ, и тъми ръчами въ міру чинятъ великое сумнъніе и смуту». Жегловъ только еще писалъ письма Хованскому, но товарищъ его Өедоръ Негодяевъ поступилъ рышительные:

онъ перебъжалъ къ Хованскому, который переслалъ его въ Москву. Отсюда 15 Апръля посланъ былъ царскій указъ Хованскому: въ Новгородъ не ходить, стоять у Спаса на Хутынъ, собирать ратныхъ людей, около города поставить заставы, никого не пропускать, и къ Новгородцамъ посылать уговаривать покориться. Воевода исполнилъ приказаніе и получиль отвъть отъ Новгородскихъ стръльцовъ, что когда въ земской избъ прочли его грамоту, то посадскій человъкъ сапожникъ Елисейка Григорьевъ прозвищемъ Лисица началъ говорить всему народу: «Мы боярина князя Хованскаго въ городъ не пустимъ, а если какая немъра будетъ, то мы, взявши знамена и барабаны, пойдемъ вст во Псковъ». Онъ же Елисейка говорилъ: «Если Хованскій придетъ съ небольшими людьми, то мы его пустимъ, если же съ большими, то не пустимъ». Всъ Новгородцы писали Хованскому то же, что и Жегловъ.

17 Апръля царь отвъчалъ Новгородцамъ на ихъ челобитную: «Прислали вы къ намъ челобитныя отъ имени дворянъ и дътей боярскихъ: по у челобитенъ этихъ дворянъ и дътей боярскихъ рукъ пичьихъ нътъ, и то вы дълаете воровствомъ. Намъ, великому государю, извъстно подлично и безъ вашего воровскаго письма и оправданья, что въ Новгородъ Датскаго посланника и другихъ Нъмцевъ били, митрополита безчестили и били, окольничаго нашего лаяли и безчестили, городовые ключи у него отняли и нашего государскаго повелфнья ни въ чемъ не слушаете. Въ вашихъ челобитныхъ написано, чтобъ нашей денежной казны и хлъба въ Шведскую землю не пропускать: и мы, великій государь, съ Божіею помощію, въдаемъ, какъ намъ государство наше оберегать и править. По въчному докончанію съ Шведскимъ королемъ надобно было отдать встхъ перебъжчиковъ, а довелось тъхъ перебъжчиковъ православныхъ христіанъ въ Шведскую сторону отдать въ лютерскую въру съ 50,000 душъ, и мы велъли за нихъ дать деньги 190,000 рублей, и въ то договорное число отпущено было съ Логиномъ Нумменсомъ только 20,000....

Хотя бы вамъ въ хлъбъ и прямое оскудънье было, такъ вамъ бы надобно было бить челомъ намъ, великому государю, и мы бы приказали привезти къ вамъ хлъба. Пишете, чтобъ хльба и другихъ съъстныхъ запасовъ продавать за рубежъ не вельть, но тому статься нельзя, потому что между государствами ссылкъ и всякой торговлъ какъ не быть? Если съ нашей стороны въ какихъ-нибудь товарахъ заказъ учининить, то Шведы и сами никакихъ товаровъ въ пашу сторону не повезуть, и въ томъ нашему государству будетъ оскудънье. Жалуетесь на митрополита, что проклиналъ: и то онъ учинилъ дъло; да еслибъ онъ что иное учинилъ и не по дълу, то объ этомъ наше государское разсмотръніе впередъ будетъ. А чтобъ Шведскимъ Нъмцамъ идти подъ Новгородъ и Псковъ, и то нестаточное дело, потому что между нами и королевою въчное докончаніе. А что пишете о перемънъ окольничаго князя Хилкова, то мы его переменить велели и указали быть въ великомъ Новгородъ боярину нашему князю Юрью Петровичу Буйнову - Ростовскому. А челобитчикамъ вашимъ Сидору Исакову съ товарищами (хотя бы за ваши злыя вины учинить того и не довелось) велели видеть наши царскія очи и вельли ихъ отпустить безъ всякаго оскорбленья; а стръльцу Кирилку да посадскому человъку Іевку Красильнику вельно побыть на Москвъ до подлиннаго сыска, потому что они съ ворами были вмъстъ и на Москвъ съ товарищами своими въ ръчахъ порознились, говорили ложныя ръчи. И вы бы вины свои принесли и заводчиковъ всъхъ отдали боярину нашему князю Хованскому. А что вы прислали дары, и тъхъ даровъ принять не довелось, потому что вы въ своихъ челобитныхъ вины свои намъ не принесли и воровъ не прислали». Въ тотъ же день отправлена другая грамота съ угрозою, что если Новгородцы князя Хованскаго не примутъ и не будутъ слушаться и къ сыску воровъ и заводчиковъ не отдадутъ, то государь пошлетъ съ Москвы бояръ и воеводъ со многими ратными людьми и велитъ учинить надъ Новгородцами большое разоренье.

Между-тъмъ Өедька Негодяевъ, живя въ Москвъ, успълъзаискать расположеніе бояръ и царя, видълъ царскія очи, былъ у руки и получилъ прощенье. Понятно, что для уменьшенія своей вины онъ долженъ былъ наговаривать иа Никона, объявилъ, что Никонъ и прежде былъ виновникомъсмуты: митрополнтъ хотълъ въ соборной церкви передълвать, и вотъ въ Петровъ постъ 1649 года мірскіе люди многіе приходили къ нему съ шумомъ и говорили: «Прежде многія власти были, а старины не портили; мы тебъ старагоничего въ соборной церкви передълывать не дадимъ!» Отъмитрополита пошла толпа къ св. Софіи, подвези изъ церкви выбросили, мастеровъ, которые подвязывали подвези и сбирались столпы ломать, хотъли бить, но тъ спрятались.

Негодяева отправили изъ Москвы въ Новгородъ уговаривать горожанъ къ повиновенію, уговаривать и Жеглова, чтобъ отстальотъ воровства, и объщать прощеніе. Но вслъдъ за этимъ, 20 Апръля, получена грамота отъ Хованскаго, что Новгородцы покорились. Какъ сильно было впечатлъніе, произведенное въ Москвъ разсказами Негодяева, видно изъ того, что на другой же день по получении извъстія отъ Хаванскаго о покорности Новгородцевъ, (21 Апръля, дарь писалъ Никону: «Ты бы соборной церкви рушить и столповъ ломать не велълъ». Никонъ сильно обидълся и отвъчалъ длинною грамотою; описавъ все свое поведение во время мятежа, Никопъ продолжаетъ: «Посадскіе добрые люди у меня пробыли во дворъ, поилъ я ихъ и кормилъ, и всякое худое дъло у Ивашки да у Игнашки (Жеглова и Молодожникова). моего ради постоянія разорялось и въ совершеніе не приходило, и только бы я о томъ не стоялъ, много бы хуже Исковскаго было; безпрестанно я за тебя, государя, Бога молилъ и къ тебъ писалъ, нанимая худыхъ людей всякими. способами, посылаль тайно. И за то, по наговору Ивашки Жеглова, опозоренъ и изувъченъ; да тотъ же Ивашка съ товарищами били челомъ тебъ ложно, будто я всъхъ Новгородцевъ проклиналъ; но я проклиналъ воровъ, а не добрыхъ

людей, и оттого будто сталась смута; но я проклиналъ на третій день послъ смуты. Да они же били челомъ, будто я хотълъ церковь соборную всю разрушить, и то явное ихъ ложное челобитье: какъ мнъ безъ твоего государева указа разрушить? да и Софійской казны не будетъ столько, что разобрать, не только что вновь создать. А Өедька Негодяевъ твою государеву милость обманомъ выманилъ, а онъ не только твоего государева жалованья не достоинъ, но и живота не достоинъ; онъ на меня тебъ государю и боярамъ твоимъ налгалъ небылицу, для его ложныхъ словъ ты на меня кручинишься, и что я къ тебь ниписаль, отвъта мнь до сихъ поръ нътъ никакого; мнъ о томъ очень сумнительно и впредь о твоихъ государевыхъ делахъ писать къ тебе и здесь говорить нельзя. А нынь въ великомъ Новгородъ тихо, сильно плачутся о мимошедшемъ своемъ къ тебъ согръшении. Милостивый государь царь и великій князь Алексти Михайловичь! уподобись милостивому и человъколюбивому Богу! какъ будутъ тебъ о своихъ винахъ бить челомъ, прости; а я, уговаривая ихъ, въ твоей милости ручался, а еслибъ не такъ уговаривалъ, то вст бы отчаялись за свое плутовство и на большее бы худо вдались; ко мнъ всъмъ городомъ приходили не по одинъ день и прощенія просили, что меня били и безчестили и били на меня челомъ ложно.» Царь отвъчалъ: «То ты, богомолецъ нашъ, дълалъ и исполнялъ Господню заповъдь, св. Апостолъ и св. Отецъ преданіе, ревнуя по истинной Христовой въръ, ревнуя прежнимъ святителямъ и хвалы достойному новому исповъднику, Ермогену патріарху. И мы, великій государь, тебя за твое радънье и кръпкое стоянье и страданье милостиво похваляемъ; и тебъ бы и впередъ ко всесильному Богу объты свои исполнять и добрымъ дъламъ ревнителемъ быть, какъ началъ, такъ бы и совершалъ»,

Съ 24 Апръля Хованскій приступиль къ розыску. Прежде всего явился Датскій посланникъ съ жалобою на Волка, котораго пытали и онъ повинился, что посланника биль и безчестиль; на него же всъ единогласно показывали, что мя-

тежъ, гиль и воровской заводъ чинилъ съ Ивашкою Жегловымъ и Елисейкою Лисицею. Чтобъ удовлетворить посланника и тъмъ предотвратить разрывъ царскаго величества съ королевскимъ, Волку отсъкли голову на площади; палача, который пьяный приходилъ къ посланнику и его позорилъ, высъкли кнутомъ. Съ 24 Апръля по 7 Мая сыскали заводчиковъ: старосту Андрюшку Гаврилова, Елисейку Лисицу, Ивашку Жеглова, Игнашку Молодожникова, Никифорку Хамова, Степку Трегуба, Панкрашку Шмару, площаднаго подъячаго Нестерка Микулина съ сыномъ Гаврилкою, площаднаго подъячаго Аханаткова; всъхъ же объявилось въ воровствъ 212 человъкъ.

Сначала Хованскій хотъль устроить тюрьму и посажать туда всъхъ оговоренныхъ; но 13 Мая къ Никону въ соборную церковь пришли стръльцы съ женами и дътьми и били. челомъ, чтобъ государь ихъ пожаловаль, не вельлъ оговоренныхъ товарищей ихъ сръльцовъ, которые у нихъ на порукахъ, въ тюрьму сажать, а дать бы имъ наказанье, кто чего достоинъ, да и отпустить. Никонъ послаль за Хованскимъ и сказалъ ему: «Прислана государева грамота, велъно тебъ со мною государево дъло въдать: такъ моя мысль, что надобно исполнить просьбу стрълецкую потому: если всьхъ оговоренныхъ людей посажать въ тюрьму, то они всъ будутъ ждать себъ смертной казии; услышать о томъ Псковичи и будутъ думать, что всъ виновные посажены въ тюрьму на смерть; тогда государеву дълу будетъ поруха». Хованский согласился, и большинство оговоренныхъ отдано на поруки. Пришелъ приговоръ изъ Москвы: казнить смертью Жеглова, старосту Андрюшку Гаврилова, Елисейку Лисицу, Молодожникова, Шмару; Хамова и Трегуба бить кнутомъ нещадно и сослать въ Астрахань на въчное житье; другихъ бить кнутомъ и сослать на Терекъ, иныхъ въ Карпово, иныхъ въ Коротоякъ; иныхъ бить кнутомъ и отдать на поруки; иныхъ бить батогами и отдать на поруки. Исполненіе приговора отложено однако до новаго указа. Пришелъ новый указъ: посадскаго человъка Якушку да троихъ стръльцовъ велъно бить кнутомъ нещадно, троихъ посадскихъ бить батогами, 162 человъка посадскихъ, стръльцовъ и козаковъ бить кнутомъ и отдать на чистыя поруки. Указъ былъ исполненъ; но между троими стръльцами, которыхъ надобно было бить кнутомъ нещадно, находился Куземка Меркурьевъ; стали искать Меркурьева, а онъ въ Москвъ, отправленъ туда воеводою съ отписками; 16 Іюня пріъхалъ Меркурьевъ изъ Москвы и вмъсто того, чтобъ идти подъ кнутъ, подалъ жалованную царскую грамоту: велъно ему быть въ пятидесятникахъ и дано ему пять рублей за то, что съ братомъ своимъ Өомкою въ мятежъ отняли у воротъ Никона и князя Хилкова, убить ихъ не дали.

Въ Москвъ были недовольны медленностію Хованскаго; узнавши объ этомъ, Никонъ писалъ государю: «Въдомо мнъ учинилось, что прислана твоя государева грамота къ твоему боярину князю Ивану Никитичу Хованскому, а въ ней написано, что бояринъ твоимъ государевымъ дъломъ промышляетъ мъшкотно; но твой государевъ бояринъ твоимъ дъломъ радъетъ и промышляетъ неоплошно, да и я ему говорилъ, чтобъ тъмъ дъломъ промышлялъ невскоръ, съ большимъ разсмотръніемъ, чтобъ твое дъло всякое сыскалось впрямь; отъ этого дело и шло медленно, а не по боярскому нераденію; вскоре было такого великаго дела сыскать нельзя, а здесь, государь, приходитъ дъло въ совершенье работою боярина князя Ивана Никитича Хованскаго, и работалъ онъ тебъ тихимъ обычаемъ, не вдругъ, чтобъ не ожесточились, а что промедлилось и въ томъ твоему государеву дълу порухи нътъ: худые всякихъ чиновъ люди въ сыску; а мъшкалось дъло и для Пскова» 38.

Во Псковъ гиль опять началъ усиливаться съ половины Марта. Лучшіе люди съ ужасомъ увидали, что преступники, сидъвшіе въ тюрьмъ, ходятъ одни на свободъ; началось сильное воровство, душегубство. Изъ Москвы отправленъ былъ въ Новгородъ и Псковъ Новгородецъ Богданъ Арцыбашевъ съ приказомъ, чтобъ впередъ въ этихъ городахъ хлъба на

государя не закупали. Исполнивъ свое поручение въ Новгородъ, Арцыбашевъ прітхалъ во Псковъ 17 Марта. Его взяли и поставили предъ земскою избою, откуда вышелъ староста пятиконецкій Меншиковъ и началь его допрашивать: кто онъ? откуда? и проч. Грамоты у Арцыбашева отняли и между прочими грамоту къ архіепископу Макарію отъ Новгородскаго воеводы Хилкова. Это послужило поводомъ къ новому гилю; ударили въ колокола и окружили архіепископа въ Рыбницкихъ воротахъ, когда онъ возвращался отъ объдни изъ Надолбина монастыря. «Для чего списываешься съ Новгородскимъ воеводою?» стали кричать гилевщики Макарію: «по твоему письму онъ нашихъ челобитчиковъ послалъ въ Москву скованныхъ, а одного челобитчика подъ приказъ подкинуль!» Архіепископь отвічаль, что онъ писаль къ Хилкову о здоровьт, а не объ нихъ. Потомъ начали требовать, чтобъ архіепископъ выдаль имъ своего сына боярскаго Турова, который вывель изъ города Оедора Емельянова; Макарій отвъчаль, что Туровъ отъ него сбъжаль; тогда архіепископа схватили, начали водить по площади и посадили въ богадъльню на цъпь, и сидълъ онъ на цъпи съ часъ; выпустили его только тогда, когда онъ объщался къ 19-му Марту сыскать Турова. Послъ этого гиль не прекращался: каждый день набать, круги и совъты. 21 Марта вывели опять на площадь Шведа Пумменса, раздъли и пытали полчаса. Арцыбашевъ сидълъ въ тюрьмъ на цъпи; его допрашивали: чей онъ холопъ: Морозова или Хилкова?

На смѣну Собакину 25 Марта прівхаль изъ Москвы другой воевода, окольничій князь Василій Петровичь Львовъ. Сдавши городъ новому воеводѣ, Собакинъ хотѣль уѣхать, но Псковичи его не пустили: «Когда воротятся по здорову наши челобитчики изъ Москвы, тогда тебя и отпустимъ», говорили они. Новый воевода не долго пожилъ въ покоѣ: 28 Марта пришли къ нему въ съѣзжую избу всякихъ чиновъ люди и начали требовать пороху и свинцу. «Зачѣмъ вамъ порохъ и свинецъ?» спросилъ Львовъ: «развѣ что́ изъ-

за рубежа слышно? если что слышно, то мы пошлемъ провъдывать. Съ Нъмцами войны нътъ». Стрълецъ Коза отвъчаль: «Изъ-за рубежа не слыхать ничего, боимся Московскаго рубежа; слышали мы, что идутъ къ намъ съ Москвы во Псковъ многіе служивые люди. Съ Нъмцами войны нътъ, но намъ тъ Нъмцы, которые съ Москвы будутъ по наши головы». Львовъ сказалъ на это: «Али вамъ съ государемъ драться? Пороху и свинцу вамъ не дамъ, развъ, задавивъ меня, снять вамъ печать и ключи казенные». Тутъ закричали міромъ: «Съ ружьемъ! съ ружьемъ!» Загудъли колокола, поднялся страшный шумъ, ругательства на Львова, крики: «измънникъ! измънникъ!» Окружили съъзжую избу, примъривались изъ пищалей въ окно; стрелецъ Ивашка Колчинъ махаль топоромь, грозился срубить воеводу; Львовъ сняль со стіны Спасовъ образъ и говориль: «Православные христіане! какого вы измънника во мнъ нашли государю? Вотъ вамъ Спасовъ образъ, что я не измънникъ государю! Порохъ и свинецъ берите силою, а волею я вамъ не дамъ». Порожъ и свинецъ были взяты, послъ чего повели Львова во всегородную избу и вытребовали у него ключи городовые. Но этимъ дъло не кончилось: пришли ко Львову и Собакину въ домы ихъ и кричали: «Если не пошлете съ нашими челобитчиками въ Москву дътей своихъ, то мы у васъ возьмемъ ихъ и не въ честь, а васъ побъемъ; а если дъти ваши челобитныя гдъ-нибудь по городамъ покажутъ и скажутъ, что у челобитчиковъ челобитныя, а не у нихъ, и если государь что-нибудь велить сделать надъ нашими челобитчиками, томы васъ самихъ побьемъ до смерти». Воеводскіе сыновья были взяты силою.

30 Марта прівхаль изъ Москвы во Псковъ для розыска окольничій князь Оедоръ Оедоровичъ Волконскій. Старосты провели его на пустой дворъ Оедора Емельянова; но какъ скоро въ міръ узнали, что Волконскій остановился у Емельянова, то поднялся крикъ: «Измънникъ! сталъ на измънничьемъ дворъ!» Волконскій, по прівздъ, отправился, по обычаю,

въ Троицкій соборъ, но у Довмонтовой стъны окружила его толпа съ крикомъ: «Вотъ измънникъ! убейте его каменьемъ!» Услыхавъ эти крики, Волконскій поспъшилъ къ собору и, вбъжавъ въ церковь, началъ прикладываться къ образамъ. Но толпа ворвалась за нимъ въ церковь, взяли его за бороду и за волосы и повели изъ церкви вонъ; стрълецъ Сенька Жегара ударилъ его плитою, сынъ попа Заплевы хватилъ обушкомъ. Избитаго, привели Волконскаго на площадь, поставили на чанъ и спросили: «Съ чемъ ты во Псковъ пріьхаль?» - «Съ чъмъ присланъ, то и стану дълать», отвъчаль Волконскій. Взяли у него государеву грамоту и начали читать во весь міръ; когда дочли до того мъста, гдъ сказано было, что воровъ казнить, а инымъ наказанье чинить, и заводчики мятежа были названы поименно, то эти заводчики закричали: «Государь прислалъ казнить насъ, а мы здъсь скоръе казнимъ того, кто присланъ насъ казнить!» и кинулись на Волконскаго съ топорами и пищалями; но выборные люди не дали его убить, воры успъли только ранить его топоркомъ въ голову. Потомъ гилевщики послали за Собакинымъ, поставили его на чанъ и порывались убить, крича: «Ты писалъ къ государю, что во Псковъ хлъбъ дешевъ, такъ мы тебя изъ Пскова не отпустимъ, поживи съ нами на дешевомъ хльбь!» Возвратились изъ Новгорода Псковскіе козаки, посланные туда для въстей, и сказали, что Волконскій на дорогъ жегъ какія-то письма, а въ Новгородъ великомъ тоже учинили мятежъ и гилеванье. Эти въсти раздули еще сильнъе мятежъ, гилевщики пуще начали волноваться и кричать встмъ міромъ: «Не одни мы, и Новгороды то же сдтлали, теперь въ этомъ дълъ два города!» Загудълъ набатъ, и Волконскаго въ другой разъ вывели на площадь для разспроса: какія письма онъ въ дорогѣ жегъ? Волконскій отвѣчаль, что опъ писаль къ государю о Новгородскихъ въстяхъ, а черновую отписку на стану сжегъ, тотому что ему не надобна, «а вамъ Псковичамъ до того дъла не пристало». Но твердыми словами нельзя уже было унять гиля, а силы

не было у воеводы: изъ дворянъ никто къ нему во Псковъ не прівхаль, а которые и были въ городъ, и тъ отъ гилеванья мірскихъ людей разбъжались. Стръльцы перестали слушаться головъ своихъ, били всъмъ приказомъ голову Бориса Бухвостова и кричали: «Государь насъ не жалуетъ, прибираетъ солдатъ!» у Волконскаго взяли племянника и отправили въ Москву, говоря дядъ: «Если не пошлешь, то мы тебя повъсимъ на Ригинъ горъ».

Между-тъмъ Псковскіе челобитчики пріъхали въ Москву. 12 Мая государь приказаль поставить ихъ передъ собою п разспросить. Помъщикъ Григорій Воронцовъ-Вельяминовъ сказалъ: «Посланъ я отъ своей братьи, дворянъ и дътей боярскихъ, бить челомъ въ своей страдиичьей винъ, что къ челобитной руки приложили поневоль, потому что мірскіе люди захватили насъ врознь, въ небольшомъ числъ, а пущіе воры заводчики: площадной подъячій Томилка Слепой, стрельцы: Прошка Коза, Ивашка Копытовъ, Никитка Сорокоумовъ, Андрюшка Савостьяновъ съ братомъ Ваською, Ивашка Колчинъ, Сенька Жегара; посадскіе люди: Добрынка Банщикъ, Прохорка Мясникъ, Пашка Шапошникъ; два попа: Евсевій да Таковъ Заплева; во всегородной избъ теперь у нихъ сидять: староста Гаврилка Демидовъ да Михалка Мошницынъ; стрълецкіе пятидесятники: Неволька Сидоровъ, Парамошка Лукьяновъ, Оедька Снырка; козаки: Ивашка Сахарный, Ивашка Хворый; Троицкій протопопъ Аванасій, прозвищемъ Друганъ, да ключаръ Діонисій, только протопопъ и ключарь сидять поневоль; да туть же сидить Георгіевскій съ болота попъ Яковъ, и тотъ ко всякимъ ихъ воровскимъ заводамъ и умыслу пристаеть и думаеть съ ними вместь; сидять многіе посадскіе люди, только къ воровству не пристають, сидатъ молча». Въ челобитной своей къ государю Псковичи писали: когда они просили воеводу не отдавать хлъба Нъмцамъ до государева указа, то Собакинъ грозилъ имъ ссылкою и смертною казнью; Нумменсъ въ разспросъ грозилъ имъ войною; полковникъ Крафертъ, идучи съ царскими послами,

во Псковъ всъ укръпленія осматриваль; воеводу и архіепископа они не безчестили ничемъ; къ Емельянову на дворъ Нъмцы прітажають; прежде онъ за воровство быль пытанъ, и у солянаго пошлиннаго сбора съ площаднымъ подъячимъ Филькою Шемшаковымъ пошлины бралъ вдвое, втрое и впятеро, и пенныя деньги на всъхъ людяхъ бралъ большія, во всемъ у него дума съ Семеномъ Стояновымъ, а норовятъ Нъмцамъ; да онъ же Емельновъ хвалить Нъмецкую въру и обо всякихъ въстяхъ пишетъ къ Иъмцамъ: чтобъ государь велълъ Емельянова прислать во Исковъ на очную ставку. Шведы будуть подъ Новгородъ на Христовъ день, подо Псковъ на Николинъ или Тропцынъ день, почему они Псковичи и ключи городовые у воеводы взяли. Если Шведская королева придетъ войною за депежную и хлъбную казну и за перебъжчиковъ, то они Псковичи противъ Шведовъ ради стоять. При прежнихъ государяхъ, при царъ Иванъ Васильевичъ, иноземцы никакіе не служивали. При царт Михаилт ратнымъ людямъ давали жалованье безъ убавки, а теперь у служивыхъ людей жалованье наполовину отнято, а инымъ и вовсе не дають; а которымъ служивымъ людямъ даютъ жалованье по жалованнымъ грамотамъ, то воеводы и дьяки даютъ не противъ жалованныхъ грамотъ, и отъ этого жалованья со всъхъ служивыхъ людей, кромф пригородовъ, берутъ посуловъ въ годъ рублей по 500 и больше; на указные сроки жалованья не выдають, а дають, норовя кабацкимъ откупщикамъ, подъ праздники, чтобъ жалованье ложилось у кабацкихъ откупщиковъ. Москвичи, природные служивые и всякихъ чиновъ люди безвинно изъ Москвы въ Сибирь поразосланы, многіе помучены и палицами побиты и въ водъ потоплены, а иные въ Сибири между горъ въ пропастяхъ поустроены. Ругу даютъ на церкви передъ прежнимъ вполовину и церкви безъ архіенископскаго и воеводскаго призрѣнья валятся розно. Воевода Собакинъ бралъ въ рядахъ изъ лавокъ всякіе товары п ремесленныхъ людей заставлялъ на себя всякія работы работать насильно, а денегь не даваль; сыновья его истор. Росс. Т. Х.

многихъ вдовъ, замужнихъ женщинъ и дъвицъ, перенимая по улицамъ и на ръкахъ по портомойнямъ съ своими дворовыми людьми, насильствомъ позорили. Писцы посадскихъ людей написали передъ крестьянами тяжело, положили на нихъ тягло семь доль, а на крестьянъ осьмую долю. Шелонской пятины крестьянинъ Артемка сказалъ во Псковъ, что въ Новгородъ въ Нъмецкой сказкъ (въ допросныхъ ръчахъ) написано: какъ будутъ Нъмцы подо Псковъ, то изъ Москвы придетъ бояринъ Морозовъ и сдастъ Псковъ Нъмцамъ безъ бою. — Исковичи просили, чтобъ государь для подлиннаго сыску прислалъ во Псковъ Никиту Ивановича Романова, который государю радъеть и о земль болить. Прося явно о присылкъ Романова, Псковичи тайно отправили въ Москву козака Михайлу Карпова; проселочными дорогами пробрался козакъ и подаль боярину Никитъ челобитную; въ ней Псковичи просили, чтобъ впередъ во Псковъ воеводы и дъяки судили съ земскими старостами и съ выборными людьми по правдъ, а не по мадъ и посуламъ, просили также не позывать Псковичей въ Москву. Романовъ привелъ козака и съ челобитной къ царю.

Царь вельль всьмъ челобитчикамъ видьть свои очи и отпустиль ихъ съ отвътною грамотою къ Псковичамъ на всъ статьи челобитной. Относительно жалобъ на злоупотребленія быль одинъ отвътъ: «Холопи наши и сироты намъ великимъ государямъ никогда не указывали, и вамъ надобно было челомъ бить до нынъшняго смятенія, а самимъ не управляться». Насчетъ Краферта царь отвъчалъ: «Крафертъ у насъ въ въчномъ холопствъ и подалъ намъ чертежъ какъ укръплять Псковъ.» Объ иноземцахъ: «Царю Ивану Васильевичу и отцу нашему служили цари и церевичи и король Магнусъ и многіе иноземцы.» О Романовъ: «Написали вы это по воровскому заводу: намъ онъ бояринъ, нашъ холопъ, служитъ съ своею братьею боярами вмъстъ, а недоброхота между боярами ни-кого нътъ. При предкахъ нашихъ никогда не бывало, чтобъмужики съ боярами, окольничими и воеводами у расправ-

ныхъ дълъ были, и впередъ того не будетъ». Царская грамота оканчивалась угрозою, что если Псковичи не покорятся, то пойдутъ на нихъ бояринъ князъ Алексъй Никитичъ Трубецкой да князъ Михайла Петровичъ Пронскій со многими ратными людьми и съ нарядомъ. Въ грамотъ къ архіепископу Макарію царь выставлялъ поведеніе Никона въ Новгородъ образцовымъ, писалъ, что его митрополичьимъ радъньемъ и князя Хованскаго службою Новгородцы въ познанье пришли.

Тотъ же Хованскій шелъ теперь на Псковъ, спрашивая встръчавшихся ему помъщиковъ, гдъ удобнъе остановиться подъ городомъ? Тъ указывали ему на Спетиую гору. 28 Мая онъ приблизился ко Искову и былъ встръченъ стръльбою изъ большаго наряда; въ то же время многіе пішіе и конныэ люди вышли изъ города и стръляли изъ мелкаго ружья; отвъту имъ не было , потому что Хованскій запретилъ своимъ биться съ Псковичами. Но Псковичи не думали платить учтивостію за учтивость: они напали на обозъ и успѣли подхватить шесть телегъ съ имѣніемъ Хованскаго; только телега съ разрядными дълами была у нихъ отбита. Хованскій сталъ на Снетной горъ и писалъ къ государю, что у него людей мало, осадить городъ и воротъ отнять некъмъ, всего войска у него до 2,000, да въ Любятинскомъ монастыръ оставлено имъ 700 человъкъ, а между Любятнискимъ монастыремъ и Снетною горою верстъ съ десять. Запасовъ ничего нъдъ; уъздные люди съ Псковичами заодно ворують, по дорогамъ стоять, людей хватають и во Псковь отводять, а хльбъ всякій по льсамь похоронили. «А найдуть на насъ Псковичи на Снетную гору съ нарядомъ, и намъ никакъ стоять нельзя, и больше пяти дней на Снетной горъ стоять нельзя, потому что конскихъ кормовъ нѣтъ».

Пришлось однако простоять больше пяти дней. Псковичи не думали сдаваться и говорили: «Хотя бы и большая сила ко Пскову пришла, такъ не сдадимся: города вскорт не разобьють и не возьмуть, а намъ въ городъ есть съ чъмъ сидъть, хлъба и запасовъ будетъ лътъ на десять». Написали

въ Гдовъ, и Гдовцы съ Псковичами сложились заодно. Прівхали челобитчики изъ Москвы и сказали міру отвътъ государевъ. «Вы говорите это по наученью измънниковъ!» закричала толпа, и одного изъ челобитчиковъ, Өедьку Коновалова, повели на пытку, зачъмъ привезъ грамоту не отъ государя. Въ своемъ ръшеніи не сдаваться гилевщики поддерживались розсказнями, привозимыми изъ-за границы: одинъ разсказываль, что быль по торговымь деламь въ Нейгаузень, и тамъ на городовыхъ воротахъ прибитъ листъ, на листу написана королева, какъ живая сидитъ, съ мечомъ, а винзу подъ нею, наклонясь, стоитъ праведный государь. Алексъй Михайловичъ. Другой разсказывалъ: встрътился онъ на рубежъ съ Литовцами, и тъ говорили, что царь Алексъй Михайловичъ теперь въ Польшъ, вытхалъ изъ Москвы самъ-тостъ тому недель съ тринадцать, сами они Литовцы государя видъли, король его жалуетъ и смотрять на него всъ, что на красное солнце; стояли бы Псковичи противъ Хованскаго кръпко, а государь будетъ съ козаками Донскими и Запорожскими подо Псковъ на выручку скоро. Третій разсказывалъ, что государя дъйствительно на Москвъ нътъ: подкатили подъ палату зелья, но государя спасла втайнъ жена Морозова.

Хованскій послалъ уговаривать Псковичей дворянъ Савву Бестужева съ одиннадцатью товарищами. Псковичи привели посланныхъ во всегородную избу и разспрашивали порознь, ограбили, били и называли измѣнниками: «У васъ Нѣмцы» говорили они: «а намъ Псковичамъ если какая немѣра будетъ, то у насъ будутъ Поляки для выручки»; всѣхъ бояръ и думныхъ людей называли измѣнниками; про Хованскаго кричали: «Онъ великій Новгородъ обманомъ взялъ, мы его въ котлѣ сваримъ да будемъ ѣсть». Грамоту Хованскаго прочли во весь міръ на чанахъ, а дворянъ заперли. Послѣ полудня зазвонили въ колоколъ, собрался скопъ, и начали думать—побить дворянъ Хованскаго или отпустить? Порѣшили на томъ, что Бестужева убили, двоихъ отпустили назадъ къ Хованскому,

а девятерыхъ посадили въ тюрьму. Всъмъ распоряжался староста Гаврила Демидовъ. Заводчики написали было грамоту къ Литовскому королю, чтобъ прислалъ имъ людей на помощь, но міръ не согласился и грамоту не отправили.

Хованскій вельль дълать мость подъ Снетною горою черезъ Великую ръку, чтобъ у Псковичей и за Великою ръкою засады и дороги заступить. Провъдавъ про мостъ, Псковичи начали приходить ежедневно и стрълять по таборамъ и такимъ образомъ не давали навести моста. 31 Мая сдълали они вылазку и сожгли острогъ, который былъ устроенъ за Великою ръкою для укръпленія Снетной горы; приступали и къ острожку, который находился между Снетною горою и Любятинскимъ монастыремъ, но были отбиты. Хованскій доносиль, что Псковичи надъ убитыми его ратными людьми ругались какъ и звърь не дълаетъ; воевода продолжалъ писать жалобныя отписки: «Вылазки, государь, и бои ежедневные, а у дворянъ и дътей боярскихъ запасовъ мало: дъти боярскіе мелкіе, козаки, стръльцы и въ постные дни ъдятъ мясо». 18 Іюня была новая сильная вылазка изъ Пскова и опять отбита: Исковичей гнали до самыхъ городовыхъ воротъ и убили у нихъ человъкъ съ 300.

Несмотря на то, Псковичи не сдавались, и противъ нихъ отправился не князь Трубецкой со многими ратными людьми: 4 Іюля поъхали во Псковъ изъ Москвы Рафаилъ, епископъ Коломенскій, Сильвестръ, архимандритъ Андроньевскій, Михаилъ, протопопъ Черниговскій, и выборные люди изъ стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ, гостей и торговыхъ людей. Посланные должны были уговаривать Псковичей, чтобъ они впустили князя Хованскаго и выдали зачинщиковъ: Гаврилку Демидова, Мишку Мошницына, Дружинку Бородина, Прошку Козу да Ваську Копыто, за что получатъ прощеніе, въ противномъ случать государь пойдетъ на нихъ самъ и велитъ ихъ до конца разорить. Къ Хованскому былъ посланъ приказъ: «Старостъ Гаврилъ Демидову писать тайно, чтобъ онъ обратился, вину свою принесъ и изъ города ушелъ къ тебъ

въ полки: за это къ нему государская милость будетъ; также и къ стръльцамъ писать тайно, чтобъ они ворота отворили и тебя пустили!» Но Хованскій продолжалъ присылать въ Москву печальныя въсти: «Сумерской волости селдаты измънили, сложились съ Гдовцами заодно, и у Псковичей всъмъ этимъ людямъ положенъ срокъ быть во Псковъ за недълю до Ильина дня, и если такая многая пъхота придетъ, то чаемъ всякаго худа отъ малолюдства. Изборяне измънили, сложились со Псковичами».

26 Іюля указаль государь быть собору о Псковскомъ воровскомъ заводъ; на соборъ быть боярамъ, окольничимъ и т. д., изъ городовъ дворянамъ и дътямъ боярскимъ, Московскимъ гостямъ, гостинныя, суконныя и черныхъ сотенъ торговымъ людямъ и стръльцамъ, быть изъ гостиной и суконной сотенъ старостамъ по 5 человъкъ, а изъ черныхъ сотенъ по соцкому. На соборъ совътнымъ людямъ разсказали все поведеніе Псковичей и какъ они, выходя изъ города, разоряють домы дворянь и датей боярскихь, жень и датей ихъ побиваютъ и надъ дворянами ругаются: груди вспарывають и, горла проръзавъ, языки вытаскивають; въ уъздъ побили помъщиковъ Авдъя Бъшенцева, жену его и дътей и сожгли и убили Неклюдова, Ногина, Псковскаго гостя Никулу Хозина; приходять и въ Шелонскую пятину, бьють помъщиковъ. Послъ этого объявленія предложень быль вопросъ: «Если Псковичи Рафаила епископа и выборныхъ людей не послушають, то съ ними что делать?» Ответа советныхъ людей не сохранилось; но къ Рафаилу былъ посланъ указъ не требовать выдачи заводчиковъ гиля, уговаривать Псковичей вины свои принести и объщать имъ, если они покорятся и государю крестъ поцълуютъ, то князь Хованскій немедленно отступитъ отъ Пскова въ Новгородъ. Не требовать выдачи заводчиковъ мятежа совътовалъ Никонъ. Еще въ началъ Мая посылаль онь Софійскаго дома стряпчаго Богдана Сназина уговаривать Псковичей, чтобъ вины свои государю принесли. Сназина у городскихъ воротъ схватили караульщики и при-

вели во всегородную избу къ выборнымъ людямъ, посадскому человъку Гаврилъ Демидову и къ дворянину Ивану Чиркину съ товарищами. выборные взяли у Сназина грамоты, распечатали, прочли и вельли бить въ сполошный колоколь; народъ сошелся къ избъ и ему начали читать митрополичьи грамоты. Выслушавъ, Псковичи стали бранить митрополита невъжливыми словами всячески: «Его мы отписокъ не слушаемъ, будеть съ него и того, что Новгородъ обманулъ, а мы не Новгородцы, повинныхъ намъ къ государю не посылывать, и вины надъ собою никакой не въдаемъ». Сназина сначала сковали, потомъ отпустили съ отвътомъ, чтобъ митрополитъ къ нимъ впредь не писалъ и никого не присылалъ, а кого пришлеть, тому спуску не будеть. Никонь, убъдившись, что заводчики мятежа слишкомъ сильны во Псковъ, и видя, что недостатокъ эпергическихъ мъръ со стороны Москвы только длитъ войну и разоренье, написалъ къ государю:

«Мнъ, богомольцу твоему, въдомо учинилось, что у Псковичей учинено украпленье великое и крестное цалованье было, что другъ друга не подать, а тъ четыре человъка, которыхъ велять имъ выдать, во Псковъ владътельны и во всемъ ихъ Псковичи слушають; а если Псковскіе воры за этихъ четырехъ человъкъ станутъ, и для четырехъ человъкъ твоя вотчина около Искова и въ Новгородскомъ утздъ, въ Шелонской и Воцкой пятинахъ и въ Луцкомъ увздв и въ Пустой Ржевъ разорится: многіе люди, дворяне и дъти боярскіе, ихъ жены и дъти посъчены и животы ихъ пограблены, села и деревни пожжены, а иные всякихъ чиновъ люди подо Псковомъ и на дорогахъ побиты, а я съ архимандритами, игумнами и съ Новгородцами посадскими людьми и крестьянами, подводы нанимая дорогою цтною подъ ратныхъ людей и подъ запасы, въ конецъ погибли, твоя отчина пустъетъ, посадскіе людишки и крестьянишки бредутъ врознь. Вели, государь, и тъмъ четыремъ человъкамъ, пущимъ ворамъ, вмъсто смерти животъ дать, чтобъ великому Новгороду и его увзду въ конечномъ разореньи не быть. А тъмъ промысломъ Пскова не взять;

которые люди подо Псковомъ, и тъхъ придется потерять, а Новгороду отъ подводъ и ратныхъ людей будетъ запустънье. А я, уговаривая Новгородцевъ, далъ имъ свсе слово, что тебъ государю за ихъ вину бить челомъ, и потому Новгороду и твоей казнъ убытка и людямъ порухи никакой не было; да и впредь бы мнъ о всякихъ твоихъ государевыхъ дълахъ говорить съ Новгородцами надежно и постоятельно. А какъ пріъхалъ въ Новгородъ бояринъ князь Иванъ Никитичъ Хованскій, и онъ Новгородцамъ божился, что имъ никакой жесточи за ихъ вину не учинитъ; а теперь Псковичи, слыша, что воры сидятъ въ Новгородъ въ тюрьмахъ, боясь того же, никакому увъщанію не върятъ, на Новгородскихъ воровъ, тюремныхъ сидъльцевъ, указываютъ: «и намъ то же будетъ!»

Но откуда проистекала эта неръшительность употребить сильныя мъры, перъшительность исполнить угрозу: выслать большое войско съ Трубецкимъ? Не будемъ отвъчать на этотъ вопросъ собственными догадками; укажемъ только па одно опасеніе, о которомъ прямо говорятъ источники: тотчасъ послъ собора призваны были черныхъ сотенъ соцкіе въ посольскій приказъ и говорено имъ, чтобъ извъщали государю про всякихъ людей, которые станутъ воровскія ръчи говорить или въ народъ вмъщать.

Между-тъмъ военныя дъйствія подо Псковомъ продолжались. 12 Іюля Псковичи сдълали сильпую вылазку, хотъли взять острогъ за Великою ръкою; завязался бой большой, потому что Хованскій пришелъ съ Снетной горы на помощь острожку. Псковичи были отбиты и потеряли больше 300 человъкъ, пушки и знамена. Заводчики мятежа сильно сердились на архіепископа Макарія, что онъ не помогаетъ ихъ дълу. 2 Іюля пришла въ соборную церковь вооруженная толпа, кричала на Макарія, угрожала смертію, зачъть онъ своимъ приказнымъ людямъ и дътямъ боярскимъ не велълъ ходить на вылазки и на караулы; кричали: «Въ Троицкомъ дому до людей, до лошадей, до хлъба и до денегъ тебъ дъла нътъ, то все надобно городу!» Іюля 30 пришли къ Макарію выборные люди докладывать объ ердани для 1-го Августа; архіепископъ воспользовался случаемъ и началъ говорить, чтобъ повинились государю, прінскалъ статью въ Исковскомъ льтописць, гдъ написано было съ большими клятвами, чтобъ отъ своего государя въ городъ не затворяться и рукъ противъ него не поднимать. Выборные, пришедши во всегородную избу, вельли эти слова Макарія записать, зазвонили въколоколъ и прочли ихъ при всемъ народъ; слъдствіемъ было то, что архіепископа взяли изъ церкви во время службы, посадили въ богадъльню и положили на него большую цъпь.

Но Макарія выпустили изъ богадъльни къ половинъ мъсясяца, потому что пришла въсть о приближении Рафаила съ выборными. 17 Августа они имъли во Псковъ торжественный входъ; архіепископъ Макарій съ духовенствомъ и съ народомъ встрътилъ ихъ за полверсты отъ города; въ Троицкомъ соборъ пъли молебенъ, послъ молебна читали государеву грамоту; когда дочли до того мъста, гдъ говорилось, что Псковичи хотъли посылать грамоту къ Литовскому королю, то вст начали кричать, что они такой грамоты не писали и не читали и въ умъ у нихъ этого не было. На другой день Псковичи объявили Рафаилу, что они вины свои приносять государю и готовы целовать кресть, но если въкрестоприводной записи будеть написано о Литовской грамотъ, то они креста цъловать не будутъ. Рафаилъ исключилъ это мъсто, и 20 числа поутру поцъловали крестъ старосты и лучшіе люди; но посль объда началось волненіе, стали кричать: «Въ крестоприводной записи написано о Нфмчинф Нумменсь, о гость Емельяновь, о томъ, что мы Псковичи въ увздв помвщиковъ, женъ и двтей ихъ били; но кто Нъмчина биль и дворъ Емельянова грабиль и въ увздахъ помъщиковъ побиваль, тотъ бы и крестъ целоваль, а мы не хотимъ». Накинулись на старостъ и выборныхъ людей, хотъли ихъ убить; кричали имъ: «Для чего вы противъ этихъ статей крестъ цъловали?» Этимъ воспользовались гилевщики; попъ Евсъй, староста Демидовъ, Томилка Слъпой кричали,

чи, уму человъческому невмъстимыя. На другой день, когда нужно было приводить ко кресту остальныхъ, въ самой соборной церкви начался страшный шумъ и многіе пошли было изъ церкви вонъ, но Рафаилъ съ товарищами убъдилъ ихъ возвратиться и присягнуть. «Какъ же» говорилъ онъ: «вы прежде утверждали, что воровъ и заводчиковъ у васъ нътъ, что всъ вы виноваты; а теперь запираетесь и складываете вину на немногихъ?» Шумъ унялся, всъ цъловали крестъ, но попъ Евсъй со своими товарищами попами къ повинной руки не приложилъ. Въ Москву были отправлены челобитчики съ повинною къ государю.

Рафаилъ именемъ царскимъ объявилъ всепрощение; но стоило только утихнуть волненію, какъ лучшіе люди взяли верхъ и начали управляться съ заводчиками: сковали и посадили во всегородную избу старосту Гаврилу Демидова за то, что въ мятежъ изъ тюрьмы воровъ распустиль и шишей въ увзды разсылаль дворянь побивать, во Псковъ всякій мятежь и гиль чиниль и, напившись пьянъ, изъ пушекъ стрълять приказывалъ. Схватили Егорьевского попа Фирса, который, собравшись съ шишами, разорялъ увзды. Воевода Львовъ вельть было губнымъ старостамъ хватать воровъ, выпущенныхъ Демидовымъ-воры разбъжались; воевода велълъ сыскать поручиковъ — поручиками оказались заводчики гиля, Коза и Копыто съ товарищами, которые начали кричать, что сыскивать воровъ не будутъ, и воевода, опасаясь новаго мятежа, оставилъ поручиковъ въ покоъ. Но лучшіе люди не хотъли оставить гилевщиковъ въ покоъ: они били челомъ на заводчиковъ мятежа: Прошку Козу, Іева Копыто, Никиту Сорокоума, Ивана Клобучкова, перехватали ихъ и отдали князю Львову, который вельль посадить ихъ въ тюрьму; къ тюрьмъ сталъ собираться народъ, начались толки: «Государь насъ простиль во всемъ, а князь Львовъ сажаетъ въ тюрьму и чинитъ наказанье, бьетъ кнутомъ: въ томъ государь волень, а намъ попрежнему бить вт тарарыку; если

государь изволить самъ быть во Исковъ, то мы ему вст повинны головами своими; а если пришлетъ бояръ съ людьми ратными и велитъ насъ вывесть, то мы женъ своихъ и дътей побыемъ, а сами на зельъ (порохъ) помремъ». Междутъмъ подъячій Захаръ Осиповъ подалъ челобитную, въ которой объявлялъ, что въ мятежное время староста Гаврилка Демидовъ взялъ его Захара для письма въ земскую избу, держаль неволею и вельль писать листъ къ Литовскому королю о прасылкт на помощь 5,000 ратныхъ людей; Осиповъ объявиль, что въ думъ объ этой измънъ было всего четыре человъка. Когда изъ Москвы возвратились челобитчики, отправленные къ государю съ повинною, то князь Львовъ созвалъ Псковичей, объявиль имъ государскую милость и говорилъ, чтобъ они не стояли за гилевщиковъ, которые послъ крестнаго цълованья хотъли опять завести воровской заводъ: Гаврила Демидовъ у соборной церкви билъ стръльца за то, что тотъ обличалъ его воровство; Томилка Слепой приходилъ къ стрельцу Игнашке Мухе и говорилъ, чтобъ имъ завести мятежъ. Лучшіе люди отдали Демидова и Слепаго. 21 Ноября Демидовъ, Слъпой, Коза, Копыто, Сорокоумъ, Клобучковъ, Шапошникъ, Семяковъ были вывезены изъ Пскова въ Новгородъ и тамъ посажены въ тюрьму въ оковахъ. Когда ихъ повезли, то многіе Псковичи собрались съ женами и дътъми и провожали ихъ за городъ, причемъ слышались слова: «Во Псковъ государь казнить ихъ не велълъ, а вельль сослать въ Новгородъ, и если въ Новгородъ государь велитъ ихъ казнить, то намъ всемъ казненнымъ и сосланнымъ быть».

23 Ноября земскіе старосты подали челобитную на Дружинку Бородина, что заводить прежнее воровство, гиль и мятежт. Бородина схватили, били кнутомъ по торгамъ нещадно и отдали за пристава для отсылки въ Москву. Въ это время пришелъ царскій указъ выслать въ Москву половину Исковскихъ стръльцовъ на службу и подводы для нихъ взять во Исковъ. Чтобъ толковать о подводахъ, собрались въ земскую избу старосты, посадскіе люди, монастырскіе служки и ямщики; Бородинъ захотѣлъ воспользоваться этимъ и прислаль съ женою въ земскую избу возмутительное письмо, но обманулся въ расчетъ: земскіе старосты принесли это письмо въ съѣзжую избу къ воеводѣ. Касательно дальнъйшей судьбы заводчиковъ извъстна грамота государева къ Шведской королевъ Христинъ, чтобъ та прислала своихъ людей въ Новгородъ для присутствія при казни мятежниковъ, оскорбившихъ Нумменса; но отвѣта на это предложеніе не было. Такъ рушились всѣ попытки возобновить мятежъ. Въ Москвъ государь созвалъ всѣхъ тѣхъ, которые были на соборѣ 26 Іюля, и объявилъ имъ: «Псковичи вины свои принесли, присягу дали и мы ихъ прощаемъ» зэ.

Когда все успоконлось въ Новгородъ и Псковъ, въ 1651 году Никонъ прівхаль въ Москву и успъль снова пріобръсти могущественное вліяніе на молодаго царя, ибо прежиее вліяніе было поколеблено отсутствіемъ. Никонъ уговорилъ государя перенести въ Успенскій соборъ гробъ патріарха Гермогена изъ Чудова монастыря, гробъ патріарха Іова изъ Старицы и мощи Филиппа митрополита изч. Соловокъ. За мощами Филиппа отправился самъ Никонъ въ сопровождении боярина князя Ивана Никитича Хованскаго и Василья Отяева. Торжество это имъло не одно религіозное значеніе: Филиппъ погибъ вследствіе столкновенія власти светской съ церковною; онъ былъ низвергнутъ царемъ Іоанномъ за смълыя увъщанія, умерщвленъ опричникомъ Малютою Скуратовымъ. Богъ прославилъ мученика святостію; но свътская власть не принесла еще торжественнаго покаянія въ гръхъ своемъ, и этимъ покаяніемъ не отказалась отъ возможности повторить когда-либо подобный поступокъ относительно власти церковной. Никонъ, пользуясь религіозностію и мягкостію молодаго царя, заставиль свътскую власть принести это торжественное покаяніе. Онъ отыскаль примъръ въ преданіяхъ Византійскихъ, какъ императоръ Өеодосій, посылая за мощами Іоанна Златоуста, писалъ молитвенную грамоту къ

оскорбленному его матерью святому; и Никонъ повезъ въ Соловки грамоту царя Алексъя къ св. Филиппу: «Молю тебя и желаю пришествія твоего сюда, чтобъ разрышить согрышеніе прадъда нашего царя Іоанна, совершенное противъ тебя неразсудно завистію и несдержаніемъ ярости. Хотя я и не повиненъ въ досажденіи твоемъ, одпако гробъ прадъда постоянно убъждаетъ меня и въ жалость приводитъ, ибо вслъдствіе того изгнанія и до сего времени царствующій градъ лишается твоей святительской паствы. Потому преклоняю санъ свой царскій за прадъда моего, противъ тебя согръшившаго, да оставиши ему согръшеніе его своимъ къ намъ пришест-. віемъ, да упразднится поношеніе, которое лежить на немъ за твое изгнаніе, пусть вст увтрятся, что ты помирился съ нимъ: онъ раскаялся тогда въ своемъ гръхъ, и за это покаяніе и по нашему прошенію, приди къ намъ св. владыка! Оправдался Евангельскій глаголь, за который ты пострадаль: «всяко царство, раздъльшееся на ся, не станеть», и нътъ болъе теперь у насъ прекословящаго твоимъ глаголамъ, благодать Божія теперь въ твоей паствъ изобилуеть, пътъ уже болъе въ твоей паствъ никакого раздъленія: всъ единомысленно молимъ тебя, даруй себя желающимъ тебя, приди съ миромъ во свояси, и свои тебя съ миромъ примутъ» 40.

Везя съ собою покаяніе царя въ томъ, что нъкогда царь не послушался увъщаній архіерейскихъ, Никонъ считалъ себя въ полномъ правѣ требовать отъ сопровождавшихъ его вельможъ, чтобъ они безприкословно исполняли его распоряженія относительно дисциплины церковной. Послышались жалобы на неумъренность требованій Новгородскаго митрополита; люди съ характеромъ, подобнымъ Никонову, не очень способны къ умъренности въ чемъ бы то ни было; притомъ же, крутой по природѣ, Никонъ не имълъ возможности пріобръсть мягкость въ обхожденіи посредствомъ воспитанія и требованій общественныхъ: тогдашнее общество не требовало этой мягкости. Жалобы достигли двора, царя. Но пусть самъ царь разскажетъ намъ о томъ, что происходило въ

Москвъ въ 1652 году, во время отсутствія Никона, пусть разскажетъ намъ о своихъ отношеніяхъ къ вельможамъ, патріарху и особенно къ самому Никону, пусть этимъ простосердечнымъ своимъ разсказомъ введетъ насъ въ тотъ въкъ, въ то общество.

«Отъ царя и великаго князя Алексъя Михайловича всея Руси, великому солнцу сіяющему, пресвътлому богомольцу и преосващенному Никону, митрополиту Новгородскому и Великолуцкому, отъ насъ, земнаго царя, поклонъ. Радуйся архіерей великій, во всякихъ добродътеляхъ подвизающійся! Какъ тебя, великаго святителя, Богъ милуетъ? А я гръшный твоими молитвами даль Богъ здоровъ. Не покручинься, Господа ради, что про Савинское дело не писаль къ тебъ, а писаль и сыскъ послаль къ келарю: ей позабыль, а туть въ одинъ день прилучились вст отпуски, а я усталъ, и ты меня, владыка святый, прости въ томъ; ей безъ хитрости не писаль къ тебъ! Да пожаловать бы тебъ великому святителю помолиться, чтобъ Господь Богъ умножиль летъ жпвота дочери моей, а къ тебъ она святителю кръпко ласкова; да за жену мою помолиться, чтобъ, ради твоихъ молитвъ, разнесъ Богъ съ робеночкомъ; уже время спъетъ, а какой гръхъ станется, и миъ, ей, пропасть съ кручины; Бога ради, молись за нее. Да буди тебъ, великому святителю, въдомо: многольтие у насъ поютъ вмъсто патриарха: спаси, Господи, вселенскихъ патріарховъ, и митрополитовъ, и архіепископовъ нашихъ, и вся христіане, Господи, спаси; и гы отпиши къ намъ, великій святитель, такъ ли надобно пъть, или иначе какъ-нибудь, и какъ у тебя святителя поютъ?» Любопытно видъть здъсь, какъ царь проситъ прощенія у Никона въ томъ, что не писалъ ему про какое-то Савинскоедъло, клянется, что сдълаль это безъ хитрости: значитъ, что о всъхъ духовныхъ дълахъ царь считалъ своею обязанностію увъдомлять Новгородскаго митрополита.

Другое письмо, болъе любопытнее, начипается такъ: «Избранному и кръпкостоятельному пастырю и наставнику душъ

и тълесъ нашихъ, милостивому, кроткому, благосердому, беззлобивому, наипаче же любовнику и наперстнику Христову и рачителю словесных в овецъ. О крыпкій воинъ и страдалецъ Царя Небеснаго, и возлюбленный мой любимецъ и содружебникъ, святый владыко! моли за меня гръшнаго, да не покроетъ меня глубина гръховъ монхъ, твоихъ ради молитвъ святыхъ; надъясь на твое пренепорочное и беззлобивое и святое житіе, пишу такъ свътлосіяющему въ архіереяхъ, какъ солнцу свътящему по всей вселенной, такъ и тебъ сіяющему по всему нашему государству благими правами и дълами добрыми, великому господину и богомольцу нашему, преосвященному и пресвътлому митрополиту Никону Новгородскому и Великолуцкому, особенному нашему другу душевному и тълесному. Спрашиваемъ о твоемъ святительскомъ спасеніи, какъ тебя свъта душевнаго нашего Богъ сохраняеть; а пронасъ изволищь въдать, и мы, по милости Божіей и по вашему святительскому благословенію, какъ есть истинный царь христіанскій нарицаюсь, а по своимъ злымъ мерзкимъ дъламъ недостоинъ и во псы, не только въ цари, да еще и гръшенъ, а называюсь Его же свътовъ рабъ, отъ кого созданъ; и вашими святыми молитвами, мы и съ царицею, и съ сестрами, и съ дочерью, и со всемъ государствомъ далъ Богъ. здорово. Да будь тебъ великому святителю въдомо: за гръхъ всего православнаго христіанства, особенно же за мон окаянные гръхи, Содътель и Творецъ и Богъ нашъ изволилъ взять отъ здъшняго прелестнаго и лицемърнаго свъта отца нашего и пастыря, великаго господина Киръ Іосифа, патріарха Московскаго и всея Руси, изволиль его вселити въ недро Авраама и Исаака и Іакова, и тебъ бы, отцу нашему, было въдомо; а мать наша соборная и апостольская церковь вдовствуеть, слезно сътуеть по жених в своемь, а какъ въ нее войти и посмотръть, и она, мать наша, какъ есть пустынная голубица пребываеть, не имъющая подружія: такъ и она, не имъя жениха своего, нечалится; и все перемънилось нетолько въ церквахъ, но и во всемъ государствъ; духовнымъ.

дъламъ разсужденія нътъ и худо безъ пастыря дътямъ жить. Какъ начали у меня (въ великій четвертокъ) вмъсто херувимской первый стихъ Вечеръ твоей тайнь ивть, и пропъли первый стихъ, прибъжалъ келарь Спасскій и сказалъ мнъ: «Патріарха, государь, не стало!» а въ ту пору ударилъ царь-колоколь три раза, и на насъ такой страхъ и ужасъ нашель, едва пъть стали, и то со слезами, а въ соборъ у пъвчихъ и властей всъхъ со страха и ужаса ноги подломились, потому что кто преставился? да къ такимъ днямъ великимъ кого мы гръшные отбыли? какъ овцы безъ пастуха не въдаютъ гдъ дъться, такъ и мы теперь гръшные не въдаемъ, гдъ главы приклонить, потому что прежняго отца и пастыря эпшились, а новаго нътъ. Отпъвши объдню, пришелъ я къ нему свъту, а онъ государь уже преставился, лежитъ какъ есть живъ, и борода расчесана лежитъ какъ есть у живаго, а самъ немърно хорошъ; и простясь съ нимъ и поцеловавъ въ руку, пошелъ я къ умовенію ногъ. Въ пятницу вынесли его свъта къ Ризъ-Положенію. Я вечеромъ пошель одинь къ Ризъ-Положенію, и какъ подошель къ дверямъ полунощнымъ, а у него никакого сидъльца нътъ, кому велель быть игумнамь, те все разъехались, и я ихъ велель смирять митрополиту: да такой гръхъ, владыко святый, кого жаловалъ (покойный), тъ ради его смерти, лучшій Новинскій игуменъ-тотъ первый потхаль отъ него домой, а дътей боярскихъ я смирялъ сколько Богъ помочи далъ; 'а надъ нимъ одинъ священникъ говоритъ псалтырь, и тотъ говоритъ во всю голову кричитъ, а двери всв отворилъ; и я началъ ему говорить: «Для чего ты не по подобію говоришь!» «Прости государь» отвъчаль онь, «страхъ нашель ведикій, въ утробъ у него святителя безмърно шумъло, такъ меня и страхъ взялъ; вдругъ взнесло животъ у него государя и лицо въ ту жь пору стало пухнуть: меня и страхъ взялъ, думалъ, что ожилъ, для того я и двери отвориль, хотель отжать». И на меня, прости, владыка святый, отъ его ръчей страхъ такой нашель, едва съ ногъ не свалился; а вотъ и при мнъ гры-

жа-то ходитъ очень прытко въ животъ, какъ есть у живаго; и мнъ пришло помышление такое отъ врага: побъги ты вонъ, тотчасъ тебя вскоча ударитъ! и я, перекрестясь, взялъ за руку его свъта и сталъ цъловать, а въ умъ держу то слово: отъ земли созданъ, и въ землю идетъ, чего бояться? Да въту жь пору какъ есть треснуло у него въ устахъ и я досталь испужался, да поостаялся, такъ мнв полегчело отъ страха, да тъмъ себя и оживилъ, что за руку его съ молитвою взялъ. А погребли въ субботу великую, и мы надстлись, плачучи, а меня перваго грфшнаго, мерзкаго которая мука не ждетъ? ей, всв ожидають меня за злыя дела, и достоинъ я окаянный тъхъ мукъ за свои согръщенія; а бояре и власти то же всъ говорили между собою; не было такого человъка, который бы не плакаль, на него смотря, потому: вчера съ нами, а нынъ безгласенъ лежитъ, и это къ такимъ великимъ днямъ стало! И которые отъ ближнихъ были со мною, вст перервались плачучи, а встхъ пуще Трубецкой, да Михайла Одоевскій, да Михайла Ртищевъ, да Василій Бутурлинъ плакали по немъ государъ, что Богъ изволилъ скорымъ обычаемъ взять, и свои гръхи вспоминаючи. Да сказывалъ мнъ Василій Бутурлинъ, а ему сказываль патріарховъ дьякъ: мнъніе на него государя великое было, то и говорилъ: перемънить меня, скинуть меня хотять, а если и не отставять, то я самъ отъ срама объ отставкъ стану бить челомъ; и денегъ приготовилъ съ чемъ идти, какъ отставятъ, безпрестанно то и думалъ и говаривалъ, а невъдомо отъ чего? У меня и отца моего духовнаго, Содътель нашъ Творецъ видитъ, ей, и на умъ того не бывало, и помыслить страшно на такое дъло; прости, владыко святый, хотя бы и еретичества держался, и тутъ мнъ какъ одному отставить его безъ вашего собора? Чаю, владыка святый, хотя и въ дальнемъ ты разстояніи съ нами гръшными, но то же скажешь, что отнюдь того не бывало, чтобъ его свъта отставить или ссадить съ безчестіемъ. А келейной казны у него государя осталось 13,400 рублей слишкомъ, а сосудовъ серебряныхъ, блюдъ, сковородокъ, кубковъ, стопъ и Истор. Росс. Т. Х.

тарелокъ много хорошихъ; а переписывалъ я самъ келейную казну, а еслибы самъ не ходилъ, то думаю, что и половины бы не почему сыскать, потому что записки нътъ; не осталось бы ничего, все бы раскрали; ръдкая та статья, что записано, а то все безъ записки; самъ онъ государь въдалъ наизустъ, отнюдь никоторый келейникъ сосудовъ тъхъ не въдалъ; а какое, владыка святый, къ нимъ строенье было у него, государя, въ умъ мнъ гръшному не виъстится! Не было того сосуда, чтобъ не впятеро оберчено бумагою или киндякомъ! Да и въ томъ мена, владыка святый, прости: Не много и я не покусился на иные сосуды, да милостію Божіею воздержался и вашими молитвами святыми; ей, ей, владыка святый, ни до чего не дотронулся, могъ бы я и вчетверо цъну дать, да не хочу для того, что отъ Бога гръхъ, отъ людей зазорно: какой я буду прикащикъ? самому мнъ брать, а деньги мит платить себт же? а теперь немтрно радъ, что ни до чего не дотронулся. Всякимъ людямъ, которые были у патріарха на жаловань , даваль я изъ своихъ рукъ по десяти рублей; собираль я ихъ въ крестовую и говорилъ со слезами, чтобъ поминали и не роптали; и они всъ плакали и благодарили; и говорилъ имъ я, чтобъ поклонцевъ по силъ или по кануну на всякъ день говорили; да и то я имъ говориль: есть ли между вами такой, ктобъ раба своего или рабыню мимо дъла не оскорбилъ, иное за дъло, а иное и пьянъ напившись оскорбитъ и напрасно быотъ; а онъ, великій святитель, отецъ нашъ, если кого и понапрасну оскорбилъ, можно и потерпъть, да уже что-бъ то ни было, теперь пора всякую злобу покинуть, молитесь и поминайте съ радостію его свъта, сколько сила можеть. А не дать было имъ и не потъшить деньгами, поднялось бы роптаніе большое, потому что въ конецъ бъдны, и онъ свътъ у нихъ жалованья гораздо много убавилъ. Да еще буди тебъ великому святителю въдомо: во дворецъ посадилъ я Василья Бутурлина; а князь Алексъй биль челомъ объ отставкъ, и я его отставиль; а слово мое теперь во дворцъ добръ страшно и дъ-

лается безъ замедленья. Да въдомо мнъ учинилось: князь Иванъ Хованскій пишеть въ своихъ грамоткахъ, будто онъ пропаль, и пропасть свою пишеть, будто ты его заставляешь съ собою у правила ежедневно быть; да и у насъ перешептывали на меня: никогда такого безчестья не было, что теперь государь насъ выдалъ митрополитамъ; молю я тебя, владыка святый, пожалуй не заставляй его съ собою у правила стоять: добро, государь, учить премудра, премудръе будетъ, а безумному мозоліе ему есть; да если и изволишь ему говорить, и ты говори отъ своего лица, будто къ тебт мимо меня писали, а я къ тебъ, владыка святый, пишу духовную. Да Василій Отяевъ пишетъ къ друзьямъ своимъ: лучше бы намъ на Новой Землъ за Сибирью съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ Лобановымъ пропасть, нежели съ Новгородскимъ митрополитомъ быть, силою заставляетъ говъть, но никого силою не заставить Богу втровать. И тебт бы, владыка святый, пожаловать, сіе писаніе сохранить и скрыть втайнъ, и пожаловать тебъ, великому господину, прочесть самому, не погнушаться насъ гръшныхъ и нашимъ рукописаніемъ непутнымъ и несогласнымъ» 41.

Это письмо всего лучше объясняеть намъ явленіе Никона, ибо одного характера послъдняго недостаточно для объясненія гъхъ отношеній, въ которыхъ онъ нашелся къ государю и государству; чувства, высказанныя царемъ Алексъемъ Михайъювичемъ въ приведенномъ письмъ, переносятъ насъ въ то время, когда на Западъ утверждалась власть папская, власть, укоренившаяся преимущественно вслъдствіе характера западныхъ вождей, незнакомыхъ съ государственными преданіями и привычками, господствовавшими въ Византін, преданіями и привычками, которыя, при всей религіозности императоровъ восточныхъ, не давали имъ забывать о своемъ значеніи относительно высшихъ пастырей церкви. Но вожди оныхъ народовъ, подобно нашему царю Алексъю Михайлозичу, въ изліяніи своего религіознаго, христіанскаго чувства, тувства смиренія, не умъли сдерживать его сознаніемъ своего

государственнаго значенія; у нихъ государь исчезалъ человъкомъ, тъмъ выше, разумъется, поднималось значение пастыря церкви, вязателя и ръшителя, судьи верховнаго, истолкователя закона божественнаго, особенно когда этотъ пастырь личными достоинствами своими не полагалъ никакой преграды обнаруженію этого чувства смиренія и умъль пользоваться своимъ вліяніемъ, своимъ положеніемъ. Царь Алексти Михайловичъ надеблея, плачучи и по патріархъ Іосифъ, хотя, какъ человъкъ чистый, не могъ не чувствовать и не оскорбляться недостоинствомъ, мелочностію, недуховнымъ поведеніемъ этого патріарха; но онъ гналъ отъ себя грѣховную мысль о недостоинствахъ Іосифа, какъ нъжный и почтительный сынъ гонитъ отъ себя мысль и недостоинствахъ отца. Тъмъ съ большею силою религіозный молодой человъкъ обращаль свою любовь къ достойному пастырю, туть уже онъ не щадилъ словъ для выраженія этой любви, чтобъ возвысить любимый предметь и унизить предъ нимъ самого себя, ибо пріемы всякаго рода любви одинаковы. Такимъ образомъ самъ царь Алексъй Михайловичъ, по характеру своему, поставилъ Никона такъ высоко, какъ не стоялъ ни одинъ патріархъ, ни одинъ митрополитъ ни при одномъ царѣ и великомъ князъ.

Кромъ этого, много указаній на другія отношенія времени разсьяно въ этомъ драгоцьнномъ письмь. Богослуженіе имьло великое значеніе въ жизни каждаго, и не разъ высказываеть царь, какъ тяжело ему, что патріархъ умеръ къ такимъ великимъ днямъ; въ Свътлое Воскресенье пе будетъ служить патріархъ: праздникъ не въ праздникъ! «Церковь какъ пустынная голубица пребываетъ, не имъя подружія». Любопытны понятія, въ которыхъ воспитывался тогдашній Русскій человъкъ: при видъ разложенія трупа, царю приходитъ мыслы: «Нобъги вонъ, тотчасъ тебя вскоча удавитъ». Любопытна эта патріархальность, простота отношеній, переносящая насъ опять къ началу среднихъ въковъ: царь всъмъ распоряжа ется. самъ переписываетъ имъніе, оставшееся послъ покойнаго, в

при этомъ добродушно говоритъ страшныя слова противъ современнаго ему общества: «Еслибъ я самъ не сталъ переписывать, то все раскрали бы»; тутъ же обнаруживается, какъ понятія Домостроя были кръпки въ Русскомъ человъкъ: съ удивленіемъ и съ глубокимъ уваженіемъ отзывается Алексъй Михайловичъ о бережливости Іосифа: «А какое строеніе было у него государя, въ умъ моемъ гръшномъ не вмъстится: не было того судна, чтобъ не впятеро оберчено». Наконецъ, обнаруживаются отношенія молодаго царя къ придворнымъ: старый начальникъ приказа большаго дворца вышелъ въ отставку, назначенъ новый, и царь очень доволенъ перемфною, потому что слово его теперь во дворцъ добръ страшно и дълается безъ замедленія. Приверженность царя къ Новгородскому митрополиту уже не очень нравится боярамъ, ибо этотъ митрополитъ хочетъ привести ихъ въ свою волю: такого безчестья не было, шепчутъ они, выдалъ насъ митрополитамъ». Царь въ большомъ затрудненіи: съ одной стороны онъ сильно привязанъ къ Никону, непремѣнно хочетъ, чтобъ онъ былъ патріархомъ; но этотъ Никонъ своимъ крутымъ обхожденіемъ возбудилъ сильное неудовольствіе въ боярахъ, и вотъ Алексъй Михайловичъ пишетъ Никону, чтобъ онъ былъ поснисходительнъе, не принуждалъ Хованскаго слушать правила, и въ то же время пишетъ, чтобъ Никонъ, говоря объ этомъ съ Хованскимъ, не выдалъ его царя: Алексью Михайловичу не хочется, чтобъ бояре узнали, какъ онъ преданъ Никону, какъ онъ заодно съ нимъ противъ нихъ. Доброта такихъ людей, какъ Алексъй Михайловичъ, дълаетъ ихъ зависимыми отъ окружающихъ: не могутъ они выносить около себя недовольныхъ лицъ, хотя отъ этого въ отдалени и очень много недовольных , но ихъ не видно. Въ минуту вспыльчивости царь Алексъй сильно разбранитъ и прибьеть близкаго человъка, смирить его собственноручно, но мысль, что окружающие недовольны, сердятся, была для него невыносима.

Два раза въ письмахъ своихъ къ Никону царь говорилъ

объ избраніи преємника Іосифу; въ одномъ мѣстѣ пишетъ: «Возвращайся, Господа ради, поскорѣе къ намъ, выбирать на натріаршество именемъ Өеогноста, а безъ тебя отнюдь ни за что не примемся». Въ другомъ: «Помолись, владыка святий, чтобъ Господь Богъ нашъ далъ намъ пастыря и отца, кто Ему Свѣту годенъ, имя вышеписанное (Өеогностъ), а ожидаемъ тебя, великаго святителя, къ выбору, а сего мужа три человѣка вѣдаютъ: я, да Казанскій митрополитъ, да отецъ мой духовный, и сказываютъ святъ мужъ». Разумѣется, Никонъ хорошо понималъ хитрые намеки царя, зналъ, кто этотъ Өеогностъ (извѣстный Богу).

Никонъ прівхалъ въ Москву въ Іюль 1652 года, быль выбранъ въ патріархи, и отрекся — отрекся для того, чтобъ быть выбраннымъ на всей своей воль, чтобъ товарищи Хованскаго не мъшали ему. Въ Успенскомъ соборь, при мощахъ св. Филиппа, царь, лежа на земль и проливая слезы со всъми окружавшими, умолялъ Никона не отрекаться. Никонъ, обратясь къ боярамъ и народу, спросилъ: «Будутъ ли почитать его какъ архипастыря и отца, и дадутъ ли ему устроить церковь?» Всъ клялись, что будутъ и дадутъ, и Никонъ согласился. Это было 22 Іюля; 25 онъ былъ посвященъ.

## ГЛАВА ІІІ.

## продолжение царствования алексъя мехайловича.

Богданъ Хмельницкій. Его ссора съ Чаплинскимъ; его сношенія съ королемъ Владиславомъ и бъгство въ Запорожье. Хмельницкій въ Крыму и подучаетъ помощь отъ хана. Рада въ Запорожьъ: Хмельницкій гетманъ. Движеніе гетмана Потоцкаго, его письмо къ королю. Битвы при Желтыхъ Водахъ и у Корсуня. Письмо Киселя. Универсалы Хмельницкаго и возстаніе хлоповъ въ Малороссіи. Смерть Владислава. Опасеніе Киселя насчеть Москвы. Первыя сношенія Хмельницкаго съ Московскими воеводами. Сношенія его съ Польскимъ правительствомъ. Переписка съ Киселемъ. Князь Геремія Вишневецкій свиръпствуетъ противъ возставшихъ Русскихъ. Князь Доминикъ Острожскій; письма: его, Кіевскаго воеводы Тышкевича и Киселя. Неудачи последняго относительно мирныхъ переговоровъ. Битва подъ Пилявцами. Умельницкій отступаеть отъ Замостья по желанію новаго короля Яна Казимира. Торжественный вътздъ Хмельницкаго въ Кіевъ. Поведеніе его на радостяхъ. Переяславскіе переговоры съ коммиссарами королевскими. Приготовленіе къ войнъ съ объихъ сторонъ. Збаражъ и Зборовъ. Миръ. Сношенія Хмельницкаго съ Москвою. Посольство Неронова въ Украйну. Писарь Выговскій. Посольство боярина Пушкина въ Польшу. Тимошка Акундиновъ у Хмельницкаго. Сношенія его съ княземъ Прозоровскимъ, Путивльскимъ воеводою. Посольство Протасьева и Унковскаго къ Хмельницкому съ требованіемъ выдачи самозванца. Непрочность Зборовскаго мира. Неръшительность Москвы. Польша старается поссорить Москву съ козаками. Новая война у Польши съ козаками. Битва при Берестечкъ. Литва въ Кіевъ. Старанія побудить Москву къ ръшительному шагу. Бълоцерковскій миръ. Сочувствіе къ дълу козаковъ въ Бълоруссіи. Новыя попытки Польши поссорить Москву съ козаками. Посольство Прончищева въ Польшу и Пенцлавскаго въ Москву. Предлогъ къ разрыву остается. Хмельницкій считаетъ Бълоцерковскій миръ только перемиріемъ. Переселеніе Малороссіянъ въ Московскія украйны.

Предложеніе Хмельницкому со стороны царя выселиться со всёмъ войскомъ въ Московскіе предълы. Событія при Батогъ. Затруднительное положеніе Хмельницкаго: онъ сильно упрашиваетъ царя принять Малороссію въ подданство. Посольство князя Репнина въ Польшу для окончательныхъ переговоровъ. Царь объявляетъ Хмельницкому, что принимаетъ Малороссію въ подданство. Соборъ по этому случаю. Третья война Хмельницкаго съ Поляками. Дъло подъ Жванцомъ. Посольство Бутурлина въ Малороссію, Переяславская рада. Бутурлинъ вь Кіевъ; митрополитъ Сильвестръ Коссовъ. Пункты челобитной войска Запорожскаго, утвержденные царемъ. Донесеніе князя Куракина изъ Кіева о поведеніи Коссова. Прітэдъ игумена Гизеля въ Москву. Обзоръ сношеній Московскаго государства съ Европейскими державами доначала Польской войны.

Никонъ сталъ верховнымъ пастыремъ церкви и главнымъ совътникомъ царя въ то время, когда Алексъй Михайловичъ долженъ былъ ръшить великій вопрось о соединеніи Малой Россіи съ Московскимъ государствомъ. Мы видъли, что въ сороковыхъ годахъ XVII въка государство Польское, повидимому, достигло своей цели относительно козаковъ: число послъднихъ сильно ограничено и небольшая толпа находится въ повиновеніи у офицеровъ, отъ правительства назначенныхъ. Реестровыхъ, настоящихъ козаковъ мало; они спокойны. Но условія, которыя заставляли простой людь Украйны бъжать въ козаки существовали попрежнему, и знамя, подъ которое эти бъглецы могли становиться, знамя религіозное, попрежнему было готово; не доставало человъка, вождя возстанія. Вождь нашелся. Зиновій Богданъ Хмельницкій, сынъ козацкаго сотника Михайлы Хмельницкаго, убитаго въ сраженіи съ Турками при Цецоръ, самъ попался въ этомъ сражении въ плънъ къ Татарамъ, скоро впрочемъ освободился отъ него, возвратился къ своимъ козакамъ и получилъ званіе войсковаго писаря. Хмельницкій быль козакь видный во всьхъ отношеніяхъ: храбрый, ловкій, дъятельный, грамотный; у него было и состояніе, хуторъ Суботово въ Чигиринскомъ староствъ. За это-то Суботово началась у него ссора съ Чаплинскимъ, подстаростою Чигиринскимъ. Извъстно, какъ въ это время въ Польшъ дъйствовали другъ противъ друга враждующіе, и

понятно, кто долженъ былъ осилить въ борьбъ - шляхтичь или козакъ? Съ шайкою голодныхъ людей наъхалъ Чаплинскій на слободы Хмельницкаго, завладълъ гумномъ, на которомъ находилось 400 копенъ хлеба, и всехъ домашнихъ Хемльницкаго заковалъ въ цъпи; самого Богдана держалъ четыре дня въ тъсномъ заключении и освободилъ только попросьбъ жены своей. Богданъ подалъ жалобу въ судъ; въ отмщение за это Чаплинскій приказаль своей дворнъ схватить десятильтняго сына Хмельницкаго и высъчь плетьми среди базара; приказъ былъ исполненъ такъ хорошо, что мальчика чуть живаго принесли домой и скоро послѣ того онъ умеръ. Зать Чаплинскаго клялся неразъ предъ козаками, что Хмельницкому не быть въ живыхъ. Потдетъ ли Богданъ куда подъламъ службы, воротится домой — а на конюшит нътъ съраго коня. Отправится онъ въ походъ противъ Татаръ, сзади подътдутъ къ нему и стукнутъ по головт такъ, что не быть бы живому, еслибъ не защитилъ желъзный шлемъ, да и скажутъ въ оправданіе, что приняли его за Татарина 42. Но частной вражды съ Чаплинскимъ было еще мало: свой козакъ донесъ Польскому начальству на Хмельницкаго, будто онъ замышляеть старыя козацкія проказы, хочеть отправить на море вооруженныя суда. Дъйствительно шель слухъ, что король Владиславъ, замышляя войну противъ Турокъ, на которую не согласился однако сеймъ, прислалъ козакамъ позволеніе готовить суда для выхода въ море и прислалъ даже деньги на постройку судовъ. Въ Варшавъ разсказывали Московскому гонцу Кунакову, что зимою 1646 года Хмельницкій съ десятью товарищами прітзжаль въ Варшаву въ челобитчикахъ отъ всего войска Запорожскаго, билъ челомъ королю Владиславу на обидчиковъ своихъ и на жидовъ въ ихъ налогахъ. Владиславъ король въ то время гифвъ держалъ на сенаторовъ и на всю ръчь посполитую за то, что ему не дали воли войны вести съ Турками и собранное для этой войны Нъмецкое войско приговорили на сеймъ роспустить, а Нъмцамъ онъ давалъ деньги изъ приданаго жены своей. Такъ,

призвавши Богдана Хмельницкаго и Черкасъ челобитчиковъ, Владиславъ говорилъ имъ, что сенаторы его вдались въ свою волю, панства его пустошать, а его мало слушають; написавъ саблю, король далъ Богдану Хмельницкому и сказалъ: «Вотъ тебъ королевскій знакъ: есть у васъ при бокахъ сабли, такъ обидчикамъ и разорителямъ не поддавайтесь и кривды свои истите саблями; какъ время придетъ, будьте на поганцевъ и на моихъ непослушниковъ во всей моей волъ». И пожаловаль Владиславь Богдана Хмельницкаго атаманствомь, и отпустилъ его и всъхъ челобитчиковъ, одаривши ихъ сукнами и адамашками. Въ 1647 году весною ходилъ въ степь для поиску надъ Татарами князь Іеремія Вишневецкій да хорунжій коронный Александръ Конецпольскій, а Запорожскихъ Черкасъ было съ нимъ 5 полковъ; былъ и Богданъ Хмельницкій въ томъ походѣ съ двумя полками; въ степи Татаръ побили и живыхъ побрали много, а Богдану Хмельницкому изъ того погрому на дуванъ достался Татарченокъ, Крымскаго мурзы сынъ, и Богданъ этого Татарченка у себя берегъ и держалъ его какъ сына роднаго. Осенью того же года замыслиль король Владиславь войну вести съ Турскимъ султаномъ, пожаловалъ Богдана Хмельницкаго гетманствомъ Запорожскимъ, послалъ ему свое жалованье и впередъ объщалъ прислать на жалованье Черкасамъ и на челновое дело 170,000 злотыхъ Польскихъ къ лъту 1648 года. Богданъ за эти деньги объщалъ королю изготовить на полгода Запорожскаго войска и съ вольными 12,000, да къ морскому ходу сто челновъ. Узнавши объ этомъ, Конецпольскій замыслилъ Богдана убить и послалъ звать его къ себъ на банкетъ; но Хмельницкій, зная умысель, на банкеть не потхаль. Тогда Конецпольскій послаль 20 человіть людей своих взять Богдана силою; но Хмельницкій вступиль въ битву съ этими посланными у себя на дворъ, убилъ 5 человъкъ, а 15 убъжало, тогда какъ съ Хмельницкимъ на дворъ было только четыре человъка. Послъ этого Хмельницкій тотчасъ же побъжаль съ своего двора, оставя жену, дътей и все имъніе,

ваявши съ собою только Татарченка, который достался ему на дуванъ. По другимъ извъстіямъ, онъ взялъ съ собою также старинныя королевскія грамоты, козакамъ данныя, которыя хранились у Ивана Барабаша, полковника Черкасскаго, преданнаго правительству. Конецпольскій далъ знать немедленно гетману Потоцкому, что Хмельницкій заводитъ рокошъ; Потоцкій вельлъ схватить бунтовщика; козацкіе старшины повиновались, схватили Богдана и посадили подъ стражу; но сидя подъ стражею, онъ приговорилъ къ себъ сто козаковъ, и, выждавъ время, побъжалъ съ этими козаками и съ Татарченкомъ своимъ въ степь 43.

Въ концъ мъсяца явились отъ Богдана грамоты къ разнымъ лицамъ; къ Ивану Барабашу онъ писалъ: «Такъ какъ на многократные мон совъты и предложенія ваша милость не изволили склониться, чтобъ по давнимъ грамотамъ королевскимъ, у васъ въ сохраненіи бывщимъ, просить короля и сенаторовъ о новой привилегін на утвержденіе древнихъ правъ и вольностей козацкихъ и Малороссійскихъ и на удержаніе людскихъ обидъ и разореній, особенно же превращенія православныхъ церквей въ уніатскія: то я, сожалья объ этомъ и потеривани безчестіе и разореніе отъ негодяя Чаплинскаго, долженъ былъ придумать средство, какъ бы забрать въ свои руки королевскія привилегіи, валявшіяся между платьемъ жены вашей, и съ ихъ помощію сділать что-нибудь лучшее для погибающей Украйны, выпросить ласку и милость у королевскаго величества, пановъ сенаторовъ и всей ръчи посполитой. Утъшаюсь тъмъ, что Богъ помогъ мнъ высвободить изъ ващей неволи и привезти къ Запорожскому войску привилегін королевскія. А что ваша милость таилъ привилегіи, нужныя всему народу Малороссійскому, и для своихъ выгодъ не хотълъ просить королевской милости за нашихъ людей Украинскихъ, плачущихъ отъ Поляковъ -- за это все войско Запорожское считаетъ васъ годнымъ въ полковники -- не надъ мюдьми, а надъ овечками, либо свиньями». Къ Польскому коммиссару Шембергу, поставленному надъ козаками, Хмельницкій писаль, что онъ принуждень обжать отъ насилій Чаплинскаго и что надняхъ Запорожцы отправляють пословъ къ королю и сенаторамъ просить о привилегіяхъ. О томъ же писаль къ Потоцкому, гетману коронному, распространяясь о насиліяхъ Чаплинскаго, который притъсняеть не только мірянъ, но и священниковъ: гдъ случится ему видъться и говорить съ православнымъ священникомъ, то никогда не оставить его не обезчестивши, волосъ и бороды не вырвавши и палкою реберъ не пересчитавши.

То же самое Хмельницкій разглашаль въ Запорожьт и между простыми козаками, что будетъ отправлено посольство въ Варшаву просить короля о защить; разглашаль онъ это для того, чтобъ шпіоны Польскіе не донесли своему правительству о настоящемъ намфреніи его, о которомъ онъ совътовался съ старшиною: это намъреніе было доставить себъ управу саблею, а не посольствами въ Варшаву. По совъту атамановъ-кошеваго и куренныхъ, въ первыхъ числахъ Марта 1648 года вытхалъ Хмельницкій изъ Стчи со своими товарищами, бъжавшими съ нимъ вмъстъ изъ Чигирина, выъхалъ на островъ Томаковскій подъ предлогомъ, что тамъ удобнъе будетъ кормиться и людямъ его и лошадямъ, а въ самонъ дъль поъхалъ въ Крымъ просить у хана помощи на Поляковъ. Ханъ долго думалъ съ мурзами, давать или не давать войско Хмельницкому? боялся онъ, не нарочно ли Богданъ подосланъ Поляками, чтобъ обманомъ ввести орду въ Польшу и тамъ истребить ее готовыми войсками. Хмельницкій объявиль, что готовъ присягнуть и оставить сына своего заложникомъ; присяга дана была на саблъ ханской, молодой Хмельницкій (Тимовей) оставленъ въ заложникахъ; однако ханъ не двинулся самъ, а отправилъ съ Хмельницкимъ мурзу Тугай-бея съ четырехтысячнымъ отрядомъ. 18 Апръля возвратился Хмельницкій въ Запорожье, куда кошевой стянуль уже съ луговъ, вътокъ и ръчекъ все войско низовое, конное и пъщее; молодцы собрались, но не знали, зачъмъ собраль ихъ атаманъ, пока не прівхаль Хмельницкій изъ Крыма. Въ тотъ день, какъ онъ прівхаль, по заходѣ солнца, выпалили изъ трехъ пушекъ, на разсвѣтѣ другаго дня выпалили въ другой разъ; на этотъ призывъ козаки стали высыпать изъ разныхъ угловъ, и когда ударили въ котлы для призыва на раду, то съчевой майданъ (площадь) оказался малъ, вышли изъ крѣпости на просторное мѣсто, гдѣ и объявили войску, что начинается война противъ Поляковъ и что ханъ будетъ за козаковъ, благодаря старанію Хмельницкаго; тогда все войско закричало, чтобъ Хмельницкій былъ гетманомъ, и Богданъ принялъ опасную роль Павлюги и Остранина. Новый гетманъ постановилъ съ атаманами, чтобъ выступило въ походъ не болѣе осьми или десяти тысячъ козяковъ, а прочіе разошлись бы по своимъ мѣстамъ, къ своимъ промысламъ, и были готовы выступить по первому приказу гетманскому 44.

Между-тъмъ уже давно по Украйнъ несся слухъ, что на Запорожьт приготовляется возстаніе; народъ подняль головы и въ тихомолку готовилъ оружіе, ожидая избавителей. Хитрыя грамоты Хмельницкаго съ извъстіемъ, что все дъло состоитъ въ отправленіи козацкаго посольства къ королю съ челобитьемъ, таинственность, съ какою онъ дъйствовалъ, умънье утаить свою поъздку въ Крымъ - ничто не помогло; напуганные, чуткіе Поляки встрепенулись; коронный гетманъ Николай Потоцкій хорошо помниль последнія возстанія, хорошо зналь, что при этихъ возстаніяхъ Поляки должны имъть дъло не съ горстью Запорожцевъ, но съ цълымъ низшимъ народонаселеніемъ Украйны, и потому, несмотря на бездорожье, 18 Февраля уже быль на Украйнь; самь онъ расположился въ Черкасахъ, а гетманъ польный Калиновскій въ Корсунъ. Оправдывая свою поспъшность, Потоцкій писалъ королю: «Не безъ важныхъ причинъ, не необдуманно двинулся я въ Украйну съ войскомъ вашей королевской милости. Склонила меня къ тому просьба любезныхъ братьевъ, изъ которыхъ одни, спасая жизнь и имъніе, бъжали изъ Украйны на поле битвы, аругіе, оставаясь въ домахъ своихъ, не полагаясь на свои силы, горячими просьбами умоляли, чтобъ я своимъ присут-

ствіемъ и помощію спасалъ Украйну и ситинлъ потушить гибельное пламя, которое до того уже разгорелось, что не было ни одной деревни, ни одного города, въ которомъ бы не раздавались призывы къ своеволію и гдъ бы не умышляли на жизнь и имъніе пановъ своихъ и державцевъ, своевольно напоминая о своихъ заслугахъ и о частыхъ жалобахъ на обиды и притъсненія. Это было только предлогомъ къ мятежамъ, потому что не столько ихъ терзали обиды и притьсненія, сколько распоряженія республики, постановленіе надъ ними старшихъ отъ вашей королевской милости; они хотятъ не только уничтожить эти распоряженія, но и самовластно господствовать въ Украйнъ, заключать договоры съ посторонними государями и дълать все что имъ угодно. Казалось бы, что значать 500 человыкь бунтовщиковь; но если разсудить, съ какою смълостію и въ какой надеждъ поднять бунтъ, то каждый долженъ признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться противъ 500 человъкъ, ибо эти 500 человъкъ возмутились въ заговоръ со всъми козацкими полками, со всею Украйною. Еслибъ я этому движенію не противопоставилъ своей скорости, то въ Украйиъ поднялось бы пламя, которое надобно было бы гасить или большими усиліями, или долгое время. Одинъ панъ князь воевода Русскій (Іеремія Вишневецкій) отобраль у своихъ крестьянъ нъсколько тысячъ самоналовъ; то же сдълали и другіе; все это оружіе вибств съ людьми перешло бы къ Хмельницкому. Хотя я и двинулся въ Украйну, но не для пролитія прови христіанской и въ свое время необходимой для республики, двинулся я для того, чтобъ одиниъ страхомъ прекратить войну. Хотя я и знаю, что этотъ безразсудный человъкъ Хмельницкій не преклоняется кротостію, однако не разъ уже я посылалъ къ нему съ предложениемъ выйти изъ Запорожья, съ объщаніемъ помплованія и прощенія всьхъ проступковъ. Но это на него нисколько не дъйствуетъ; онъ даже удержаль моихъ посланцевъ. Наконецъ, посылаль я къ нему ротмистра Хмелецкаго, человъка ловкаго и хорошо знающаго характеръ козацкій, съ убъжденіемъ отстать отъ мятежа, и съ увъреніемъ, что и волосъ съ головы его не спадеть. Хмельницкій отпустиль ко мнв моихъ пословъ съ такими требованіями: вопервыхъ, чтобъ я съ войскомъ выступиль изъ Украйны; вовторыхъ, чтобъ удалиль полковниковъ и всъхъ офицеровъ; втретьихъ, чтобъ уничтожилъ установленное республикиою козацкое устройство, и чтобъ козаки оставались при такихъ вольностяхъ, при которыхъ они могли бы не только ссорить насъ съ посторонними, но и поднимать свою безбожную руку на ваше величество. Ясно видно, что къ этой цъли стремится его честолюбіе. Въ настоящее время онъ послалъ въ Понизовье за помощію къ Татарамъ, которые стоятъ наготовъ у Днъпра, и осмълился нъсколько сотъ изъ нихъ перевезти на эту сторону, чтобъ они разгоняли нашу стражу, поставленную мъшать соединенію мятежниковъ съ Хмельницкимъ. Что онъ давно обдумалъ, какъ начать бунтъ и какъ дъйствовать, въ этомъ ваша королевская милость убъдиться изволите, обративъ внимание на число его сообщниковъ, простирающееся теперь до 3,000. Сохрани Богъ, если онъ войдетъ съ ними въ Украйну! тогда эти три тысячи быстро возростуть до 100,000 и намъ будетъ ная работа съ бунтовщиками. Для предохраненія отечества отъ этого зловреднаго человъка есть средство, предлагаемое вашею королевскою милостію, а именно: позволить своевольнымъ побъги на море сколько хотятъ. Но не на море выйти хочетъ Хмельницкій, хочетъ онъ въ стародавнемъ жить своеволіи и сломать шею темъ постановленіямъ, за которыми такъ много трудились, за которыя пролидось такъ много шляхетской крови. Призналь бы я полезнымъ для общаго блага позволить козакамъ идти на море, и для того, чтобъ это войско не занимало полей, и для того, чтобъ не отвыкало отъ давняго способа вести войну; по въ настоящее смутное время это не можеть статься: частію потому, что челны еще не готовы, другіе и готовы, но не вооружены. Если суда и будуть готовы, то главное въ томъ, чтобъ успокоенные козаки, какъ скоро наступить необходимость для республики и вашей королевской милости, отправлены были въ надлежащемъ порядкъ. Но сохрани Боже, если они выйдутъ въ море прежде укрощенія бунта: возвратясь, они произведутъ неугасимое возмущеніе, въ которомъ легко можетъ исчезнуть установленное казацкое устройство, а Турки, раздраженные козаками, вышлютъ противъ насъ Татаръ» 45.

Предвъщанія Потоцкаго сбылись: у Хмельницкаго было много войска въ Украйнъ. 13 Апръля двинулся передовой отрядъ Польскихъ войскъ Днъпромъ и сухимъ путемъ; двинулись и реестровые козаки съ Барабашемъ, полковникомъ Черкасскимъ; большая часть регулярнаго войска состояла изъ Русскихъ; предводителями были козацкій коммиссаръ Шембергъ и сынъ короннаго гетмана, Степанъ Потоцкій. 22 Апръля выступилъ и Хмельницкій изъ-за Запорожья съ осьмитысячнымъ отрядомъ; Тугай-бей шель за нимъ съ Татарами; держали путь къ устью Тясмина, къ потоку Желтыя Воды. Реестровые козаки, шедшіе въ лодкахъ съ Барабашемъ и опередившіе сухопутную рать, вошли въ сношенія съ Хмельницкимъ и передались ему, убивши Барабаша и всъхъ тъхъ, кто былъ въренъ Польскому правительству. 5 Мая у Желтыхъ Водъ встрътился Хмельницкій съ сухопутнымъ Польскимъ войскомъ, и, после трехдневныхъ битвъ (5, 7 и 8 Мая), Поляки потерпъли страшное поражение, такъ что и десятка ихъ не успъло спастись бъгствомъ. Покончивши съ молодымъ Потоцкимъ, который умеръ отъ ранъ въ плъну, Хмельницкій двинулся навстръчу къ старому, сошелся съ нимъ 16 Мая у Корсуня и поразилъ на-голову: оба гетмана — коронный Потоцкій и польный Калиновскій попались въ пленъ и были отосланы къ хану въ Крымъ; Поляки потеряли 127 офицеровъ, 8520 рядовыхъ, 41 пушку. Пораженіе приписывали неблагоразумному раздъленію войска на двъ части, отправленію одной изъ нихъ впередъ съ молодымъ Потоцкимъ; иные упрекали коропнаго гетмана за несогласіе съ товарищемъ своимъ Калиновскимъ и за распутство, которому онъ былъ преданъ, несмотря на свои преклонны в лъта. Укоры сыпались на побъжденныхъ; какъ обыкновенно бываеть, каждый говориль, что еслибь сдълали иначе, еслибъ послушались его совътовъ, то не было бы бъды. Извъстный намъ Кисель писалъ къ архіепископу Гнъзненскому (отъ 31 Мая): «Рабы теперь господствують надъ нами; измѣнникъ учреждаетъ новое княжество; несчастные братія наши, среди внезапной опасности, бросая родину, домы и другіе цанные предметы, багуть во внутренность государства. Безумная чернь, обольщенная тъмъ, что Хмельпицкій щадить ее, предавая огню и мечу одно шляхетское сословіе, отворяетъ города, замки и вступаетъ въ его подданство. Я первый, хотя въ отечествъ послъдній, потерявъ за Диъпромъ сто тысячъ доходу, едва имбю отъ десяти до двадцати тысячь, да и то одинь Богь знаеть, не завладъеть ли и этимъ непріятель? Кромѣ того, я имѣю нѣсколько сотъ тысячъ долгу, нажитаго на службъ королю и отечеству. Много и другихъ мив подобныхъ. Мы будемъ нищими. Но откуда пришла эта бъда, объ этомъ подробно объяснено въ моихъ письмахъ къ королю, потому что несчастное предвидение моего ума, а больше свътъ разума предугадывали и предчувствовали все то, что теперь случилось. Видя, что козаки, угнетенные болье простыхъ холоповъ и ненавидимые, ушедши на Запорожье, составляють заговорь, я встми силами убъждаль пана кастеляна Краковскаго (Потоцкаго) не искать одного козака по Днъпровскимъ потокамъ, а лучше всъхъ козаковъ удерживать въ повиновеніи и, допуская для нихъ исключение изъ законовъ, какъ-нибудь приласкивать ихъ. Вовторыхъ, я совътовалъ не раздроблять малочисленнаго войска на отряды; втретьихъ, не выпускать за Дибпръ извъстія о дальнъйшемъ мятежъ козаковъ; вчетвертыхъ, чтобъ не раздражать Татаръ, не нужно высылать войско въ поле, но ожидать, что дома станетъ делать изменникъ; а между-тъмъ снестись съ беемъ Очаковскимъ и съ Крымомъ, чтобъ Хмельницкій не имълъ тамъ пристанища. Когда гет-Истор. Росс. Т. Х.

манъ не хотълъ принять моимъ совътовъ, то я послалъ ихъ къ королю; государь одобрилъ мое мнѣніе и послалъ приказъ, чтобъ отправка войскъ — одного за Днѣпръ, а другаго въ степь — была пріостановлена. Но врагъ совътовъ — опрометчивость все предупредила и погубила уже себя, насъ и большую часть отчизны» 46. Но мы видѣли, какъ оправдывалъ Потоцкій передъ королемъ свою поспѣшность, какъ боялся, чтобъ Хмельницкій не вошелъ на Украйну, гдъ найдетъ сто тысячъ союзниковъ, съ которыми Полякамъ трудно будетъ сладить. Справедливости этихъ соображеній нельзя не признать; но раздѣленіе силъ дѣйствительно оправдать трудно.

Посль Корсунской побъды Хмельницкій подошель къ Бълой церкви, расположился тамъ обозомъ и разослалъ 60 универсаловъ съ призывомъ къ возстанію; вся Украйна взволновалась, поднялись крестьяне, пошли въ козаки и стали свиръпствовать противъ шляхты, жидовъ и католическаго духовенства; они образовали нъсколько шаекъ, или гайдамацких загоново, какъ тогда называли, и разсъялись въ разныхъ направленіяхъ подъ начальствимъ вождей, оставившихъ по себъ кровавую память въ лътописяхъ и преданіяхъ народныхъ. Къ умножению смуты и разнузданности, вдругъ разнеслась въсть о смерти короля Владислава. «Теперь» пишетъ Кисель къ ярхіепископу примасу: «теперь, когда насъ постигло такое сиротство, мы не знаемъ, что еще замышляетъ султанъ Турецкій и что замышляють Москвитяне, которые 30 Мая дали знать о себъ, что всяъдствіе монхъ писемъ, отправленныхъ по королевскому приказанію, царь ихъ, исполняя условія братскаго союза, отправиль сорокъ тысячь вспомогательнаго войска противъ Татаръ. Это войско стояло уже въ шести миляхъ отъ Путивля; но когда битва предварила ихъ прибытіе, когда успъхи измънника уже стали имъ извъстны, и когда сдълается еще извъстнымъ, что мы не имъемъ государя, то кто можетъ поручиться за нихъ? Одна кровь, одна религія!» Дъйствительно, 1-го Мая (с. с.) Кисель далъ знать Путивльскому воеводъ Плещееву, что Татары 22 Апръля на

Желтыхъ Водахъ окружили Польскій отрядъ, высланный противъ измънниковъ Черкасъ. Кисель требовалъ помощи отъ Московскихъ воеводъ, по договору. 20 Мая царь приказалъ своимъ ратнымъ людямъ сходиться съ Литовскими людьми, и съ ними заодно промышлять надъ Татарами; будучи въ Литовской земль, дурна никакого не чинить, грабежу никакого бы не было, а хлъбъ и что довелось покупать; съ Литовскими людьми стоять смирно, дракъ бы и задоровъ никакихъ не было, не бражничать и табаку не покупать. Но всятдъ за этимъ получены были извъстія, что Поляки разбиты, гетманы въ плъну, козаки копятся во всъхъ Литовскихъ городахъ и идутъ безпрестанно въ сходъ къ гетману Богдану Хмельницкому. Путивльскій воевода Плещеевъ доносиль, что Татары Запорожскимъ козакамъ становятся сильны, потому что ихъ вдвое больше, чтмъ козаковъ; и Хмельницкій пишеть по городамь, чтобъ увздные люди отъ Татаръ береглись и бъжали изъ уъздовъ въ города; Хмельницкій же разсылаеть отъ себя полковниковъ и сотниковъ съ Запорожскими козаками по сю сторону Дивпра въ украйные города и велитъ имъ прибирать козаковъ, а урядниковъ, державцевъ, Поляковъ и Жидовъ велить побивать. Паны, Поляки и Жиды всь бытуть въ Польшу.

Стародубецъ Григорій Климовъ разсказываль въ посольскомъ приказѣ: Посылали его изъ Сѣвска воеводы съ грамотами къ Адаму Киселю; ѣхалъ онъ изъ Сѣвска на Кіевъ, потому что Адама Киселя сказали за Кіевомъ въ полуторастахъ верстахъ, въ городѣ Гощѣ. Съ версту отъ Кіева взяли его Крымскіе Татары и Запорожскіе козаки; козаки, увидя, что у него хохла нѣтъ, взяли его у Татаръ къ себѣ и отвели къ гетману своему Богдану Хмельницкому, который стоялъ въ городѣ Мошняхъ, отъ Кіева верстахъ во ста. Хмельницкій взялъ у него листы, назначенные къ Киселю, и сказалъ: «Не по что тебѣ къ Адаму ѣхать, я тебѣ дамъ къ царскому величеству отъ себя грамоту. Прислали ко мнѣ грамоты князъ Еремъй Вишневецкій и Адамъ Кисель, просятъ, чтобъ я Та-

таръ не пускалъ къ нимъ въ дальнія мъста, а держаль бы ихъ въ степи, и просятъ мира. Я, по ихъ прошенью, вельлъ Крымскому царевичу отступить въ степь къ Желтымъ Водамъ». Свое войско Хмельницкій распустиль за Дибпръ къ Путивльскому рубежу на маетности Потоцкаго, Вишневецкаго и Адаме Киселя; города у нихъ вст побрали, а крестьяне вст пошли въ козаки. Новгородокъ-Съверскій взяли и Ляховъ вездъ побивали, а отъ Новагородка пошли къ Чернигову, сколько у нихъ войска, сказать нельзя, потому что въ который городъ придутъ и тутъ у нихъ войска прибываетъ много, изо всякихъ чиновъ Русскіе люди, кромѣ Ляховъ; Жиды многіе крестятся и пристають къ нхъ же войску, а Ляхъ хотя и захочетъ креститься, не принимаютъ, всъхъ побиваютъ, говорять, чтобъ въ Польшт и Литвт встхъ Ляховъ побить за то, что въру христіанскую ломали и многихъ христіанъ побивали и насильно къ лядской въръ приводили. Хмельницкій говорилъ Климову: «Скажи въ Ствскт воеводамъ, а воеды пусть отпишутъ къ парскому величеству, чтобъ царское величество войско Запорожское пожаловаль денежнымъ жалованьемъ; теперь ему государю на Польшу и на Литву наступить пора: его бы государево войско шло къ Смоленску, а я, Хмельницкій, стану государю служить съ своимъ войскомъ съ другой стороны. Если тебя станутъ разспрашивать государевы приказные люди, то ты скажи имъ тайно, что королю смерть приключилась отъ Ляховъ: сведали Ляхи, что у короля съ козаками ссылка, послалъ отъ себя король грамоту въ Запорожье къ прежнему гетману, чтобъ козаки за въру христіанскую Греческаго закона стояли, а онъ, король, будетъ имъ на Ляховъ помощникъ; эта грамота королевская отъ прежняго гетмана досталась мнъ, и я, надъясь на то, войско собраль и на Ляховъ стою». Въ грамотъ своей къ царю, означенной осьмымъ числомъ Іюня, Хмельницкій извъщалъ о Желтоводской и Корсунской побъдахъ, и о смерти королевской: «Думаемъ» писалъ Хмельницкій: «что смерть приключилась отъ тъхъ же безбожныхъ непріятелей его и

нашихъ, которыхъ много королями въ землѣ нашей; желали бы мы себъ самодержца государя такого въ своей землъ, какъ ваша царская велеможность православный христіанскій царь. Еслибъ ваше царское величество немедленно на государство то наступили, то мы со всъмъ войскомъ Запорожскимъ услужить вашей царской велеможности готовы».

Путивльскій воевода Плещеевъ сносился съ княземъ Іереміею Вишневецкимъ о войнъ противъ Татаръ. Посланецъ Плещеева былъ перехваченъ Хмельницкимъ, который прислалъ Путивльскому воеводъ укорительную грамоту, что Русскіе хотять помогать Полякамъ на козаковъ, ибо война у Поликовъ съ козаками, а не съ Татарами: «Мы желаемъ» пишеть Хмельницкій, «не того, чтобъ православный государь Алексти Михайловичъ воевалъ съ нами, но чтобъ онъ быль и Ляхамъ и намъ государемъ и царемъ, чтобъ Ляхи за въру нашу съ нами больше биться не помышляли». Царь приказалъ Плещееву отписать Хмельницкому, что онъ никогда не писалъ къ Вишневецкому о соединении Русскихъ съ Поляками противъ козаковъ, что кто-нибудь распускаетъ объ этомъ слухъ на ссору. Но Хмельницкій не успокоился этимъ отвътомъ и писалъ опать къ Илещееву: «Уже третьяго посла вашего перехватываемъ, вы все сноситесь съ Ляхами на насъ. Если вы хотите на насъ, на свою въру православную христіанскую мечъ поднять, то будемъ Богу молиться, чтобъ вамъ не посчастливилось; легче намъ, побившись между собою, помириться, а помирившись, на васъ поворотиться. Мы вамъ желали всего добраго, царю вашему желали королевства Польскаго, а потомъ какъ себъ хотите, такъ и начинайте, хотите съ Ляхами, хотите съ нами» 47.

Поднимая Украинскій народъ и Московскаго царя противъ Польши, Хмельницкій въ то же время, по совъту Киселя, ръшился попробовать, какъ отзовется ему Польское правительство. Какъ бы еще не зная о смерти королевской, въ половинъ Іюня Хмельницкій отправилъ въ Варшаву четырехъстаршинъ съ пунктами, въ которыхъ заключались жалобы и

просьбы козаковъ, и съ своимъ письмомъ къ королю. Пункты были слъдующіе: 1) Наны обходятся съ нами, людьми войсковыми, хуже чъмъ съ невольниками; 2) хутора, луга, мельницы и все, что имъ понравится въ домахъ у козаковъ, берутъ насильно, мучатъ, убиваютъ; 3) берутъ десятину и поволовщину; 4) старыхъ козацкихъ женъ и отцовъ, хотя бы сынъ находился на службъ, облагаютъ чиншомъ, какъ и другихъ крестьянъ; 5) козацкихъ женъ, тотчасъ по смерти козаковъ, заставляютъ безъ милости работать наравиъ съ мъщанами; 6) паны полковники насъ не защищають, а еще помогаютъ обижать насъ; вещи наши и пожитки, подъ видомъ торга, берутъ за половину цъны; 7) жолнерская челядь забираетъ у козаковъ воловъ, скотъ и всякіе пожитки; 8) на Запорожьт и на Днъпръ не даютъ промышлять, ни звърей, ни рыбы ловить, а съ головы каждаго козака берутъ по лисицъ; если же не поймаетъ козакъ лисицы, то отбираютъ самопалы; панамъ полковникамъ подводы даемъ, или вмъсто подводъ платимъ деньгами; 9) военную добычу и даже молодыхъ Татаръ паны полковники отнимаютъ у козаковъ; 10) нашедши какую-нибудь причину, тотчасъ сажаютъ козака въ тюрьму, и гдъ чуютъ взятку, не выпустятъ, пока не дадутъ добраго выкупу; 11) была воля королевская, чтобъ мы шли на море, и на челны выданы намъ деньги, а къ Запорожскому войску предполагалось прибавить еще 6000; но старшіе наши не позволили, чтобъ войско наше состояло изъ 12,000, хотя мы объщаемъ и клянемся, что сверхъ этого числа принимать людей въ войско не будемъ; а съ 6000 мы не можемъ оказывать услугъ ни королю, ни республикъ; 12) чтобъ заслуженое жалованье, котораго мы не получали въ теченіе пяти льтъ, было сполна отправлено къ намъ вмъстъ съ коммиссіею; 13) просимъ о духовенствъ древней религіи Греческой, чтобъ оно оставалось неприкосновеннымъ; чтобъ церкви, отданныя уніатамъ, опять оставались при своихъ стародавнихъ правахъ. Въ своемъ письмъ Хмельницкій повторяль тъ же жалобы: «Даже Жиды, въ на-

деждъ на пановъ урядниковъ, также причиняютъ намъ великія обиды. Невъроятно, чтобъ даже въ Турецкой неволъ христіане переносили такія несчастія, какія переносимъ мы, нижайшія подножія вашей королевской милости. Мы совершенно понимаемъ, что вст неистовства совершались надъ нами наперекоръ вашей королевской милости, потому что постоянно слышимъ: «Вотъ вамъ король! а пособитъ ли вамъ король, такія-то дъти!» Послъ этого мы не можемъ уже переносить такихъ обидъ и незаслуженныхъ мученій. Не имъя болъе возможности жить въ домахъ своихъ, мы, бросивъ женъ, дътей и все убогое имущество, бъжали въ Запорожье, откуда предки наши съ давняго времени привыкли служить коронъ Польской и вашей королевской милости. Но и здъсь обратили въ ничто наши воинскія привилегіи, тогда какъ Богъ свидътель, что мы не сдълали ничего своевольнаго. Когда панъ кастелянъ Краковскій (Потоцкій) напаль на нась въ самомъ Запорожьт, то мы должны были призвать на помощь хана Крымскаго. По волъ Божіей случилось, что при сухихъ дровахъ и сырымъ досталось. Кто тому причиною, разсудить самъ Богъ, а мы готовы жертвовать жизнію для республики. Затъмъ нижайше просимъ вашу королевскую милость оказать намъ отеческое милосердіе, и, простивъ невольный гръхъ, повелите оставить насъ при древнихъ правахъ и привилегіяхъ». Посланцы козацкіе застали Владислава во гробъ, были допущены поклониться тълу и получили такой отвътъ отъ временнаго правительства (отъ 22 Іюля): «Нътъ надобности объяснять вамъ совершеннаго вами преступленія; хотя республика могла бы отмстить вамъ, но мы, не желая болъе пролитія крови христіанской, снисходя на вашу нижайшую и покорную просьбу, согласились назначить пановъ коммиссаровъ, людей знатныхъ, которые объявять вамъ дальнъйшую волю республики. Республика не откажетъ вамъ въ прощеніи, но требуетъ, чтобъ вы какъ можно скоръе освободили всъхъ плънныхъ, дъятельно преслъдовали предводителей разбойничьихъ шаекъ, которыя теперь собираются въ разныхъ мъстахъ и нападаютъ на шляхетскіе домы, и чтобъ прервали всякую связь съ невърными». Назначены были и коммиссары для переговоровъ съ Хмельницкимъ, во главъ ихъ Кисель.

Последній вель переговоры съ Хмельницкимъ посредствомъ одного монаха. Выставляя на видъ прелести Польской воли, какой нельзя найти ни въ какомъ другомъ государствъ, Кисель писаль Хмельницкому: «Милостивый панъ старшина Запорожскаго войска республики, издавна любезный мнъ панъ и пріятель! Втрно нътъ въ цъломъ свътъ другаго государства, подобнаго нашему отечеству правами и свободою; и хотя бываютъ разныя непріятности, однако разумъ повельваетъ принять во вниманіе, что въ вольномъ государствъ удобнъе достигнуть удовлетворенія, между тъмъ какъ потерявъ отчизну нашу, мы не найдемъ другой ни въ христіанствъ, ни въ поганствъ: вездъ неволя, одно только королевство Польское славится вольностію. Вамъ и всему войску хорошо извъстно, что я одинъ изъ христіанъ народа Русскаго служу сенаторомъ въ коронъ Польской, ношу на раменахъ своихъ и св. церкви и древности наши, и ненарушимо сохранилъ свою въру до съдыхъ волосъ, и сохраню, дастъ Богъ, до смерти. Всъ также знаютъ о несчастномъ кровопролитіи; но я не обагрилъ рукъ своихъ козацкою христіанскою кровію. Поэтому ваша милость со встмъ Запорожскимъ войскомъ можетъ совершенно положиться на меня, и я усердно прошу вашу милость имъть ко мнъ довъріе. Нужно какъ можно скоръе прекратить несчастное домашнее замъшательство и водворить покой. Поэтому я желаю, чтобъ ваша милость отослаль бы Татаръ, а самъ, оставаясь на обыкновенныхъ мъстахъ, отправилъ бы посольство къ республикъ съ изъясненіемъ причинъ, по которымъ произошло несчастное замъшательство, и засвидътельствовалъ върность свою и всего войска». Хмельницкій отвъчалъ Киселю: «Очень сожальемъ о пораженіи, постигшемъ въ земль нашей народъ христіанскій, хотя не мы тому причиною: при сухихъ дровахъ и

сырымъ должно было достаться. Послушавъ совъта вашей милости, стараго своего пріятеля, мы сами пріостановили свои военныя дъйствія и ордъ приказали возвратиться, а къ республикъ, съ покорностію и върнымъ подданствомъ, отправили пословъ. Такъ какъ мы остались сиротами по смерти его королевской милости, то просимъ вашу милость удостоить насъ своимъ посъщеніемъ, чтобъ мы могли узнать, кого республика пожелаетъ имъть королемъ, и чтобъ воспользоваться совътомъ вашей милости для дальнъйшихъ нашихъ дъйствій». Самъ Кисель поспъшиль донести о слъдствіяхъ своихъ сношеній архіепископу-примасу: «Развъялъ Господь Богъ чрезъ меня, наименьшаго сына отечества, кровавую радугу и пріостановиль ужасную внутреннюю войну: отець Ляшко, мой повъренный, монахъ Греческаго исповъданія, добрый шляхтичъ, возвратился и донесъ, что когда прибылъ къ Хмельницкому, то сначала встръченъ былъ сильнымъ огнемъ, наконецъ была рада военная, въ которой участвовало 70,000 козаковъ и на которой была читана моя грамота. Посль продолжительныхъ споровъ и шуму, самъ Хмельницкій пачаль уговаривать, напоминая о моей искрепности; ему помогли въ этомъ и другіе козацкіе старшины. Вслъдствіе этого св. Духъ внушиль имъ ръшеніе: послушаться моего совъта, имъть ко мнъ довъріе, отправить пословъ, прекратить непріятельскія дтйствія, задержать орду въ степи, а меня пригласить прітхать къ нимъ. Я прошу, чтобъ настоящая моя върная услуга и дальнъйшая служба никъмъ у меня не была отнимаема и не оставалась бы безъ памятника, заслуженнаго любовію къ отечеству».

Но Кисель еще очень рано замечталь о наградь за свои подвиги. Ръзня господствовала въ Украйнъ, и среди этой бойни козаки и вельможи соперничали въ звърствъ. Въ то время, какъ украинская шляхта, не думая о сопротивленіи, бъжала или гибла подъ ножами возставшихъ хлоповъ, одинъ воевода Русскій, киязь Іеремія Вишневецкій, выставилъ сопротивленіе. Недавній отступникъ отъ православія, съ ненавистію ренегата

къ старой въръ, въръ хлопской, Іеремія соединялъ ненависть Польскаго пана къ хлопамъ, усугубленную теперь возстаніемъ и кровавыми подвигами гайдамаковъ. Въ самомъ началъ возстанія Хмельницкаго Іеремія быль уже на Восточной сторонъ Днъпра, намъреваясь помогать Потоцкому и Калиновскому. Корсунская битва и вспыхнувшее вследъ нею всеобщее возстание хлоповъ отбросили его на Западъ; но онъ скоро остановился и съ отрядами своими выставилъ единственное сопротивление козачеству. Какого же рода было это сопротивление? Напавши врасплохъ на мрстечко Погребища, преданное козакамъ, онъ перемучилъ его жителей, особенно священниковъ православныхъ; изъ Погребищъ Вишневскій пошель къ принадлежавшему ему городу Немирову; жители затворялись-было отъ своего пана, но онъ взяль городъ приступомъ и выданные мъщанами виновники возстанія погибли въ ужаснейшихъ мукахъ: «Мучьте ихъ такъ, чтобъ они чувствовали, что умираютъ!» кричалъ Вишневецкій палачамъ. Въ концъ Іюля подъ Константиновымъ встрътился Вишневецкій съ многочисленнымъ козацкимъ отрядомъ, бывшимъ подъ начальствомъ Кривоноса; и послъ двухъ кровопролитныхъ стычекъ Поляки принуждены были отступить.

Поляки видъли свою малочисленность въ Украйнъ; имъ важно было удержать Хмельницкаго въ бездъйствіи, пока прибудуть къ нимъ подкръпленія, пока выбранъ будетъ король. Назначенный главнымъ воеводою въ Украйну, Владиславъ Доминикъ князь Острожскій, послалъ сказать Кривоносу, чтобъ не пускалъ орды и не шелъ дальше опустошать шляхетскихъ имъній, послалъ съ тъмъ же и къ самому Хмельницкому. Кривоносъ отвъчалъ: «Вашей милости извъстно какъ это началось и какъ утихло было; не хотъли мы больше пустошить земли Польской; но ужъ очень заъдаетъ насъ князь Іеремія: людей сталъ мучить, головы отсъкать, на колъ сажать, въ каждомъ городъ среди рынка висълица, и теперь оказывается, что на колу были невинные люди; попамъ нашимъ буравомъ просверливалъ глаза. Мы, защищая нашу въру

и жизнь, должны были стать за свою обиду. Кто хочетъ воевать съ нами, противъ того мы готовы; а кто спокоенъ, тотъ и будетъ оставленъ въ покоъ. Прошло уже семь недъль или больше, какъ мы отправили пословъ своихъ къ королю и республикъ; но объ нихъ до сихъ поръ нътъ никакого достовърнаго извъстія: върно они спять, такъ что до сихъ поръ не могутъ проснуться. Все будетъ мирно, если ваша милость теперь же доставите пословъ нашихъ; но если послы не явятся, то я буду воевать вмъстъ съ ордою; панъ гетманъ, который надняхъ ожидаетъ орды, двинется со всемъ войскомъ и заступитъ дорогу, гдъ будете утекать. А Жидовъ ваша княжеская милость благоволите препроводить до самой Вислы, потому что они прежде всъхъ виноваты, они и васъ съ ума свели». Хмельницкій отвъчаль то же самое, что движенія Іереміи вызвали и его изъ бездъйствія; также просилъ о возвращении пословъ козацкихъ, отправленныхъ въ Варшаву, послъ чего, сообразуясь съ письмами сенаторовъ, онъ возвратится съ войскомъ и удержитъ орду.

Князь Острожскій писаль отчаянное письмо къ архіепископу примасу: «Кчему обманывать республику ложною надеждою, когда въ отчаянныхъ обстоятельствахъ ежедневно прибавляются новыя бъдствія? Я не могъ устоять подъ Константиновымъ , потому что сила непріятельская неслыханна. Теперь увъдомляю, что уже пахнетъ конечною гибелью». Князь Доминикъ не видалъ возможности мира и полагалъ единственную надежду на военную помощь изъ Польши. Также смотрълъ на дъло и Тышкевичъ, воевода Кіевскій: «Наибольшій вредъ» писаль онъ «состоить въ томъ, что братья наши дълаются добычею непріятеля; а мы ничего объ этомъ не знаемъ, или не можемъ знать, считая себя обезпеченными надеждою на трактаты и остненными мнимымъ облакомъ перемирія. Если это отъ кого-нибудь происходить, то мы надвемся, что придетъ время, когда Богъ укажетъ виновника бъдствій республики. Мы, по совъсти, по любви къ отечеству и по долгу нашему сенаторскому, еще разъ предостерегаемъ, что непріятель, подъ предлогомъ объщаннаго мира, болье и болье свиръпствуетъ, болье и болье усиливается, такъ что теперь каждый холопъ есть нашъ непріятель, каждый городъ, каждое селеніе мы должны считать отрядомъ непріятельскимъ. И неудивительно, что они доходятъ до такого неистовства: при нашей безпечности, простой народъ думаетъ, что ему дозволено все противъ всъхъ, даже противъ самого Бога. Поэтому остается одно средство къ прекращенію своеволія — показать непріятелю саблю. Лучше намъ отпоясать саблю, чъмъ терпъть такое поруганіе отъ собственныхъ холоповъ».

Тышкевичъ разумълъ Киселя, говоря о виновникъ бъдствій, который осънилъ Поляковъ мнимымъ облакомъ перемирія. Но Кисель, видя слабость государства и паническій страхъ, овладъвшій всьми, единственнымъ средствомъ спасенія считаль миръ, хотя и не очень на него полагался. 9 Августа онъ писалъ коронному канцлеру: «Большая и жалкая перемъна произошла въ моемъ предположеніи идти къ Кіеву. Еще до Гущи (имъніе Киселя) опередили меня козаки или разбойники — не знаю, какъ назвать ихъ. Что уцъльло отъ одной толпы, то разорено до основаній другой; у меня и у слугъ моихъ пограблено домашней утвари болъе чъмъ на 30,000; въ форверкахъ также взяли все, что было; Жиды всъ выръзаны, дворы и корчмы сожжены. Около Горыня постигла вськъ та же участь, что и меня. Кривоносъ взялъ Меджибожъ приступомъ и всъхъ жителей переръзалъ. Слышно, что Шаръгородъ подвергся той же участи, и что козаки обратились уже къ Бару. Три дня измънники пробыли въ Гущъ, грабили натадами всю окрестность; пьянствуя днемъ и ночью, выпили нъсколько бочекъ вина и нъсколько десятковъ бочекъ меда, потчивали моихъ и сосъднихъ холопей, остальное пораздавали имъ. Языкъ показалъ, что Хмельницкій со 120,000 войска находится уже подъ Янушполемъ, недалеко отъ Любартова; тотъ же языкъ сказалъ, что послы козацкіе, отправленные въ Варшаву, до сихъ поръ еще не возвратились къ Хмельницкому, которому Кривоносъ далъ знать, что они посажены на колъ, и тогда Хмельницкій двинулся съ огромнымъ войскомъ и послалъ за ордою. Въ такихъ обстоятельствахъ, я отправилъ одно письмо къ Хмельницкому отъ себя, другое отъ всъхъ насъ, коммиссаровъ. Войска наши не спъшатъ соединиться, начальники не имфютъ силы, на всфхъ напаль такой страхъ, что не только непріятель одерживаетъ верхъ, видя, что никто не смъетъ смотръть ему въ глаза и всь обращаются въ бъгство, но даже крестьяне, холопы издъваются надъ нами, и вотъ вся чернь присоединяется къ этимъ войскамъ, козачьимъ или разбойничьимъ. Поэтому я отправилъ къ Хмельницкому письмо, желая узнать, не дошелъ ли онъ до последней степени неистовства, а самъ, съ своимъ полкомъ и товарищами, медленно подвигаюсь, ожидая отвъта; когда онъ мнъ отвътитъ, что ждетъ меня къ себъ, то поъду и употреблю всевозможныя средства къ примиренію. Если же Хмельницкій отвергнеть мои предложенія, то я съ своимъ полкомъ пойду днемъ и ночью въ то мъсто, гдъ собираются войска республики».

Кисель, идя къ Хмельницкому для мирныхъ переговоровъ, требоваль, чтобъ Польское войско не нападало на козаковъ, не раздражало ихъ, не давало возможности говорить, что со стороны Поляковъ нътъ желанія мира. Онъ писалъ коронному канцлеру Оссолинскому, что со стороны Хмельницкаго можно надъяться мирнаго расположенія: «Какъ скоро послы мои прітхали къ Хмельницкому, то я тотчасъ получилъ извъстіе, что Кривоносъ взять на цъпь и прикованъ къ пушкъ за шею. Вся шляхта, сколько ея было въ плъну у Кривоноса, выпущена, и вельно отрубить головы болье, чъмъ сотнъ разбойниковъ. Самъ Хмельницкій, остановивъ полки, отступилъ и ожидаетъ меня». Хмельницкій, дъйствительно, приглашалъ Киселя къ Константинову для переговоровъ и, жалуясь на тиранства Вишневецкаго, писалъ: «Неудивительно было бы намъ, еслибъ дълалъ это простакъ какой-нибудь, напримъръ, нашъ Кривоносъ; но между Вишне-

вецкимъ и Кривоносомъ большая разница! Мы больше помнимъ Бога: ни одинъ Полякъ, доставшійся въ наши руки, не умерщвленъ». Но недолго манила бъднаго Киселя належда скоро начать и успъшно кончить переговоры съ новымъ Тамерланомъ, какъ онъ называлъ Хмельницкаго: онъ съ своими товарищами, остальными коммиссарами и провожавшимъ ихъ вооруженнымъ отрядомъ приблизился къ Острогу; но въ это время козаки захватили городъ и выступили противъ коммиссарскаго отряда какъ непріятели. Кисель послалъ сказать имъ, что онъ съ товарищами - коммиссары, тдущіе къ Хмельницкому, по письму последняго. Козаки остановились, обязались нейти дальше во внутренность Волыни, съ объихъ сторонъ дано было по десяти человъкъ въ заложники, и ифсколько человфкъ коммиссарскаго отряда спокойно вътхали въ городъ. Но вдругъ является отрядъ войска князя Острожскаго, приступаетъ къ воротамъ и начинаетъ схватки съ козаками. Тъ, не разобравши, что это за войско, подумали, что это коммиссары вфроломно нападають на нихъ, и принялись бить тъхъ Поляковъ изъ Киселевского отряда, которые были у нихъ въ городъ. Поляки Острожскаго не могли взять города и отступили; но козаки не согласились уже пропустить коммиссаровъ чрезъ Острогъ. Кисель, съ одной стороны, долженъ былъ писать къ Хмельницкому съ упреками, что въ то время, какъ онъ шелъ для мирныхъ переговоровъ, козаки захватили Баръ и Острогъ; съ другой стороны, писалъ къ Польскому войску, что оно разстроиваетъ все дело, нападая на козаковъ. Изъ войска дали ему жосткій отвъть: «Съ удивленіемъ услыхали мы, что республика теряетъ кръпкіе города передъ глазами вашей милости, хотя вы имъли при себъ значительное число войска. Это происходить, по нашему мнѣнію, оттого, что коммиссія, по безполезной медленности, не приступала по сю пору ни къ какому делу. Съ этимъ холопствомъ мы не можемъ придерживаться народнаго права, потому что оно не привыкло соблюдать върности. Знаемъ, что республика, связавъ себъ руки коммиссіею, не желаеть, чтобъ мы раздражали непріятеля; такой же совътъ мы принимаемъ и отъ вашей милости. Но еслибъ мы, смотря на необузданное высокомъріе холоповъ, дозволяли имъ въ глазахъ своихъ брать города и замки и производить безпрестанныя убійства, то въ такомъ случат и върность наша сдълалась бы сомнительною въ глазахъ республики и достоинство наше было бы унижено». Кисель оправдывался, что коммиссіи нътъ никакой возможности спъшить, да и самая медленность ея полезна, потому что даетъ время собирать войска; Острогъ быль взять до прибытія коммиссаровъ, отнимать же имъ городъ вооруженною рукою было бы несовмъстно съ ихъ должностію и неблагоразумно; городъ освобождался отъ козаковъ въ силу переговоровъ, но Польское войско своимъ нападеніемъ испортило все. Но Вишневецкій не переставаль вооружаться противь мирныхъ переговоровъ и противъ Киселя: «Если мы будемъ дожидаться союза поганыхъ съ своими домашними погаными, то намъ труднъе будетъ покончить войну» писалъ онъ къ архіепископу-примасу 30 Августа. «Козаки на сихъ дняхъ овладъли Луцкомъ, Клеванью и другими городами на Волыни; 30,000 Татаръ переправились къ намъ на Мурахву. Изъ этихъ въстей ваша милость можете судить, какіе плоды принесло перемиріе, которое ведетъ насъ къ горькому концу. Непріятель беретъ города, а намъ велятъ молчать, связавъ намъ руки волею республики, потому что она изрекла миръ, а не войну».

Желаніе Вишневецкаго исполнилось. Хмельницкій, раздраженный тѣмъ, что Поляки въ другой разъ приступали къ Острогу, задержалъ посланцевъ Киселя, вслъдствіе чего послъдній не поъхалъ къ нему и соединился съ войсками Острожскаго. Поляки отняли у козаковъ Константиновъ и встрътились съ самимъ Хмельницкимъ подъ Пилявцами. Богданъ началъ переговоры съ княземъ Острожскимъ и тянулъ время, дожидаясь Татаръ; 20 Сентября началось сраженіе, и началось съ выгодою для Поляковъ; на другой день успъхъ

быль на сторонь козаковь, а вечеромь въ ихъ стань раздались крики, возвъщавшіе о приходь Татаръ. Поляки оробъли. На третій день, на разсвъть, привели языка, который объявиль, что пришло 40,000 Татаръ, тогда какъ ихъ пришло только 4,000; началось страшное смятеніе между Поляками; козаки напали и выръзали два полка; языки говорили, что идетъ самъ ханъ съ безчисленнымъ войскомъ. Вечеромъ предводители собрались на совътъ и ръшили—уходить; ночью съ 22 на 23 понеслась по лагерю въсть, что предводителей уже нътъ, и тогда все войско обратилось въ постыдное бъгство, бросивши богатый обозъ въ пользу козаковъ. Тутъ, по однимъ извъстіямъ, погибъ отъ Татаръ нашъ старый знакомый, Янъ Фаустинъ Луба; по другимъ же, онъ возвратился въ Польшу и кормился опять по панскимъ домамъ.

Послъ этого неожиданнаго торжества Хмельницкій заняль безъ сопротивленія Константиновъ, Збаражъ и, слыша крики козаковъ: «веди на Ляховъ!» повелъ ихъ ко Львову, съ котораго взяль огромный окупь: жители принуждены были выдать вст свои драгоцинности. Изъ-подо Львова Хмельницкій подступиль подъ Замостье, откуда 15 Ноября послаль письмо къ сенату, выставляя попрежнему, что виновниками всъхъ бъдъ два пана – Конецпольскій и князь Вишневецкій, требоваль, чтобь они были объявлены виновными, и заключалъ письмо такъ: «Если ваша милость начнете войну противъ насъ, то мы примемъ это за знакъ, что вы не хо-, тите имъть насъ своими слугами». Въ отвътъ онъ получилъ извъстіе объ избраніи новаго короля, Яна Казимира, брата Владиславова, который приказывалъ ему отступить отъ Замостья. Хмельницкій отвічаль, что повинуется; на радостяхъ велълъ палить изъ пушекъ, пилъ и говорилъ посламъ: «Еслибъ вы на конвокаціи еще короля выбрали, то не было бы ничего, что случилось; а еслибъ выбрали какого-нибудь другаго, а не Яна Казимира, то я пошелъ бы на Краковъ и далъ бы корону кому надобно». Отъ чего же такъ обрадовался Хмельницкій избранію Яна Казиміра? Московскому

гонцу Кунакову разсказывали въ Варшавъ, что Янъ Казимиръ еще до избранія писалъ къ Хмельницкому: «Если буду королемъ, то войну успокою и впередъ тебъ и всему войску Запорожскому мстить не буду, и вольности ваши подкръплю лучше прежняго». Послалъ эту грамоту король съ шляхтичемъ Юріемъ Ермоличемъ, который остался при Хмельницкомъ. Богданъ, по письму королевича, писалъ къ панамъ раднымъ: если они изберутъ на королевство пана его королевича Казимира, то онъ, Богданъ, будетъ во всей его волъ; если же изберутъ кого-нибудь другаго, то онъ, Богданъ, съ войскомъ Запорожскимъ и съ Татарами будетъ воевать большою войною.

Грамота, которую новый король прислалъ къ Хмельницкому, подтверждала надежды козацкаго вождя: «Начиная счастливо наше царствованіе» писалъ король: «по примъру предковъ нашихъ, пошлемъ булаву и хоругвь нашему върному войску Запорожскому, пошлемъ въ ваши руки, какъ старшаго вождя этого войска, и объщаемся возвратить давнія рыцарскія вольности ваши. Что же касается смуты, которая до сихъ поръ продолжалась, то сами видимъ, что произошла она не отъ войска Запорожскаго, но по причинамъ, въ грамотъ вашей означеннымъ». Янъ Казимиръ объщалъ, что войско Запорожское будетъ подъ непосредственною властію короля, а не старостъ Украинскихъ; объщалъ исполнить и желаніе козаковъ относительно унін; но требовалъ за это, чтобъ Хмельницкій отослаль Татаръ и распустиль чернь. Богданъ исполнилъ все это; но тутъ же было видно, что онъ разнуздался успъхомъ и готовъ былъ повиноваться только съ условіемъ, чтобъ исполнялись его желанія. Месть кипъла въ его сердцъ: воспоминанія о Чаплинскомъ, Конецпольскомъ, Вишневецкомъ не давали ему покоя: «Въ Бродахъ (имъніе Конецпольскаго) камня на камнъ не оставлю» говорилъ онъ, «съ землею сравняю; а этотъ князикъ Вишневецкій недолго будетъ у меня региментовать; самъ въ Крымъ поъду и освобожу гетмановъ, съ условіемъ, если помирятся со мною и Истор. Росс. Т. Х.

будутъ въ пріязни жить, если же нътъ, то прикажу имъ тамъ головы отрубить, а этотъ князикъ за Днъпромъ у меня не показывайся!» Хмельницкій, надъясь на короля, думалъ, что будутъ исполнены всъ его желанія; но когда паны узнали, что король послалъ Хмельницкому гетманскую булаву и знамя, то приходили къ нему съ шумомъ, особенно Поляки, кричали: «Идемъ всею рѣчью посполитою! отъ Богдана Хмельницкаго, отъ Кривоноса и козаковъ разоренье и кровопролитіе большое, чего не бывало, какъ Польское королевство стало: а король козаковъ почитаетъ какъ пріятелей своихъ!» Янъ Казимиръ отвъчалъ: «Если теперь Хмельницкаго и все войско Запорожское въ милость не принять, то и отъ нихъ впередъ будетъ большое разоренье, потому что войско Запорожское и хлопы гультяйство еще не усмирились; да у Богдана орда Крымская всегда наготовъ , а на коронное и на Литовское войско казнь Божія: чего никогда не бывало - вездъ козаки ихъ побиваютъ. Подумайте объ этомъ, чтобъ въ конечномъ разореньъ не быть; да и то вамъ надобно разсудить, какія отъ козаковъ прежде бывали ръчи посполитой кровныя службы и доброхотство, и что вы имъ за это воздали кромъ насильства и разоренья? А нынъшнее междоусобіе начали они по крайней нуждъ: все это сталось отъ пановъ, которые такихъ въчныхъ слугъ грабили и разоряли». Паны продолжали кричать: «Мы и вся ртчь посполитая будемъ противъ войска Запорожскаго и противъ своихъ хлоповъ войну вести и мстить имъ до кончины своей; либо козаковъ истребимъ, либо они насъ истребятъ; лучше намъ всемъ помереть, чемъ видеть такое разоренье, упадокъ и въчное безславіе; лучше умереть, чъмъ козакамъ и своимъ хлопамъ въ чемъ уступить!» Такія большія надежды и требованія со стороны Хмельницкаго, и такая неуступчивость и ожесточение со стороны пановъ не предвъщали скораго мира. Сильное негодованіе пановъ на короля было возбуждено и тъмъ, что по смерти Тышкевича Янъ Казимиръ отдалъ Кіевское воеводство Адаму Киселю, назначенному

переговаривать съ Хмельницкимъ о мирѣ; Киселя величали измѣнникомъ за его православіе и боялись, нѣтъ ли у него съ королемъ какого умысла. Московскому гонцу Кунакову разсказывали, что король желаетъ, чтобъ Богданъ Хмельницкій пановъ радныхъ сломалъ и сдѣла́лъ ему послушными.

По возвращении изъ похода Хмельницкій съ торжествомъ вътхалъ въ Кіевъ; около него тхали полковники въ золотъ, серебръ, добытомъ у Поляковъ, несли Польскія хоругви и другую военную добычу. Въ народъ раздавались восторженные крики, слышались мольбы за Хмельницкаго; духовенство, академія вышли къ нему навстрѣчу, профессора говорили панегирики, называли Хмельницкаго Моисеемъ въры Русской, защитникомъ свободы Русскаго народа, новымъ Маккавеемъ. Побъдителя немедленно окружили иностранные посланники. Богданъ усердно молился, раздавалъ богатые дары по церквамъ изъ Польской добычи и въ то же время ежедневно разспрашивалъ колдуновъ и колдуней о будущемъ. Вмъстъ съ этимъ козакъ гулялъ на радостяхъ, пировалъ день и ночь, какъ подопьетъ-пъсню затянетъ. Безпрестанно мънялся: то ласковъ, то вдругъ суровъ, то со всеми за-панибрата, то вдругъ никого къ себъ не допускаетъ; добродушно разговариваеть-и вдругь выдасть свиръпый приказъ. Мы поймемъ все это, если будемъ смотръть на Хмельницкаго прежде всего какъ на козака. Какъ бы ни былъ даровитъ членъ общества нецивилизованнаго, какъ бы высоко ни поставила его судьба, не можетъ онъ отречься отъ своей природы, дъвственной еще, дътской, если угодно грубой, не сдерживаемой извъстными условіями образованнаго общества, не затянутой въ извъстныя формы; впечатлънія такого человъка живы, сильны, быстро смъняются, онъ рабски поддается имъ и не умъетъ сдерживать своихъ чувствъ, не умъетъ обращать холодное внимание на правильность, последовательность ихъ выраженія; начнетъ что-нибудь, вдругъ, по непонятному для него самого сцъпленію понятій, вспомнить о чемъ-нибудь дру-

гомъ и увлекается этимъ новымъ воспоминаніемъ; быстро, безотчетно смѣняются въ немъ мысли и чувства, быстро выражаются въ словъ и дълъ. Дикъ и страненъ кажется такой человъкъ члену общества образованнаго, не понимаетъ образованный человъкъ этой юности природы, и, глядя по своему, готовъ счесть маскою то, что на самомъ дълъ живой образъ. Наступало время, когда Хмель, какъ называли Поляки Богдана, вполнъ выказалъ свой козацкій характеръ, чъмъ озадачилъ и оскорбилъ людей изъ другаго общества. Изъ Кіева поъхалъ Богданъ въ Переяславль, и туда прітхали къ нему объщанные коммиссары королевскіе, старый нашъ знакомецъ, многоученый и красноглаголивый Кисель съ товарищами. Хмельницкій вытхаль къ нимъ навстръчу въ поле съ полковниками, есаулами, сотниками, военною музыкою, съ бунчукомъ и краснымъ знаменемъ; при въбздъ выпалили изъ двадцати пушекъ. Гетманъ позвалъ коммиссаровъ объдать, и тутъ сейчасъ же горълка начала выводить наружу то, что было на сердцъ у Богдана и его товарищей полковниковъ: Вишневецкій, Конецпольскій, Чаплинскій не хорошо были помянуты. На другой день назначена была церемонія врученія Хмельницкому булавы и знамени королевскихъ. На широкой улицъ, передъ дворомъ своимъ, стоялъ Хмельницкій подъ бунчукомъ, въ собольей крытой парчею шубъ, окруженный старшинами. Кисель началь было выказывать красноръчіе въ длинной ръчи, выставляль милость королевскую, какъ вдругъ отозвался пьяный полковникъ Дзялакъ: «Король какъ король, а вы королевята, князья, проказите много, надълали дъла! А ты, Кисель, кость отъ костей нашихъ, отщепился отъ насъ и пристаешь къ Ляхамъ!» Хмельницкій сталь его унимать, и Дзялакь, видя, что всь другіе молчать, убрался. Богдань, какь показалось коммиссарамь, принялъ гетманскіе знаки не съ большимъ усердіемъ.

Послъ церемоніи гетманъ позваль коммиссаровь объдать. Передъ объдомъ Кисель опять распространился о великихъ милостяхъ королевскихъ: король прощаетъ Хмельницкаго,

даетъ свободу древней православной религи, позволяетъ увеличить число реестроваго войска, возстановляетъ прежнія права и преимущества его, наконецъ предоставляетъ гетманство ему, Хмельницкому. «Вы, гетманъ, съ своей стороны, должны показать себя благодарнымъ, должны стараться о прекращенін смуты и кровопролитія, не принимать крестьянъ подъ свое покровительство, а внушать имъ повиновение законнымъ владъльцамъ». Не очень щедрыя для Корсунскаго и Пилявецкаго побъдителя милости и неудобоисполнимое требованіе отказаться отъ союза съ простымъ народомъ въ пользу пановъ раздражали Хмельницкаго; раздражало и обращеніе къ нему, какъ вождю полновластному, тогда какъ онъ не могь ничего сдълать безъ согласія войска, а легко ли было удовлетворить требованіямъ этого войска, которое состояло изъ низшаго народонаселенія всей Украйны? Отъ Хмельницкаго требовали отдать панамъ въ неволю людей, которые дали ему такое могущество, и остаться начальникомъ войска въ 12 или много въ 15,000, какъ предлагали Поляки! Но что всего болъе заставляло Хмельницкаго перемънить тонъ относительно Польскаго правительства, такъ это то, что ханъ, помогавшій ему до сихъ поръ изъ-подъ руки, однимъ отрядомъ Тугай-Беевымъ, теперь ръшился прямо стать его защитникомъ, помогать ему встми силами; съ Турками заключенъ былъ союзъ; князь Трансильванскій Юрій Рагоци также предлагалъ Хмельницкому воевать Польшу. Вотъ почему Богданъ отвъчалъ Киселю: «За великія милости королевскія покорно благодарю; что же касается до коммиссін, то она въ настоящее время начаться и производить дель не можетъ: войска не собраны въ одно мъсто, полковники и старшины далеко, а безъ нихъ я ничего ръшать не могу и не смъю: иначе могу поплатиться жизнію. Да притомъ я не получиль удовлетворенія за обиды, нанесенныя Чаплинскимъ и Вишневецкимъ. Первый долженъ быть непремъпно мит выданъ, а второй наказанъ, потому что они подали поводъ ко встмъ смутамъ и кровопролитію. Виноватъ и панъ кастелянъ Кра-

ковскій, которой нападаль на меня и преследоваль меня, когда и принужденъ былъ спасать жизнь свою въ пещерахъ Дивпровскихъ; но опъ уже довольно награжденъ за дъла свои, нашелъ чего искалъ. Виноватъ и хорунжій (Конецпольскій), потому что лишилъ меня отчизны, отдалъ Украйну Лисовщикамъ, которые козаковъ; оказавшихъ услуги республикъ, обращали въ холоповъ, драли съ нихъ кожу, вырывали бороды, запрягали въ плуги; но все они не такъ виноваты, какъ Чаплинскій и Впшневецкій. Ничего изъ этого не будетъ, если одного изъ нихъ не накажутъ, а другаго мнъ сюда не пришлютъ; въ противномъ случат или инъ погибнуть со всъмъ войскомъ Запорожскимъ, или пропасть Польской землъ, сенаторамъ, дукамъ, королькамъ и шляхть. Развъ мало виноваты Ляхи, что льется кровь христіанская, что войско Литовское выртзало Мозырь и Туровъ, что Янушъ Радзивилъ велълъ одного изъ нашихъ посадить на колъ? Я послаль туда несколько полковъ, а къ Радзивилу писалъ, что если онъ поступилъ такимъ образомъ съ однимъ христіаниномъ, то я то же самое сдълаю съ 400 пленныхъ Поляковъ.»

За столомъ новыя сцены. Полковники сильно сердились на Аитовскаго гетмана Радзивила, который, воюя съ Украинскими загонщиками, взялъ приступомъ и истребилъ два города, принявшіе ихъ сторону. Ксендзъ Лентовскій, прівхавшій съ королевскими грамотами, замътилъ, что слухи изъ Литвы могутъ быть и несправедливы. Тутъ старый Черкасскій полковникъ Өедоръ схватилъ булаву и закричалъ: «Молчи, попъ! не твое дъло уличать меня во лжи; и ваши ксендзы, и наши попы всъ такія-то дъти; выходи, попъ, на дворъ, начуч я тебя полковниковъ Запорожскихъ почитать». Коммиссары смягчали Хмеля какъ могли; особенно истощалъ свое красноръчіе Кисель, но ничего не успълъ сдълать. На другой день Кисель приглашалъ къ себъ гетмана объдать; но Хмельницкій пріъхалъ вечеромъ съ нъкоторыми полковниками, уже нодпивши, и опять началъ срывать сердце, пересчитывать

обиды, которыя получиль отъ Поляковъ, и грозить местью. Потомъ пробрался въ комнату жены Киселевой и началъ прямо говорить ей, чтобы съ мужемъ отреклись отъ Поляковъ и остались съ козаками, потому что Польская земля сгинетъ, а Русь будеть господствовать въ томъ же году, очень скоро. На другой день долго спаль Хмельницкій, потому что пиль съ колдуньями, которыя ворожать ему счастье на войнъ въ этотъ годъ. Какъ скоро можно стало къ нему являться, коммиссары послали къ нему съ просьбою назначить время для переговоровъ. Посланные застали гетмана уже за горълкою и получили такой отвътъ: «Завтра будетъ справа и расправа, потому что теперь я пьянъ, Венгерскаго посла отправляю; коротко скажу: изъ этой коммиссіи ничего не будеть; война должна черезъ три или четыре недъли начаться: переверну васъ всёхъ Ляховъ вверхъ ногами и потопчу такъ, что будете подъ моими ногами, а напослъди отдамъ васъ царю Турецкому въ неволю. Король королемъ будетъ, чтобъ король казнилъ шляхту и дуковъ и князей, чтобъ былъ себъ вольный. Провинится князь — ръжь ему шею; провинится козакъ — и ему то же: вотъ будетъ правда! Я хоть себъ худой малый человъкъ, но Богъ мит далъ, что я теперь единовладный самодержецъ Русскій. Если король не хочетъ вольнымъ королемъ быть, то какъ ему угодно. Скажите это пану воеводъ (Киселю) и коммиссарамъ. Стращаете меня Шведами и тъ мои будутъ, а хоть бы и не такъ, хоть бы ихъ было пятьсотъ тысячъ — не одолфють они Русской, Запорожской и Татарской мочи. Съ этимъ и ступайте: завтра справа и расправа». Получивши такой отвътъ, коммиссары стали совътоваться и положили: требовать отъ Хмельницкаго, онъ отпустилъ ихъ, и просить освобожденія пленныхъ Поляковъ.

На другой день коммиссары отправились къ гетману, и Кисель началъ со слезами умилительную рѣчь, говорилъ, что Хмельницкій не только Польшу и Литву, но и Русскую вѣру, святыя церкви хочетъ отдать поганымъ безъ причины. Если ему нанесена обида, если Чаплинскій виновать, то готова награда; если войско Запорожское обижено тъмъ, что уменьшили его число, отняли земли, то король объщаетъ все вознаградить; пусть подумаеть, что какъ Польша и Литва не удержать поганыхъ безъ Запорожья, такъ и Запорожье не защитится отъ поганства безъ Польскаго войска; уговариваль, чтобъ отступился отъ черни, пусть крестьяне пашутъ, а козаки воюють, пусть реестровыхъ козаковъ будеть 12 или 15,000, пусть идетъ лучше воевать поганыхъ за границу. Богданъ отвъчалъ: «Нечего много толковать! Было время трактовать со мною, когда меня Потоцкій гонялъ Днъпромъ, и на Днъпръ было время, и послъ Желтоводской, и послъ Корсунской битвы, и послъ Пилявецъ, и подъ Константиновымъ, и подъ Замостьемъ, и когда я изъподъ Замостья шесть недъль шелъ до Кіева, а теперь уже не время; мит удалось сдълать то, о чемъ и не мыслилъ, покажу потомъ и то, что замыслилъ. Выбью изъ Польской неволи народъ Русскій весь. Сперва воеваль я за свою обиду, теперь стану воевать за въру православную нашу. Вся чернь, которая ея держится, по Люблинъ, по Краковъ, поможетъ мнт въ этомъ, и я чернь не выдамъ, чтобъ вы, задавивши крестьянство, и на козаковъ не ударили. Буду имъть двъсти, триста тысячъ своихъ, всю орду, подлъ меня Тугай-Бей, брать мой, душа моя, единственный соколь на свъть, готовъ онъ все сдълать, что я ни захочу, въчна наша козацкая пріязнь, которой цълый свъть не разорветь. За границу войною не пойду, саблю на Турокъ и Татаръ не подниму, будеть съ меня Украйны, Подола, Волыни, довольно добра въ землъ и княжествъ моемъ по Львовъ, Хельмъ и Галичь, а ставши надъ Вислой, скажу остальнымъ Ляхамъ: сидите, молчите, Ляхи! Дуковъ и князей туда загоню, а если и за Вислой кричать стануть, найду ихъ и тамъ; не останется ни одного князя, ни одного шляхтича на Украйнъ, а который захочеть съ нами хльбъ ъсть, пусть будеть послушенъ войску Запорожскому, а на короля не брыкаетъ». Пол-

ковники поддакивали гетману; они говорили: «Прошли тъ времена, когда Ляхи съдлали насъ нашими же людьми, христіанами, сильны были намъ драгуны, а теперь ихъ не боимся; узнали мы подъ Пилявцами, что теперь не тъ Ляхи, какіе прежде бывали, какіе били Турокъ, Москву, Татаръ, Нъмцевъ, не Жолкъвскіе, не Ходкъвичи, не Конецпольскіе или Хмелецкіе, но Тхоржевскіе, Зайонцковскіе (т.-е. Трусовецкіе, Зайцевскіе), ребята, одътые въ жельзо; померли отъ страха, какъ только насъ увидали и почтекали, хотя Татаръ въ середу не было больше 3,000, подождали бы до пятницы, такъ ни одинъ бы до Львова не добрался». Хмельницкій продолжаль: «Патріархъ (Іерусалимскій) благословиль меня въ Кіевт на эту войну, втичаль меня съ моей женой, разртшиль меня отъ гръховъ, хотя бы я и не исповъдовался, и приказалъ доконать Ляховъ: какъ же мнъ не слушаться святаго владыки, начального нашего человъка и гостя любимого; я уже обослалъ полки, чтобъ коней кормили и въ дорогу были готовы, безъ возовъ, безъ пушекъ, все это я найду у Ляховъ; если козакъ возьметъ хотя одинъ возъ съ собою, велю ему голову отрубить; не возьму и самъ съ собой ничего». Говоря это, Хмельницкій пришелъ въ такую ярость, что вскакивалъ съ лавки, топалъ ногами, рвалъ на себъ волосы. Коммиссары обомльли отъ страха; никакія убъжденія ихъ не помогали.

Стали они думать уже не о заключеніи мира, а о томъ, какъ бы утхать поздорову и выручить плънныхъ. Наконецъ гетманъ объявилъ имъ свои условія: «1) чтобъ имени, памяти и слъда уніи не было; 2) митрополитъ Кіевскій по примасъ Польскомъ первое мъсто долженъ имъть въ сенатъ; 3) воеводы и кастеляны на Руси должны быть православные Русскіе; 4) войско Запорожское по всей Украйнъ при своихъ вольностяхъ давныхъ остается; 5) гетманъ козацкій подчиняется прямо королю; 6) Жиды изгоняются изо всей Украйны; 7) Іеремія Вишневецкій никогда не долженъ быть гетманомъ короннымъ. Здъсь для Поляковъ недоставало самаго главнаго пункта —

какое число будетъ козаковъ? Кисель спросилъ объ этомъ у Богдана, и тотъ отвъчалъ: «Зачъмъ писать это въ дотоворъ? Найдется насъ и 100,000, будетъ столько, сколько я скажу». Коммиссары спросили о пленныхъ. «Это завоевано» отвъчалъ Хмельницкій: «пусть король не думаетъ». Коммиссары возражали, что и поганые отпускаютъ плънныхъ, какъ же онъ, гетманъ, не хочетъ отпустить плънниковъ, будучи подданнымъ короля? Хмельницкій отвъчалъ: «Нечего толковать! ихъ мит Богъ далъ; отпущу ихъ, если никакой зацъпки отъ Литвы и отъ Ляховъ не будетъ; пусть Потоцкій подождеть брата своего, старосту Каменецкаго, который у меня Баръ мой городъ завхалъ на Подолъ, кровь христіанскую льетъ: я приказалъ туда полкамъ двинуться и живьемъ привести къ себъ Потоцкаго». — «Козаки дълаютъ то же самое» возражали коммиссары: «Въ Кіевъ днемъ и ночью льется невинная кровь потоками въ Днъпръ; Ляховъ однихъ топятъ въ ръкъ, другихъ безчеловъчно убиваютъ; все это дълаетъ Нечай, полковникъ Брацлавскій, и говоритъ, что имъетъ на это твое приказаніе». Хмельницкій: «Не приказываль я убивать невинныхъ, а только тъхъ, которые не хотять пристать къ намъ или креститься въ нашу въру. Вольно мит тамъ ръзать, мой Кіевъ, я воевода Кіевскій; далъ миъ его Богъ безъ сабли; нечего тутъ толковать». Кисель спросилъ его, согласенъ ли онъ, по крайней мъръ, заключить договоръ теперь же? Хмельницкій отвъчаль: «Я уже сказалъ, что теперь нельзя: полки не собраны, да притомъ голодъ; коммиссія отложится до зеленыхъ святокъ (Троицына дня), когда будетъ трава, чтобъ было чъмъ пасти лошадей, а до того времени пусть коронныя и Литовскія войска не входятъ въ Кіевское воеводство. Граница между нами Горынь и Припеть, а отъ Брацлавскаго и Подольскаго воеводствъ по Каменецъ». Коммиссары предложили было ему свои условія, но Хмельницкій зачеркнуль ихъ, и такимъ образомъ заключено было только перемиріе до Троицына дня. Кисель однако продолжалъ свои увъщанія, говорилъ о

непостоянствъ счастія, прозрачнаго и хрупкаго какъ стекло; говорилъ какъ страшно для поддержанія въры православной искать покровительства Турокъ и Татаръ, которые думаютъ только о томъ, какъ бы извести народъ Русскій; если Поляки, Литва и Русь будутъ губить другъ друга въ междоусобіяхъ, то сосъдніе народы всъхъ ихъ завоюютъ; наконецъ грозилъ мщеніемъ оскорбленнаго короля. Хмельницкій былъ тронутъ, но высказалъ необходимость войны, и противъ его. причинъ не было возраженій: «Нельзя» отвъчаль онъ: «нельзя удержаться отъ войны; будемъ воевать, пока станетъ жизни и пока не добьемся вольности: лучше голову сложить, чъмъ въ неволю возвратиться. Знаю, что фортуна склизка, но пусть торжествуетъ правда. Короля почитаемъ какъ государя, а шляхту и пановъ ненавидимъ до смерти и не будемъ имъ друзьями никогда. Если они перестапутъ дълать зло, то миръ заключить не трудно: пусть утвердятъ статьи мон. Если же станутъ хитрить, то война неизбъжна. Плънныхъ я выдамъ на коммиссіи. Скажите это королю; кромъ написанныхъ условій ничего пе будетъ». Кажется, за эти слова Польскіе историки не имѣли права обвинить Богдана въ неискренности; здъсь его устами говорило все простонародье Украинское, Русское, и характеръ борьбы выказался ярко, борьбы, возгоръвшейся отъ смертельной ненависти къ панамъ и шляхтъ. Миръ при самыхъ выгодныхъ условіяхъ для ограниченнаго въ числъ козачества, но съ возобновленіемъ прежнихъ условій для хлоповъ былъ невозможенъ, какъ событія покажуть намъ.

Коммиссарамъ не хотълось вывхать изъ Переяславля безъ Польскихъ плънныхъ; они употребляли всъ усилія, расточали просьбы и подарки, объщали по сту червонныхъ полковникамъ и писарямъ. Знали, что большимъ вліяніемъ пользуется обозный Черпота, и пошли къ нему съ подарками просить, чтобъ шелъ къ гетману и уговорилъ его отпустить плънниковъ. «Не пойду» отвъчалъ Чернота: «я боленъ: вчера съ нимъ пили цълую ночь, оттого и хвораю. Да я ему не со-

вътовалъ и не посовътую выпускать пташекъ изъ клътки; еслибъ я былъ здоровъ, то наврядъ и сами вы вышли бы отсюда».

На прощаніи коммиссаровъ съ гетманомъ плѣнныхъ привели; коммиссары опять стали просить объ ихъ освобождении, плънные бросились къ ногамъ Богдана, но ничто не помогло: «Пусть Потоцкій» сказаль онь: «подождеть брата своего: тогда этого велю посадить на колъ передъ городомъ, а того въ городъ: пусть глядятъ другъ на друга». Въ слъдующихъ словахъ Хмельницкаго коммиссарамъ заключалась опять сущая правда: «Не знаю, какъ состоится вторая коммиссія, если молодцы не согласятся на 20 или 30 тысячъ реестроваго войска и не удовольствуются удъльнымъ панствомъ своимъ; не самъ по себъ я откладываю коммиссію, потому что не смъю поступать противъ воли рады, хотя и желалъ бы исполнить волю королевскую». На возвратномъ пути коммиссары также имъли случай убъдиться въ характеръ борьбы: прислуга ихъ обоего пола, даже дъвушки, переходила къ козакамъ. Въ Кіевъ шляхтичи, шляхтянки и чернь католическаго исповъданія бросились къ коммиссарамъ, чтобъ подъ ихъ покровительствомъ уйти изъ города; но козаки бросились за ними и не пустили, многихъ ободрали, били и топили. Въ Бългородкъ ночлегъ былъ не безопасенъ, потому что здъсь преследовали католиковъ. «Должно знать» писаль одинъ изъ коммиссаровъ: «что чернь вооружается, увлекаясь свободою отъ работъ, податей, и желая навъки избавиться отъ пановъ. Во встхъ городахъ и деревняхъ Хмельницкій набираетъ козаковъ, а нежелающихъ хватаютъ насильно, быотъ, топять, грабять; гораздо большая половина желаеть покоя и молитъ Бога объ отмщеніи Хмельницкому за своеволіе. Хмельницкій не надъется долго жить, и дъйствительно онъ имфетъ между своими приближенными заклятыхъ враговъ. Онъ закопаль въ Чигиринъ нъсколько бочекъ серебра, имъетъ 130 Турецкихъ коней, 24 сундука съ дорогимъ платьемъ. Украйна наполнена Пилявскою добычею; ее преимущественно

скупаютъ Москвитяне въ Кіевѣ, также по городамъ на рыпкахъ. Серебряныя тарелки продавались по талеру и еще дешевле. Одинъ Кіевскій мѣщанинъ купилъ у козака за 100 талеровъ такой мѣшокъ серебра, какой только можно было донести мужику».

Если Хмельницкій не могъ принять условій, предложенныхъ ему Польскимъ правительствомъ, то послъднее, безъ крайней необходимости, не попытавшись, при болъе счастливыхъ теперь обстоятельствахъ, оружіемъ усмирить хлоповъ, не могло согласиться на условія Хмельницкаго, и объ стороны воспользовались перемиріемъ только для того, чтобъ собраться съ новыми силами къ войнъ; да и перемиріе было плохо сдерживаемо съ объихъ сторонъ. Поляки поняли наконецъ, что миръ или война не зависятъ отъ Хмельницкаго: въ Апреле писали изъ Волыни: «Чернь до того разсвирепела, что ръшилась или истреблять шляхту или сама гибнуть». Все поднялось въ казаки: «У Хмельницкаго» говоритъ очевидецъ: «было безчисленное войско, потому что въ иномъ полку было козачества больше двадцати тысячъ, что село, то сотникъ, а въ иной сотнъ человъкъ съ тысячу народа. Все, что было живо, поднялось въ козачество; едва можно было найти въ селахъ семью, изъ которой кто-нибудь не пошелъ бы на войну: если отецъ не могъ идти, то посылалъ сына или паробка, а въ иныхъ семьяхъ всъ взрослые мужчины пошли, оставивши только одного дома; все это делалось по тому, что прошлаго года очень обогатились грабежемъ имъній шляхетскихъ и жидовскихъ. Даже въ городахъ, гдъ было право Магдебургское, бурмистры и райцы присяжные покинули свои уряды, побрили бороды и пошли къ войску». Кромъ этого многочисленнаго своенароднаго ополченія Хмельницкій ждаль еще хана Крымскаго съ ордою, ждаль Турокь, ждалъ Донцовъ, отправилъ въ Москву Чигиринскаго полковника Вешняка, который въ Мат подалъ царю грамоту: «Насъ, слугъ своихъ» писалъ Богданъ: «до милости царскаго своего величества прими и благослови рати своей наступить на враговъ нашихъ, а мы въ Божій часъ отсюда на нихъ пойдемъ. Вашему царскому величеству низко бьемъ челомъ: отъ милости своей не отдаляй насъ, а мы Бога о томъ молимъ, чтобъ ваше царское величество, какъ правдивый и православный государь, надъ нами царемъ и самодержцемъ былъ». Царь отвъчаль, что въчнаго докончанія съ Поляками нарушить нельзя, «а если королевское величество тебя гетмана и все войско Запорожское освободить, то мы тебя и все войско пожалуемъ, подъ нашу высокую руку принять велимъ». Долго было дожидаться этого освобожденія; королевское величество собиралъ войско, но въ войскъ этомъ между воеводами несогласіе, между ратными людьми неусердіе къ дълу; противъ Русскихъ, которые бились за въру, за свободу, одущевлялись ненавистію къ притъснителямъ и воспоминаніемъ о недавнемъ громадномъ успъхъ, о добычъ богатой, противъ этихъ Русскихъ Поляки выставили иноземцевъ наемныхъ, правда искусныхъ и храбрыхъ, надежныхъ въ бою противъ толпы неокуренной порохомъ, но покидающихъ знамена какъ только задерживалось жалованье; войско своеземное подражало въ этомъ отношении иноземцамъ: «Денегъ, денегъ, какъ можно скоръе денегъ!» писали изъ Польскаго лагеря: «оставляютъ хоругви не только рекруты, но и товарищество, такъ что въ иныхъ отрядахъ находится налицо не болбе половины людей, и даже менбе. Иностранное войско сильно уменьшается; ратныхъ людей нельзя удержать ни ласковыми словами, ни строгостію законовъ, а толькоденьгами»; и тутъ же читаемъ следующія слова: «очень трудно достать шпіона между этою Русью: все измѣнники! а ежели добудутъ языка, то хоть жги, правды не скажетъ».

Какъ скоро трава показалась въ полъ, стали сбираться хлопы подъ Кіевъ, подступили къ Днъпровскому перевозу въ числъ 1080 человъкъ, а въ Кіевъ ждалъ ихъ козакъ бывалый, мъщанинъ Полегенькій, съ которымъ было все улажено: по данному знаку Кіевъ обступили со всъхъ сторонъ, и на улицахъ началась потъха: начали разбивать католическіе

монастыри, до остатка выграбили все, что еще оставалось, и монастыри, до остатка выграбили все, что еще оставалось, и монаховъ и ксендзовъ волочили по улицамъ, за пиляхтою гонялись какъ за запцами, съ торжествомъ великимъ и смѣхомъ хватали ихъ и побивали. Набравши на челны 113 человъкъ кзендзовъ, шляхтичей и шляхтянокъ съ дѣтьми, побросали въ воду, запретивши подъ смертною казнію, чтобъ ни одинъ мѣщанинъ не смѣлъ укрывать шляхту въ своемъ домъ, и вотъ испуганные мѣщане погнали несчастныхъ изъ домовъ своихъ на вѣрную смерть; тѣла убитыхъ отдавались собакамъ. Ворвались и въ склепы, гдѣ хоронили мертвыхъ, трупы выбросили собакамъ, а которые еще были цѣлы, тѣ поставили по угламъ, подперши палками и вложивши книжки въ руки. Три дня гуляли козаки и отправили на тотъ свѣтъ 300 душъ: спаслись только тѣ шляхтичи, которые успѣли скрыться въ православныхъ монастыряхъ.

Хмельницкій выступиль изъ Чигирина и шель медленно, поджидая хана; Исламъ-Гирей соединился съ нимъ въ Іюнъ 1649 года; присоединилось и 6,000 Турокъ, прітхали и Донцы. 29 Іюня войска Хмельницкаго встрътили подъ Збаражемъ Польское войско, бывшее подъ начальствомъ Фирлея и Вишневецкаго. Поляки окопались въ лагеръ и болъе мъсяца отбивались отъ осаждающихъ, козаковъ и Татаръ, терпя голодъ. Въ началъ Августа Хмельницкій узналъ, что самъ король Янъ Казимиръ съ главнымъ войскомъ стоитъ подъ Зборовымъ, и, оставивъ пъхоту держать попрежнему въ осадъ Фирлея и Вишневецкаго подъ Збаражемъ, самъ съ конницею и съ ханомъ отправился къ Зборову; 5 Августа дъло началось сильнымъ пораженіемъ Поляковъ, не ожидавшихъ нападенія; къ ночи они были окружены со всъхъ сторонъ. Тогда канцлеръ Оссолинскій придумалъ средство спасенія-отдълить хана отъ Хмельницкаго. Янъ Казимиръ послалъ объявить Исламъ-Гирею свою пріязнь и напомнить о благодъяніяхъ покойнаго короля Владислава, который нъкогда выпустилъ Ислама изъ плъна; ханъ отвъчалъ, что готовъ вступить въ переговоры; Хмельницкій писалъ королю, что никогда,

отъ колыбели до съдинъ, не замышлялъ мятежа противъ него; что не изъ гордости, но вынужденный безмърными бъдствіями, угнетенный, лишенный всего имущества отцовскаго, прибъгнулъ онъ къ ногамъ великаго хана Крымскаго, чтобъ при его содъйствіи возвратить милость и благосклонность королевскую; изъявляль готовность уступить свою власть новому гетману, котораго незадолго передъ тъмъ назначилъ король, объявивъ Хмельницкаго лишеннымъ булавы за мятежъ. 9 Августа заключенъ былъ договоръ: ханъ взялъ съ короля обязательство прислать въ Крымъ единовременно 200,000 злотыхъ и потомъ присылать ежегодно по 90,000, а для своего союзника, Хмельницкаго, выговорилъ слъдующія условія: 1) число войска Запорожскаго будетъ простираться до 40,000 человъкъ и составление списковъ поручается гетману; позволяется вписывать въ козаки какъ изъ шляхетскихъ, такъ и изъ королевскихъ имъній, начавщи отъ Днъпра, на правой сторонъ въ Димеръ, въ Горностайполъ, Корыстышовъ, Паволочъ, Погребищъ, Прилукъ, Винницъ, Браславль, Ямполь, въ Могилевь, до Дньстра, а на львой сторонъ Днъпра въ Остръ, Черниговъ, Нъжинъ, Ромнахъ, даже до Московскаго рубежа. 2) Чигиринъ съ округомъ долженъ всегда находиться во владъніи гетмана Запорожскаго. 3) Прощеніе козакамъ и шляхтъ, которая соединилась съ козаками. 5) Въ тъхъ мъстахъ, гдъ будутъ жить реестровые козаки, короныя войска не могутъ заниматъ квартиръ. 5) Въ тъхъ мъстахъ, гдъ будутъ находиться козацкіе полки, Жиды не терпимы. 6) Объ уніи, о церквахъ и имъніяхъ ихъ будетъ сдълано постановление на будущемъ сеймъ; король позволяетъ, чтобъ Кіевскій митрополитъ засъдаль въ сенать. 7) Всь должности и чины въ воеводствахъ Кіевскомъ, Черниговскомъ и Брацлавскомъ король объщаетъ раздавать только тамошней шляхтт Греческой втры. 8) Іезунты не могутъ находиться въ Кіевъ и въ другихъ городахъ, гдъ есть школы Русскія, которыя всъ должны оставаться въ целости. 10 Августа Хмельницкій представился Яну Казимиру и, ставши на одно кольно, произнесъ ръчь, въ которой повторилъ, что у него и въ мысли никогда не было поднимать оружіе противъ ко-роля, но что козаки возстали противъ шляхетства, которое угнетало ихъ какъ самыхъ послъднихъ рабовъ. Янъ Казимиръ далъ ему поцъловать руку, а Лятовскій подканцлеръ прочелъ ему наставленіе, чтобъ върностію и радъніемъ загладилъ свое преступленіе. На другой день войска разошлись 48.

Въ то время, когда на Украйнъ происходила борьба, въ Москвъ находились въ тревожномъ, выжидательномъ положеніи. Въ Іюлъ 1649 года распорядились такимъ образомъ: Черкасъ, которые изъ Литовской стороны придутъ въ Путивль на государево имя, принимать и устроивать въ службу отъ Крымской стороны, а въ городахъ, которые отъ Литовской стороны, быть имъ нельзя, потому что отъ этого можно поссориться съ Польшею, да и самимъ Черкасамъ жить въ этихъ порубежныхъ городахъ отъ Поляковъ опасно; принимать Черкасъ женатыхъ и семьянистыхъ, а одинокихъ, у которыхъ племени въ выходцахъ не будетъ, не принимать, сказывать имъ, чтобъ шли на Донъ, для чего давать имъ прохожія памяти 49. Пришла въсть о торжествъ Хмельницкаго, о Зборовскомъ договоръ. Царь приказалъ Путивльскимъ воеводамъ, князю Семену Прозоровскому съ товарищами, немедленно послать за рубежъ для провъдыванія върныхъ въстей. Воеводы отправили двоихъ Путивльцевъ прямо къ Хмельницкому требовать наказанія Конотопскому городовому атаману, котрый въ своей грамотъ написалъ имя великаго государя не по пригожу, жаловаться на Литовцевъ, захватывающихъ Русскія земли. Богданъ принялъ воеводскихъ посланцевъ не очень учтиво. Прочтя грамоту, онъ сказалъ: «Не поспълъ я изъ обоза пріъхать, а съ государевой стороны уже начали прітзжать съ жалобами»; и когда посланцы пришли на другой день, то Богданъ началъ ихъ бранить: «Ъздите вы не для расправы, для лазутчества; пусть ваши воеводы ждутъ меня къ себъ въ гости въ Путивль скоро; иду я войною тотчасъ на Московское государ-Истор. Росс. Т. Х. 17

ство; вы о дубь в да о пасеках в хлопочите, а я всв города Московскіе и Москву сломаю; кто на Москвъ сидитъ, и тотъ отъ меня на Москвъ не отсидится, за то, что не помогъ онъ мнъ ратными людьми на Поляковъ; я съ ними не мирился и креста не цъловалъ, а который король Польскій мирился и крестъ цъловалъ, тотъ умеръ; говорю я вамъ не тайно, подлинно иду на Московское государство войною. Довелось васъ казнить смертію; но я вамъ эту казнь отдаю, получше васъ королевскіе послы-и тъхъ я казнилъ». Посланцы доносили, что во всъхъ городахъ козаки явно толкують о войнь на Московское государство. Но самъ Богданъ отвъчалъ письменно Путивльскимъ воеводамъ, чтобъ они не сердились на Конотопскаго атамана, человъка простаго и неписьменнаго; что же касается до убытковъ, сдъланныхъ Литовскими людьми Русскимъ, то онъ уже послалъ приказъ заплатить за нихъ. Въ томъ же смыслъ отвъчалъ Богданъ и Брянскому воеводъ князю Мещерскому на подобныя же жалобы: «Кто станетъ съ нашей стороны чинить неправду, такимъ своевольникамъ приказали мы головы рубить, а мы всегда со всъмъ войскомъ нашимъ Запорожскимъ, какъ христіане съ христіанами, любви и пріязни желаемъ». Посланцамъ Брянскаго воеводы гетманъ говорилъ: «Говорилъ мнъ Крымскій царь, чтобъ идти мнъ съ нимъ заодно Московское государство воевать; но я Московское государство воевать не хочу, и Крымскаго царя уговориль, чтобъ Московское государство не воевать. Я великому государю готовъ служить, гдъ ни прикажеть. Не того мнъ хотълось и не такъ было тому быть, да не захетълъ государь, не пожаловалъ, помощи намъ христіанамъ не далъ на враговъ, а они Ляхи поганые, разныя у нихъ въры, и стоятъ заодно на насъ христіанъ». Говоря это, Хмельницкій заплакалъ 50. Получивши такія различныя донесенія, государь запретиль Кутивльскимъ воеводамъ сноситься съ Богданомъ и отправилъ къ нему своего посланника, Григорія Неронова, который въ Октябръ прівхаль къ Хмельницкому съ такими ръ-

чами: «Въдомо великому государю учинилось: Крымскій ханъ хвалился предъ тобою, что весною хочетъ идти на украинскіе города Московскаго государства, и ты, гетманъ, служа великому государю, хану отговориль: царское величество тебя за эту твою службу и радънье жалуетъ, милостиво похваляеть; ты бъ впредь за православную въру стояль, царскому величеству служилъ, служба ваша въ забвеньи никогда не будеть». Гетманъ отвъчалъ, что дъйствительно такъ было. За объдомъ, какъ обыкновенно бывало, Богданъ сталъ высказывать, что у него было на сердцъ: «Царскаго величества подданные Донскіе козаки учинили мнъ бъду и досаду великую: какъ началась у меня съ Ляхами война, то я къ Донскимъ козакамъ писалъ, чтобъ они помощь мнъ дали и на море для добычи и на Крымскіе улусы войною не ходили: но Донскіе козаки моего письма не послушали, на Крымскіе улусы приходили; такъ я Крымскому царю хочу помочь, чтобъ Донскихъ козаковъ впередъ не было; Донскіе козаки дълаютъ забывъ Бога и православную въру, помощи мит не дали и Крымскаго царя со мною ссорять; да и царское величество номощи мнт не подалъ и за христіанскую втру не вступился; а если царское величество меня не пожалуетъ, будеть за Донскихъ козаковъ стоять, то я вмъсть съ Крымскимъ царемъ буду наступать на Московскія украйны». Богданъ сильно расходился; но Нероновъ, не смутясь, отвъчалъ ему по Московскому обычаю: «Донцы ссорятся и мирятся, не спрашиваясь государя, а между ними много Запорожскихъ козаковъ; тебъ, гетману, такихъ ръчей не только говорить, и мыслить о томъ непригоже. Царское величество съ панами радными, по ихъ присылкъ, не соединился на козаковъ, и въ смутное ваше время, когда въ Черкасскихъ городахъ хлъбъ не родился, саранча поъла, и соли, за войною, привоза не было, государь хлъбъ и соль въ своихъ городахъ вамъ покупать позволилъ, и все войско Запорожское пожаловаль, съ торговыхъ людей вашихъ, которые прівзжаютъ въ наши порубежные города съ товарами, пошлинъ брать

не вельлъ: это великаго государя къ тебъ и войску Запорожскому большая милость и безъ ратныхъ людей!» Богданъ притихъ и отвъчалъ: «Передъ Восточнымъ государемъ и свътиломъ Русскимъ виноватъ я, слуга и холопъ его; такое слово выговорилъ съ сердца, потому что досадили мнъ Донскіе козаки, а государева милость ко мнъ и ко всему Запорожскому войску большая: въ хлъбный недородъ насъ съ голоду не поморилъ, велелъ насъ въ такое злое время прокормить, и многія православныя души его царскимъ жалованьемъ отъ смерти освободились; государь бы меня пожаловалъ, вину мою, что выговорилъ непригожее слово, простилъ, а я эту вину стану покрывать своею службою; я на православную втру не посягатель, Донскимъ козакамъ мстить не буду и съ Крымскимъ царемъ ихъ помирю». Отпуская посла, Хмельницкій говориль: «Какъ я призываль Крымскато царя на помощь, то закръпили мы между собою душами -другъ на друга войною не приходить и другъ другу помогать; да Крымскій царь мнв говориль: «Какъ намъ Богъ помощь свою дасть и Ляховъ побьемъ, то кого ты, гетманъ, надъ собою и войскомъ Запорожскимъ хочешь государемъ имъть, тому и я буду служить». И какъ я, гетманъ, писалъ къ великому государю, чтобъ принялъ меня подъ свою высокую руку, то Крымскій царь мнт говориль, что хочеть и онъ великаго государя надъ собою государемъ имъть и со всею ордою. Господь Богъ тому нынъ быть еще не изволилъ, но приходить теперь то время, что всв басурманскія и иныхъ въръ государства будутъ за православнымъ Восточнымъ великимъ государемъ вскоръ, только не знаю, велитъ ли Богъ мнъ до того времени дожить или нътъ». Практическій Москаль выразилъ сомнъніе: «Это дъло нестаточное» сказалъ Нероновъ: «что Крымскій царь хотъль имъть надъ собою великаго государя нашего, потому что Крымскій царь живеть въ подданствъ у Турскаго царя». Богданъ отвъчалъ: «Крымскихъ царей прежде Турскій царь перемѣнялъ часто и боялись Турскаго въ Крыму, а теперь самъ Турскій царь бонт-

ся Крымскаго царя и великаго войска Запорожскаго, и никакой воли Турской царь надъ Крымскимъ не имъетъ». Потомъ продолжалъ: «Если Ляхи на правдъ своей не устоятъ, то я имъ этого не попущу, а если Господъ Богъ насъ не помилуеть, выдасть въ поруганье проклятымъ Ляхамъ, и стоять мит противъ Ляховъ будеть не въ силу, то я съ войскомъ Запорожскимъ на царскую милость надеженъ, отступлю я съ войскомъ Запорожскимъ отъ проклятыхъ Ляховъ въ царскаго величества сторону, а въ иныя государства переходить мысли у меня нътъ. А если Богъ насъ помилуетъ, отъ проклятыхъ Ляховъ освободитъ, то я, гетманъ, и войско инаго государя, кромъ великаго государя свътила Русскаго, имъть не будемъ; а я думаю, что Ляхамъ на правдъ своей не устоять и на сеймъ договорныхъ статей не закръплять и войну противъ войска Запорожскаго начинать». Иероновъ: «Въ въчномъ докончаніи о перебъжчикахъ не написано, и послъ въчнаго докончанія на объ стороны переходить вольно». Хмельницкій: «Если Ляхи со мною договорныя статьи на сеймъ совершатъ, то великому государю было бы въдомо, что, сложась съ Крымскимъ царемъ, съ Волохами, Сербами и Молдаванами, хочу промышлять надъ Турскимъ царемъ; Крымскій царь, Волохи, Сербы и Молдаване и Бълогородскіе (Акерманскіе) князья ко мнъ объ этомъ безпрестанно присылають, и теперь у меня изготовлено на Дивпръ подъ Койдакомъ 300 струговъ, да велълъ еще прибавить 200, а самъ пойду съ большими силами сухимъ путемъ на Бългородъ, въ Турской землъ мнъ и войску Запорожскому зипунъ добыть есть гдъ».

Проважая чрезъ Малороссійскіе горда, Нероновъ прислушивался къ народному говору и вотъ какія въсти привезъ въ Москву: всякихъ чиновъ люди говорятъ, что они отъ войны и разоренья погибаютъ, кровь льется безпрестанно, за войною, хлъба пахать и съна косить имъ стало некогда, помираютъ они голодною смертію и молятъ Бога, чтобъ великій государь надъ ними былъ государемъ; а иные многіе хотятъ и

теперь въ государеву сторону перейти. Государство Московское хвалятъ: въ Московскомъ, говорятъ, государствъ великій государь православной христіанской въры, и подданные его всъ православные жь христіане, и войны въ Московскомъ государствъ нътъ и впередъ не будетъ, потому что въра православная одна; а у нихъ и прежде съ Ляхами за въру война и разоренье бывало большое, а теперь хотя они съ Ляхами и помирятся, потому что они теперь Ляховъ осилили и Ляхи имъ теперь уступаютъ во всемъ, но потомъ Ляхи надъ ними станутъ промышлять и за нынъшнюю войну мстить; знаютъ они подлинно, что Ляхи противъ нихъ войну начнутъ 51.

Нероновъ познакомился въ Чигиринъ и съ писаремъ войска Запорожскаго, Иваномъ Выговскимъ. Выговскій былъ шляхтичъ православной въры и служилъ прежде канцеляристомъ въ Кіевъ, за растерю книгъ былъ приговоренъ къ смертной казни, освободился отъ нея заступленіемъ пановъ, нослъ чего юридическое поприще ему опротивъло и онъ пошелъ въ военную службу. По другимъ извъстіямъ онъ былъ писаремъ при Польскомъ козацкомъ коммиссаръ. Въ битвъ при Желтыхъ-Водахъ Выговскій попался въ пленъ къ козакамъ, но, какъ православный, не былъ убитъ , а взятъ Хмельницкимъ для письменныхъ дълъ. Здъсь, какъ обыкновено бывало, перо, несмотря на свою видимую слабость и подчиненіе, умъло взять верхъ надъ саблей, и ловкій канцеляристъ Выговскій пріобрѣлъ большое вліяніе въ войскъ и надъ самимъ Богданомъ, отклоняя вредныя слъдствія его вспыльчивости за горълкою. Притворяясь поневоль козакомъ, Выговскій оставался въ душт шляхтичемъ, т.-е. врагомъ козачества, и не переставаль питать привязанности къ Польшъ, этому шляхетскому царству, раю шляхты, не упускалъ случая служить панамъ, увъдомляя ихъ объ опасности отъ хлопства. Предвидя, что рано или поздно козакамъ не уйти отъ подданства Московскаго, Выговскій былъ очень любезенъ съ послами Московскими, тъмъ болъе, что они за эту любезность платили соболями. Нероновъ доносилъ, что онъ далъ лишніе соболи Выговскому, ибо тотъ сообщилъ ему списокъ Зборовскихъ статей и про иныя дъла разсказывалъ.

Въ Малороссіи гетманъ и народъ были далеки отъ увъренности, что Зборовскій договоръ можетъ быть продолжителенъ; легко понять, что въ Польшт было еще больше неудовольствія. Короля въ Варшавъ встрътили очень дурно; сеймъ хотя подтвердилъ вообще Зборовскій договоръ, но духовенство ръшительно отказалось выполнить одну изъ главныхъ статей его — дать среди себя мъсто Кіевскому православному митрополиту, и Сельвестръ Коссовъ выбхалъ ни съ чемъ изъ Варшавы, куда было прітхаль для застданія въ сенать. Съ своей стороны, Хмельницкій не имель никакой возможности соблюсти въ точности договоръ, ибо для этого соблюденія долженъ былъ, ограничивъ число козаковъ, поворотить гайдамаковъ въ крестьянъ, заставить ихъ повиноваться панамъ, которыхъ они выгнали, наследникамъ техъ, которыхъ они замучили. Начались опять волненія хлопства; шляхта, возвратившись въ Украйну, не могла жить въ своихъ владъніяхъ и помирала съ голоду; Хмельницкій долженъ былъ свиръпствовать противъ тъхъ, кого недавно называлъ своими върными союзниками. Но строгости не помогали, и Хмельницкій, видя, что прежніе союзники могутъ сделаться теперь опасными для него врагами, объявиль, что въ реестръ принимать больше нельзя, но всякій можетъ быть охочимъ козакомъ. Онъ говорилъ Киселю, назначенному Кіевскимъ воеводою: «Поляки поддъли меня: по ихъ просьбамъ я согласился на такой договоръ, котораго исполнить никакъ нельзя. Только 40,000 козаковъ! Но что мнъ делать съ остальнымъ народомъ? Они убьютъ меня, а на Поляковъ всетаки поднимутся». 20 Марта 1650 года Хмельницкій писалъ королю: «Посылаемъ войсковые реестры и просимъ вашу королевскую милость извинить, если покажется, что, по статьямъ Зборовскаго договора, следовало бы еще больше уменьшить число войска, потому что мы уже и такъ имъли

большія затрудненія при опредъленіи числа нашего войска. Тъ, которые, по заключени мира, умертвили урядниковъ-пановъ своихъ, паказаны по мъръ вины. Мы и впредь, сносясь съ воеводою Кіевскимъ, будемъ стараться свято охранять покой, преграждая непокорнымъ путь ко всякимъ мятежамъ. О томъ только просимъ вашу королевскую милость, чтобъ войска коронныя не приближались и тъмъ не причиняли тревоги въ народъ. Еще разъ просимъ, чтобъ не было больше разъединенія въ нашей Греческой религіи, и чтобъ по смерти властей уніатскихъ, владъющихъ церквами и церковными имъніями по привилегіямъ покойнаго короля, всъ церкви и имънія отданы были нашему духовенству». Кисель въ письмъ къ королю хвалитъ поведеніе Хмельницкаго и старшинъ козацкихъ, но прибавляетъ: «Одна только чернь, исключенная изъ реестровъ, прибъгаетъ къ разнымъ способамъ, чтобъ избавиться отъ подчиненности своимъ панамъ: одни продають себя и, растративь все, поступають къ козакамъ погонщиками и прислужниками; другіе уходять за Днъпръ со всъмъ имъніемъ, а нъкоторые (и такихъ наименьшая часть) уже кланяются панамъ своимъ. Еслибъ я не видаль такой силы и готовности къ войнъ, какая здъсь, еслибъ могъ видъть расторжение союза орды съ козаками, и еслибъ войско наше могло прійти сюда прежде вскрытія ръкъ, то просилъ бы униженно вашу королевскую милость прибъгнуть къ оружію, принимая во вниманіе униженіе, которое мы терпимъ въ миръ, похожемъ на рабство; лучше попытаться начать войну, чемъ иметь подданныхъ и не владъть ими. Если пуженъ поводъ къ войнъ, то республика всегда можетъ имъть его, какъ только будетъ готова. Если даже они будутъ желать оставить насъ въ миръ, то поводомъ къ войнъ можетъ быть то обстоятельство, что этотъ миръ не только не удовлетворяетъ насъ, обиженныхъ, но несообразенъ съ самимъ договоромъ, заключеннымъ съ ними. Два важитищія обстоятельства, именно возстановленіе католическаго богослуженія и подданство прибыльное панамъ, не скоро могутъ придти въ свою колею, потому что они не хотятъ платить никакихъ податей, а желаютъ быть кресть—янами только по имени. Признаюсь чистосердечно, что такой миръ мнѣ не по сердцу». Не по сердцу былъ онъ и всей шляхтъ въ шляхетскомъ государствъ 52.

Невозможностію сохраненія мира между козаками и Польшею хотъла воспользоваться Москва. Въ Генваръ 1650 года отправлены были въ Варшаву бояринъ Гаврила Пушкинъ, окольничій Степанъ Пушкинъ и дьякъ Гаврила Леонтьевъ. Въ отвътъ съ папами радными послы прежде всего объявили требованіе, чтобъ по въчному докончанію были наказаны всъ тъ, которые неправильно писали титулъ великаго государя. Паны отвъчали, что для кончины блаженной памяти двухъгосударей, царя Михаила и короля Владислава, эти дъла надобно оставить, потому что всегда по смерти государя прощають людей, противъ него виновныхъ; при новомъ же король Янь Казимирь никогда подобныхъ ошибокъ въ титуль не будеть. Послы возражали, что паны говорять это, оставя Божій страхъ и людской стыдъ, и спросили, а что будетъ тъмъ, которые и при королъ Янъ Казимиръ будутъ неправильно писать титулъ? Паны отвъчали, что ихъ непремънно будутъ казнить безъ всякой пощады; тогда послы потребовали, чтобъ паны дали о томъ на себя утвержденье кръпкое за своими руками и печатями. Паны, доложивши объ этомъ королю, передали посламъ отвътъ королевскій, что виновные въ умаленіи титула будутъ позваны на будущій сеймъ и наказаны по праву Польскому, а утвержденье на этотъ счетъ король дать имъ, панамъ, не позволилъ. Послы, стоя о томъ гораздо, говоря и споря пространными рѣчами, не могли добиться ничего другаго, и перешли къ жалобъ на новое оскорбленіе, злъе прежняго: по повельнію короля Яна Казимира, въ первый годъ его царствованія, напечатаны въ Польшъ многія книги и разнесены въ Московское царство и во вст окрестныя государства; въ этихъ книгахъ напечатано многое безчестье и укоризна отцу великаго государя, царю

Михаилу Өеодоровичу, самому царю Алектю Михайловичу, боярамъ и всякихъ чиновъ людямъ, чего по въчному докончанью и посольскимъ договорамъ не только печатать, и помыслить нельзя, отъ Бога въ гръхъ и отъ людей въ стыдъ. Одна книга напечатана въ Краковъ въ 1648 году Яномъ Александромъ Горчиномъ. Напечатано въ этой книгъ мимо всякой правды, будто Смоленскъ, который обманомъ былъ взять и сто льть жестокостію Московскою притьсняемь, королевскаго величества побъдою освобожденъ; Московскаго царя и братьевъ его выи и гордую упорность король подъ ноги свои подклонилъ; потомъ Владиславъ Московское государство разорилъ такъ, что до сихъ поръ не можетъ оправиться, и другія многія поносныя статьи про Московское государство и про Смоленскую службу напечатаны. Въ другой книгъ, которая напечатана въ 1643 году на Латинскомъ языкъ въ Данцигъ, около лика Владиславова противъ лъвой руки написано: «Московія покорна учинена»; потомъ напечатано, что Владиславъ союзопреступныхъ Москвитянъ подъ Смоленскомъ осадилъ и въ такое отчаяние ихъ привелъ, что жизнь и смерть всего войска въ его воль были, и Москвитяне, трижды преклонивъ колена свои, милости просили. Напечатано, что Москвитяне только по имени слывутъ христіанами, а дъломъ и обычаемъ хуже варваровъ; что Михаилъ Өеодоровичъ былъ возведенъ на престолъ людьми непостоянными. Въ третьей книгъ о житіи и славныхъ побъдахъ Владислава, напечатанной въ 1649 году, также находятся царскому величеству и Московскому государству безчестья съ великою укоризною, напримъръ: «бъдная Москва» и другія многія хульныя слова, что и писать стыдно; Михаилъ Өедоровичъ Московскій написанъ мучителемъ, патріархъ Филареть Никитичъ написанъ трубачемъ. Наконецъ въ Польской печатной книгъ о Черкасской войнъ 1649 года сказано, что Венгринъ и Москвитинъ изъ состдей и пріятелей въ сторону скакнули: за такимъ кръпкимъ утвержденьемъ и въчнымъ докончаньемъ такихъ неистовыхъ и поносныхъ словъ про

великаго государя нашего и про все Московское государство не только въ книгахъ нечатать, и мыслить не годилось, великаго государа безчестить, Москвитиномъ называть и ссоры въ людей вмъщать, будто со стороны царскаго величества есть причина къ нарушенію въчнаго докончанія; на такое злое дъло вы, паны радные, какъ дерзнули? какъ смъли такія злыя досады и грубости износить? Да и то мы, великіе послы, вамъ, панамъ раднымъ, объявляемъ: когда Черкасскій гетманъ землю королевского величество плениль, то присылаль къ великому государю бить челомъ, чтобъ принялъ его со всъми городами подъ свою высокую руку, потому что Запорожскіе Черкасы православной въры и отъ государя вашего и отъ всей ръчи посполитой за въру всегда въ гоненіи пребываютъ и смертно страждутъ. Но великій государь нашъ, не хотя кровопролитія и нарушенія въчному докончанію, многому прибытку не порадовался, гетмана Богдана Хмельницкаго подъ свою высокую руку не приняль, ожидаеть отъ васъ въ великихъ неправдахъ исправленья. Если же не исправитесь, то великій государь нашъ велитъ учинить въ Москвъ соборъ, на соборъ велитъ быть патріарху, митрополитамъ, архіепископамъ и епископамъ и всему освященному собору, боярамъ, всему синклиту и всякихъ чиновъ людямъ, королевскія неправды на соборъ велитъ вычесть, вычтя, пойдетъ со всемъ освященнымъ соборомъ и синклитомъ въ соборную церковь, куда велитъ передъ собою нести утвержденную грамоту короля Владислава во свидътельство нарушенія въчнаго докончанія съ королевской стороны, велить положить эту грамоту передъ образомъ Спасовымъ и Пречистой Богородицы, и, соверша молебное пъніе о нарушителяхъ въчнаго докончанія, за честь отца своего, за свою собственную и за честь всего Московскаго государства стоять будетъ сколько ему милосердый Богъ помощи подастъ, и во всъ окрестныя государства христіанскій и басурманскія о вашихъ неправдахъ велить отписать подлинно, и всв окрестные государи царскому величеству помогать будутъ людьми и денежною казною; а

про которыхъ великихъ государей въ техъ вашихъ книгахъ напечатано не по пригожу, тъ за свое безчестье станутъ сообща съ нашимъ великимъ государемъ на корону Польскую и великое княжество Литовское. Да и въ города королевскіе и къ Черкасскому гетману Богдану Хмельницкому и ко всему Черкасскому войску о тъхъ вашихъ неправдахъ великій государь велитъ отписать, и городскіе всякихъ чиновъ люди и Запорожское войско сами на васъ возстанутъ. Если же король хочетъ сохранить миръ, то за такое безчестье великихъ государей пусть уступитъ тъ города, которые отданы были царемъ Михаиломъ королю Владиславу, пусть казнитъ смертію гетмана Вишневецкаго и всякихъ чиновъ людей, которые писали, не остерегая государской чести, а за безчестье бояръ и всякихъ чиновъ людей пусть заплатитъ 500,000 золотыхъ червонныхъ. Въ вашихъ книгахъ напечатано: «пусть Московія исподоволь возрастаеть, чтобъ темъ съ большею силою въ конецъ разрушиться»; вы дали нашимъ людямъ сроку до тъхъ поръ, пока размножатся: и теперь ихъ родилось и подросло много сотъ тысячъ, ратному рыцарскому строю изучены и у великаго государя безпрестанно милости просять, чтобь позволиль идти на пепріятелей, которые безчестять великихъ государей нашихъ, а насъ называютъ худыми людьми и побирахами.

Паны, выслушавши такія грозныя рѣчи, стали въ великомъ сомнѣньи, приложили руки свои къ себѣ и говорили: «Въ вашемъ посольскомъ письмѣ написано много непригожаго дѣла и неприличныхъ рѣчей, донесемъ объ немъ королевскому величеству». Каштелянъ Гнѣзненскій, Янъ Лещинскій, сказалъ: «Про эти книги знали мы давно; только вамъ, царскаго величества посламъ, до тѣхъ книгъ дѣла нѣтъ». Послы отвѣчали: «Такъ ваша явная неправда, что, зная такія воровъйя книги, тѣхъ воровъ, кто ихъ печаталъ, не велѣли казнить смертью, а книгъ сжечь». Послѣ долгихъ споровъ послы вышли изъ отвѣтной палаты. Въ слѣдующее засѣданье паны начали говорить: «Королевское величество и мы, паны

радные, думаемъ, что вы, великіе послы, такія многія негодныя статьи написали безъ повельнія великаго государя своего, затывая ссору, потому что на посольствы у королевскаго величества вы говорили только о братской дружбы и любви, о покош и тишины и о всякомъ добры. Король къ брату своему, великому государю вашему, хочетъ послать гонца съ объявленіемъ о вашемъ къ доброму дылу несходствы, что вы написали все къ нарушенью вычнаго покоя, домогаетесь того, о чемъ мы и слышать не хотимъ, требуете городовь да денегъ, хотите честь государя своего продать».

Послы отвъчали: «Удивляемся, что вы, паны радные, насъ, великихъ пословъ, безчестите, говорите, что мы безъ повельныя государя своего; быть можеть, вы сами такъ дълаете безъ повелънія королевскаго, потому и про насъ такъ говорите; а мы и самаго малаго дъла безъ наказа государева дълать не смъемъ». Паны: «Мы васъ ничъмъ не безчестимъ и безчестить не хотимъ; но королевское величество очень удивился, что вы хотите нарушить въчное докончание по причинъ малыхъ и негодныхъ статей, что напечатали глупые и неподобные люди о давнихъ дълахъ въ государствъ вашемъ. Король и мы книгъ печатать не заставляемъ и не щаемъ: который печатникъ напечатаетъ въ книгъ справедливо, и мы то хвалимъ; а если глупцы напечатаютъ что дурно, негодно и лживо, надъ тъмъ мы, паны радные, смъемся. Если же книгъ не печатать, то потомкамъ нашимъ и знать будеть непочему. Печатники печатають не только о прежнихъ дълахъ Московскаго государства, но и другихъ окрестныхъ государствъ, точно также про Польшу и Литву. Да и въ окрестныхъ государствахъ про Московское государство пишутъ, доброе хвалятъ, дурное укоряютъ; точно также о Польшт и Литвт много безчестья печатають, однако король и мы за безчестье того себъ не ставимъ. Пусть великій государь вашъ велитъ у себя печатать о Польскомъ королевствъ что угодно: мы этого въ безчестье себъ не поставимъ

и въчнаго докончанья за то разрывать не станемъ». Послы: «Со стороны великаго государя нашего ни въ чемъ неправды никакой не бывало, а со стороны королевскаго величества въчное докончание нарушено: титулъ умаленъ и на всъ жалобы нътъ никакого удовлетворенія. Вы говорите, зло ко злу прикладывая, будто мы хотимъ государскую честь продать, что просимъ городовъ: и такихъ непристойныхъ словъ вамъ говорить негодится. Государь нашъ не хочетъ видъть, чтобъ Польша и Литва въ конечномъ разореньи были, за безчестье отца своего и за свое хочетъ взять города, потому что эти города отданы за честь отца государева, потому за безчестье взять ихъ назадъ годится». Паны: «Въ посольскомъ договоръ не написано, чтобъ книгъ не печатать, и что ведется на свътъ, о томъ не писать: и вамъ какъ было не стыдно о томъ говорить, городовъ проситъ и разрывомъ вѣчнаго докончанія грозить». Послы: «Нечего намъ стыдиться, мы не перестанемъ обличать вашихъ неправдъ, и великій государь нашъ больше терпъть ихъ не будетъ, за свою и за своего отца честь станетъ». Паны: «Король никакой причины къ нарушенію мира не ищеть: мы никакихъ книгъ печатать не приказывали и до нихъ королю и намъ дела нетъ; вы прівхали въ Польшу, накупили книгъ, и что въ нихъ глупые люди пьяницы ксендзы напечатали, то ставите причиною къ разрыву въчнаго докончанія: но вы на насъ не на сиротъ напали, будемъ съ вами биться, и васъ Богъ покараетъ, какъ покаралъ при короляхъ Сигизмундъ и Владиславъ». Послы: «Ваше злохитрое умышленье явно, отговариваться вамъ нечемъ. Говорите: насъ Богъ покараетъ, какъ прежде покараль; но ратное дело на одной мере не стоить, бывало, что и Россійскіе государи Польских в королей одол вали. Теперь вы сами видите надъ собою побъду и одольніе и конечное разореніе отъ худыхъ людей отъ подданныхъ своихъ Запорожскихъ Черкасъ: они государство ваше повоевали довольно, города многіе взяли и гордыя ваши пыхи (гордости) поломали, домы ваши облупили, начальныхъ вашихъ людей и промышленниковъ гетмановъ въ полонъ взяли, лучшее ваше кварцяное войско побили; и еслибъ за такія ваши великія неправды государь нашъ велѣлъ Черкасскому войску помочь учинить, то корунъ Польской и великому княжеству Литовскому быть бы въ конечномъ разореніи и запустѣніи; а грамоты Богдана Хмельницкаго и всего войска Запорожскаго, въ которыхъ они просили государя принять ихъ подъ свою высокую руку, эти подлинныя грамоты за подписью Богдана Хмельницкаго и за печатью всего войска Запорожскаго съ нами здъсь». Тутъ послы показали панамъ грамоты. Паны отвъчали: «Слышали мы и прежде, что великій государь вашъ милосердіе свое надъ нами показалъ, въчнаго докончанья не нарушилъ и злодъевъ, бунтовщиковъ, измънниковъ Запорожскихъ козаковъ принять не велѣлъ, и за то королевское величество и мы, паны радные, царскому величеству челомъ бьемъ, также и теперь просимъ, чтобъ царское величество быль съ королемъ нашимъ въ братской дружбъ навъки неподвижно». Послы: «Королевское величество въ братствъ быть хочеть, а злодъевъ, крестопреступниковъ, которые царскія титулы писали съ измѣненіемъ и укоризною, до сихъ поръ казнить не велѣлъ; а теперь по повелѣнью королевскому печатано въ книгахъ всякое безчестье». Паны: «Книги напечатаны безъ повелънья королевскаго». Послы показывали книги, гдъ было прямо сказано, что напечатаны онъ по указу королевскому; паны отвъчали, что книги напечатаны по привилегіи, а не съ позволенія королевскаго, и что безчестья въ книгахъ нътъ, а напечатано только то, что было; Филаретъ Никитичъ названъ не трубачемъ, а огласителемъ. «Мы тому очень дивимся» прибавили паны: «что вы сами и никто въ Московскомъ государствъ по-польски и по-латыни не учится, а кто-нибудь вамъ укажетъ на ссору, и вы върите». Послы: «Сами вы говорите неученую и неучтивую ръчь: мы Польскихъ и Латинскихъ письмъ себъ въ диковину не ставимъ, учиться имъ и перенимать у васъ никакого ученья не хотимъ, по милости Божіей держимъ преданный

намъ Славянскій языкъ твердо и нерушимо, догматы бо-жественнаго писанія знаемъ, государскіе чины и посольскіе обычаи твердо разумѣемъ и указъ великаго государя своего помнимъ, и съ нашей стороны никакого безчестья королевскому величеству не было. А вы, паны радные, сами себя выхваляете и называетесь учеными людьми, а въ пятнадцать лѣтъ не можете научиться какъ именовать и описывать великихъ государей нашихъ, и намъ кажется, что вы ученые насъ ненавычныхъ стали глупѣе». Паны окончили разговоръ тѣмъ, что виновнымъ въ пропискъ титула будетъ судъ и каранье на сеймѣ, о книгахъ же король пишетъ особо къ царскому величеству.

Посль этого разговора вельно было на посольскомъ дворь одни ворота забить, у другихъ поставитъ гайдуковъ, запрещено было всъмъ Полякамъ ходить на посольскій дворъ и покупать тамъ товары. Послы жаловались; имъ отвъчали, что это сдълано на праздникъ Благовъщенья, когда никто торговать не можетъ. Послы отвъчали, что они въ этомъ видятъ угрозу, хотятъ тъснотою заставить ихъ сдаться на волю королевскую; но этимъ только зло ко злу прилагается. Тогда имъ сказали прямо: «У васъ съ панами радными согласія никакого нътъ; если же между государствами война, то деньги, на которыя покупаются у васъ и у купцовъ вашихъ собольи шубы, годятся на жалованье войску».

На новомъ съёздё паны уступали, что и сочинители книгъ будутъ позваны на сеймъ къ суду, хотя бы этого дёлать и не довелось; послы настаивали на своемъ; тогда Литовскій канцлеръ Албрехтъ Радзивилъ сказалъ имъ съ сердцемъ: «Вы говорите, чтобъ за бредни, напечатанныя въ книгахъ, король отдалъ вамъ Смоленскъ и другіе города: но это дёло несбыточное, добыты они кровью, кровью только можно ихъ и назадъ взять; если теперь за такіе пустяки дать вамъ столько городовъ и денегъ, то послё захотите вы и Варшаву взять; впередъ мы объ этихъ книгахъ съ вами и говорить не будемъ». Потомъ паны перемѣнили рѣшеніе и объявили, что

дъло о книгахъ должно быть совершенно оставлено: «Если всякую книгу ставить въ дёло» говорили они: «го этому и конца не будетъ; если за все, что напечатано и написано, смертью казнить, то это значить всъмъ государствомъ замутить и безпрестанно кровь проливать, а къ концу дъло не привести; и у вашего государя печатаютъ про нашу въру съ укоризною; а впередъ, хотя бы и не довелось въ такое дело вступаться, однако королевское величество велить учинить заказъ кръпкій, чтобъ никто такихъ книгъ не печаталъ». Тогда послы, видя упорство пановъ радъ, по многимъ спорамъ и разговорамъ, сказали, что о казни этихъ людей, которые печатали книги, больше говорить не будуть, а полагаютъ дъло на волю царскаго величества; если великій государь простить этихъ людей не изволитъ, то велитъ говорить объ этомъ будущимъ своимъ посламъ или посланникамъ; но при этимъ послы требовали, чтобъ книги были собраны и сожжены при нихъ въ Варшавъ и чтобъ впередъ книгъ не печаталось. Король не согласился на сожжение книгъ; послы потребовали отпуска; тогда король велълъ предложить имъ, что истребитъ книги тайно, явно же на рынкъ сжечь ихъ нельзя, потому что отъ этого будетъ позоръ Польшъ отъ всъхъ окрестныхъ государствъ. Послы настаивали на своемъ; паны просили отложить дъло до сейма; послы и на это не согласились. Тогда паны предложили, что изъ книгъ будутъ выдраны тѣ листы, которые содержатъ въ себъ укоризны на Московскихъ государей, и сожгутся публично. Послы согласились; листы были выдраны немедленно и отправлены на рынокъ для сожженія, при которомъ сутствоваль отъ пословъ дворянинъ Фустовъ съ подъячимъ и переводчикомъ. Послъ сожженія листовъ было вытрублено, чтобъ никто этихъ книгъ, изъ которыхъ выдраны листы, у себя въ домахъ не держалъ, а приносили бы ихъ всъ къ тому чиновнику, котораго назначитъ король; о томъ же разосланы были указы по областямъ. Фустовъ донесъ посламъ, что когда листы жгли, то въ народъ говорили: Истор. Росс. Т. Х. 18

король съ Московскимъ государствомъ миръ разорвалъ или города уступилъ, чъмъ такое великое безчестье положено на корону Польскую и великое княжество Литовское: описаніе славныхъ дълъ королей Сигизмунда и Владислава на рынкъ сожжено! Получивши это удовлетвореніе, послы вытребовали внесенія въ договоръ статьи, что въ Зборовскомъ договоръ съ ханомъ не постановлено ничего противнаго братской любви съ Московскимъ государемъ; вытребовали, наконецъ, чтобъ король послалъ своего дворянина, вмъстъ съ царскимъ дворяниномъ, въ войско Запорожское для поимки самозванца Тимошки Акундинова, который изъ Турціи черезъ Венецію пробрался въ Малороссію и былъ тамъ принятъ гетманомъ Хмельницкимъ 53.

Въ Москвъ провъдали, что Акундиновъ живетъ въ Лубнахъ, въ Преображенскомъ Мгарскомъ монастыръ, и вотъ отправились къ нему Путивльцы торговые люди: Маркъ Антоновъ и Борисъ Салтановъ. Они говорили ему, чтобъ ъхалъ въ Путивль, а государь его своимъ жалованьемъ пожалуетъ. Акундиновъ отвъчалъ, что върить ему однимъ словеснымъ ръчамъ нельзя; онъ говорилъ, что ни царемъ, ни царевичемъ не называется, только онъ внукъ царя Василія Ивановича Шуйскаго; говорилъ, что когда онъ былъ въ Турецкой земав, то государевы послы, Степанъ Телепневъ и дьякъ Алферій Кузовлевъ, его уличали и обезчестили, и по ихъ ръчамъ его засадили въ Царъградъ, и сидълъ онъ въ желъзахъ три года; но въ то время, какъ Турки султана и визиря убили, онъ освободился и быль въ разныхъ государствахъ. Акундиновъ сказалъ себъ 32 года, утверждалъ, что многіе люди его на Вологдъ знають; что быль онъ на государевой службъ въ Перми, куда царь Михаилъ Өедоровичъ въ 1642 году прислалъ ему грамоту о своемъ государевомъ дълъ; что въ этой грамотъ онъ названъ намъстникомъ Пермскимъ, и грамоту эту онъ показывалъ Марку и Борису. Потомъ говорилъ, что въ Перми взяли его на бою въ плънъ Татары; что многіе государи звали его къ себъ, но онъ не

хочеть отстать отъ православной втры и хочеть служить царю Алекстю Михайловичу.

О томъ же Тимошка писалъ изъ Чигирина и къ Путивльскому воеводъ, боярину князю Семену Васильевичу Прозоровскому: «Князь Семенъ Васильевичъ государь! Не тайно тебъ о разореньи Московскомъ, о побоищахъ междоусобныхъ, о искорененьи царей и царскаго ихъ рода и о всякой злоби льть прошлыхь, въ которыхъ воистину плачъ Іереміинъ о Іерусалимъ исполнился надъ царствомъ Московскимъ, и великородные тогда княжата скитались по разнымъ городамъ, какъ заблудшіе козлята, между которыми и родители мои незнатны и незнаемы въ разоренье Московское, отъ страха недруговъ своихъ, невольниками были и со мною невинно страдали и терпъли, а сущимъ своимъ прозвищемъ, Шуйскими, не вездв называться смели. Объ этомъ жить в быть в нашемъ многословить не могу, только несчастью своему и бъдамъ настоящее время послухомъ ставлю, которое время привело меня къ тому, что я теперь въ чужой земль въ незнаемости окованъ сиротствомъ и безъ желъзъ чуть дышу, и жалостную, плачевную грамотку къ тебъ, государю своему, пишу: прими милосердно и знай про меня, что я, обходивши неволею и окруживши Турскія, Римскія, Италіанскія, Германскія, Нъмецкія и иныя многія царства, наконецъ и Польское королевство, не желая никому на свътъ поклониться, кланяюсь и покоряюсь только ясносіяющему царю Алексъю Михайловичу, государю вашему и моему, къ которому я хочу идти съ правдою и втрою безъ боязни, потому что праведныя царскія свидетельства и грамоты, что при себе ношу, и природа моя княжеская неволею и нищетою вездъ свътится, чести и имени гласовитаго своего рода не умаляетъ, но и въ далекихъ земляхъ звонитъ и какъ вода размножается. Все это дълается на счастье и прибыль отечеству моему и народу христоименитому, на убытокъ и безчестье государевымъ недругамъ, на славу великую великаго государя, котораго есть за мною великое царственнъйшее дъло и слово

и тайна; для этого я въ Чигиринъ никому не сказываюся, кто я, во всемъ отъ чужихъ людей сердечную свою клеть замыкаю, а ключъ въ руки тебъ отдаю. Пожалуй не погордись, пришли ко мнъ скрытно върнаго человъка, кто бы умълъ со мною говорить, и то царственное слово и дъло тайное тебъ сказать подлинно и совершенно, чтобъ ты самъ меня позналъ, какой я человъкъ, добръ или золъ; а покушавши мои овощи и познавши царственное великое тайное слово, будешь писать къ государю въ Москву, если захочешь, а ключи сердца моего къ себъ въ руки возьмешь, съ чъмъ я тебъ, пріятелю своему, добровольно отдаюсь. Знаю я Московскій обычай, станешь писать въ Москву объ указъ теперь прежде дъла, и пойдетъ на протяжку въ долгій ящикъ; но я ждать не буду, потому что дълаю это ни для богатства, ни для убожества, но пока плачевнаго живота станеть, орель летать не перестанеть, все надъ гнъздомъ будеть убиваться».

По этому письму князь Прогоровскій прислаль съ подъячимъ Мосолитиновымъ грамоту Акундинову: «Тебъ бы ъхать ко мнъ въ Путивль тотчасъ безо всякаго опасенья; а великій государь тебя пожаловаль, вельль принять и въ Москву отпустить». Акундиновъ, прочтя письмо, сказалъ: «Радъ я къ великому государю въ Москву ъхать», и велълъ подъячему побыть у себя три дня. 31 Августа онъ исповъдовался и пріобщился, и, призвавши къ себъ Мосолитинова, сталъ говорить ему: «Пріъхалъ ты по государеву указу? не съ замысломъ ли какимънибудь? нътъ ли у тебя подводныхъ людей? не будетъ ли мнъ отъ тебя какого убійства?» Подъячій клялся и божился, что присланъ по государеву указу и никакого дурна ему не учинится. Акундиновъ продолжалъ: «Въ прошлыхъ годахъ посылали мы въ Волошскую землю въ монастырь строенія царя Ивана Васильевича для своего дъла человъка своего; но когда онъ прівхаль къ Волошскому владателю Василью, то этотъ велълъ ему назваться царемъ Дмитріемъ, короновалъ его и послалъ къ Турскому султану въ Царьградъ. Быль въ это время въ Волошской земль государевъ посолъ Богданъ Дубровскій, довъдался онъ про этого самозванца и написалъ государю въ Москву. Государь прислалъ указъ принять его честно; и тотъ нашъ человъкъ, обрадовавшись, что его называютъ честнымъ человъкомъ, поъхалъ съ Дубровскимъ въ Москву; но Дубровскій, вытхавши въ степи, вельль его зарьзать, ободраль съ него кожу, отсъкъ голову и привезъ въ Москву: и ты не съ тъмъ ли ко мнъ пріъхалъ? Я не запираюсь, что быль въ подъячихъ: на комъ худоба не живеть! въ Московское разоренье и всъ князья, что овцы, по разнымъ государствамъ разбрелись; только называютъ меня подъячимъ, а я не подъячій, истинный князь Иванъ Васильевичъ Шуйскій». Въ тотъ же день Акундиновъ позвалъ подъячаго съ провожатыми къ себъ объдать, за объдомъ за государское здоровье чашу пиль и говориль такое слово: «Съ мудрыми я мудрый, съ князьями князь, съ простыми простой, а съ измѣнниками государевыми и съ моими недругами разсудитъ меня сабля», послъ чего объявилъ, что ъхать раздумалъ и подъячаго своего Костку Евдокимова Конюхова не пошлеть, потому что въ Москвъ стануть его пытать: «Присылаютъ ко мнъ будто къ простому человъку; добро бы прислади ко мнъ Московскаго человъка, да съ Вологды пять человъкъ, да изъ Перми пять же человъкъ: тъ меня знаютъ, кто я и каковъ? Если государь меня пожаловалъ, то прислалъ бы ко мнъ свою государеву грамоту имянно, что пожаловаль князя Ивана Шуйскаго, вельль тхать въ Москву безъ всякаго сомнънья; а то меня обманываютъ; не считайте меня за подъячаго: я истинный князь Иванъ Шуйскій». При отцъ духовномъ Акундиновъ объявилъ подъячему свое имя: Тимовей, имянинникъ 10 Іюня 84.

Мы видъли, что въ Варшавъ условлено было царскому послу Пушкину отправить въ Малороссію своего дворянина, а королю своего, для поимки Акундинова. Дъйствительно, царскій дворянинъ Протасьевъ и королевскій Ермоличь поъ-хали въ Кіевъ, гдъ взявши грамоты отъ Киселя и митрополита, отправились къ Хмельпицкому, котораго нашли въ

Ямполь. 18 Сентября имъли они свидание съ гетманомъ, который сказаль имъ: «У меня такой человъкъ, который называется княземъ Иваномъ Васильевичемъ Шуйскимъ, а царю Василью сказывается внукъ, въ Чигиринъ былъ и жилъ долгое время, недъль съ десять и больше, и, живучи въ Чигиринъ, мнь сказываль, будто государь вашь хотьль его казнить смерью невъдомо за что, и онъ, боясь смертной казни, изъ Московскаго государства ушель, а мать его и родъ Шуйскихъ всъ сосланы въ Сибирь, и въ Сибири родственники его казнены смертью, только мать осталась жива; а онъ, бъгаючи, быль во многихъ государствахъ, въ Польшъ, въ Римъ, въ Австріи, Венгріи, Молдавіи, Валахіи, Турціи, и изъ Турціи пришель ко мив, гетману, въ Чигиринь, и показываль мнъ всъхъ этихъ государствъ прохожіе листы, и говорилъ мнъ, что хочетъ идти въ Московское государство, только, не списавшись съ государемъ, не смъетъ, боится смертной казни; просиль меня, чтобъ я далъ ему прохожій листъ, и я ему прохожій листъ далъ до границъ Московскаго государства, велълъ ему давать кормъ и подводы, и онъ, убхавъ изъ Чигирина, остановился въ Лубнахъ въ Спасскомъ монастыръ, и какъ я пошелъ изъ Чигирина Молдавскую землю воевать, съ тъхъ поръ не знаю, живетъ ли тотъ воръ въ Лубнахъ или нетъ. По его речамъ, думаю, что онъ пошелъ къ Московской границъ, и мнъ сыскивать его негат, да и такой у насъ обычай въ Запорожскомъ войскт: какой бы воръ ни прибъжалъ, хотя бы великое зло въ своемъ государствъ сдълавши, принимаютъ и никому не выдаютъ». Протасьевъ возразилъ: «Еслибы этотъ воръ въ царское имя не влыгался, то царскому величеству до него и дъла бы не было; много и знатныхъ людей, измъняя, изъ Московскаго государства бъгаютъ, но такъ какъ они называются своимъ настоящимъ именемъ, то живутъ себъ спокойно въ Польшъ, великому государю до нихъ дела нетъ; но съ Тимошкою другое дело, и ты бы, гетманъ, свое радънье великому государю показалъ, вора сыскивалъ; за такую службу и радънье жалованье ве-

ликаго государя будеть къ тебъ большое, и теперь великіе послы, бояринъ Пушкинъ съ товарищами, прислали тебъ соболей. Богданъ отвъчалъ: «Я и войско Запорожское великому государю всякаго добра хотимъ, но сыскивать вора мнъ теперь никакъ нельзя, потому что самъ не знаю, гдъ онъ; нотду въ Браславль и распрошу объ немъ инымъ временемъ». Въ Браславлъ гетманъ позвалъ Протасьева объдать и за объдомъ началъ разсказывать: «Былъ я въ Молдавской земль, Молдавскую землю воевалъ и стоялъ подъ Яссами, хотълъ взять самого Молдавскаго господаря, и господарь прислалъ ко мнъ пословъ своихъ добивать челомъ, просить покою, и дарилъ меня дочерью своею за моего сына, и прислалъ ко мнъ листъ за своею рукою и печатью, пишетъ подъ присягою, что дочь свою за моего сына выдастъ». Велълъ принести листъ и прочелъ его Протасьеву. Послъ этого Ермоличь началъ пить чашу за государево и королевское здоровье и сказаль: «Теперь великіе государи учинились въ братской дружбъ и любви и договоръ учинили — имъть однихъ друзей и враговъ» · Хмельницкій отв'тчалъ съ сердцемъ: «Этими словами ты меня не испугаешь; и если король Зборовскій договоръ нарушать будетъ, и хотя мало что по договору не учинить, то я со всъмъ войскомъ Запорожскимъ королю буду первый непріятель, буду наступать и воевать его землю попрежнему; а великій государь королю за его неправды помогать не будеть; знаю я подлинно, что у короля ратныхъ людей мало, и стоять королю противъ меня не съ къмъ, потому что вст лучшіе Польскіе ратные люди козаками и Татарами побиты, а иные въ полонъ взяты; а если и государь, не жалья православной христіанской выры, королевской неправдъ помогать будетъ, то я отдамся въ подданство екому царю, и съ Турками и Крымцами буду приходить войною на Московское государство». Протасьевъ сказалъ на это: «Осердясь на королевского дворянина, ты, гетманъ; хвалишься на Московское государство войною; но такія самохвальныя и непристойныя слова намъ не страшны; да и то

надобно тебъ знать и помнить, что великій государь нашъ для православной въры тебя жалуетъ». Гетманъ отвъчалъ ему тихонько: «Говорилъ я эти похвальныя слова нарочно, чтобъ королевскій дворянинъ не зналь о моей службъ и радъньи великому государю; а Ляхи мнъ большіе непріятели, говорить и жить съ этими Ляхами всею правдою никакъ нельзя. Я давно хотълъ быть подъ государскою высокою рукою, поддаться ему со встмъ войскомъ и городами, да великій государь вашъ принять меня не изволилъ и этимъ меня оскорбилъ; но я и за эту государскую немилость никакого дурна не чинилъ, а еще больше прежняго правду свою показалъ: которое теперь разоренье и война сдълались въ Молдавской земль, той было войнь быть въ Московскомъ государствь; присылаль ко мит Крымскій царь, чтобъ шель я на Московское государство, писалъ съ грозами, что если не пойду, то дружбу разорветъ; а я, служа великому государю и проча себъ его государскую милость впередъ, Крымскаго царя уговорилъ и Московское государство уберегъ, а вмъсто его ходилъ съ Крымскимъ царемъ на Молдаванъ». О другихъ дълахъ Протасьевъ съ гетманомъ за объдомъ не могъ говорить, потому что гетманъ былъ пьянъ, да и постороннихъ людей было много. На дорогъ въ Чигиринъ, подъ Савостьяновкою на стану, опять за объдомъ Богданъ говорилъ: «Король и паны великому государю солгутъ, знатныхъ людей за прописки въ титуль карать смертью не будуть, и худаго шляхтича ни за какое дело никому не выдадуть. Мне король и речь посполитая объщали подъ Зборовымъ выдать Чаплинскаго, и не выдали, и всякими мърами его укрываютъ». Послъ объда гетманъ объявилъ Протасьеву, что посылаетъ въ Лубны универсалъ, чтобъ тамошнія власти, сыскавши Тимошку, выдали его ему, Протасьеву; если же воръ скроется, то онъ, гетманъ, сыскавъ его, пришлетъ къ великому государю. Но въ Лубнахъ Протасьевъ Тимошку не нашелъ, и дали ему знать, что воръ увхалъ въ Кіевъ, а оттуда въ Чигиринъ 55. Сюда отправленъ быль изъ Москвы посланникъ Василій Унковскій, который,

прівхавши въ Чигиринъ, получилъ отъ Акундинова следующее письмо: «Василій Яковлевичъ государь! Всемогущая Божія сила въ моей слабости такую кръпость учинила, что, изъ смрадной челюсти Турской меня освободивши, принудила, чтобъ шелъ къ Москвъ и покорился добровольно холопски его царскому величеству государю царю и великому князю-Алексью Михайловичу всея Руси самодержцу, о чемъ я писалъ къ нему, государю, въ посольскій приказъ дважды, и указъ мнъ былъ присланъ съ подъячимъ Тимовеемъ Мосолитиновымъ отъ государя. Но зависть вражія отъ Петра Протасьева сталась и возбранила мнъ дорогу къ государю въ Москву, потому что онъ тайно совъщался съ богатыми, какъ бы изловить и убить неповиннаго. Несмотря на то, выполняя завътъ мой, я готовъ ъхать къ государю въ Москву хотя и на вольную страсть, ничего не опасаясь по правдъ моей и невинности, готовъ показать ясно, что хотя и въ подъячихъ тамъ былъ, однако благородія Шуйскихъ княжатъ не лишенъ. Объщаюсь словомъ моимъ кръпкимъ и постояннымъ ъхать къгосударю въ Москву, если ты пожалуешь, захочешь со мною увидъться и поговорить дружескимъ обычаемъ, что воистину будеть на пользу государеву дълу и на прибыль, а тебъ на честь и на славу, потому что познаешь какой цены мои камни; не найдется темности въ моей свътлости. Пожалуй же, Василій Яковлевичъ, отпиши ко мнъ — учинишь ли такъ или не учинишь? и если захочешь учинить, то прошу, чтобъ увидъться, пока его милость панъ гетманъ не пріъхаль, чтобъ намъ самимъ другъ съ другомъ разсудиться, не ходя на судъ; лучше будеть, положившись на Бога, учинить по Богу, которому учинилъ я обътъ, что въ Москву ъхать желаю. Тотъ меня избавилъ и избавляетъ, уповаю, что и еще избавитъ отъ враговъ монхъ».

Унковскій назначиль свиданіе въ церкви. Здісь Акундиновь говориль ему: «Я быль на Вологдъ посажень въ съъзжей избъ въ пищикахъ девятнадцати льть, въ то время, какъ быль на Вологдъ бояринъ князь Борисъ Михайловичъ

Лыковъ, ходившій за козаками; туть я нашель въ събзжей избъ о родителяхъ моихъ государеву грамоту, кто были мои родители; а грамотъ меня отдавалъ учить Иванъ Патрикъевъ и быль до меня для моей бъдности добръ, а того я не знаю, какого я роду; если меня называютъ царя Василья Ивановича сыномъ, то я самъ не называюсь; здѣсь меня такъ зовутъ, да и Русскіе люди меня такъ называютъ; они меня такъ и прозвали, я тебъ скажу кто имянно; а я не царя Василья сынъ, дочери его сынъ; дочь его въ разоренье взяли козаки, а послъ козаковъ за отцомъ моимъ была». Унковскій отвъчаль: «Все это неправда: у царя Василья дътей не было; мы знаемъ, какъ отца твоего и мать звали и каковъ человъкъ отецъ твой и мать были». Акундиновъ: «Былъ отецъ мой при царъ Михаилъ Өедоровичъ намъстникомъ въ Перми». Унковскій: «При царъ Михаиль никто нигдь въ намыстникахъ не бывалъ; ты всъ эти напрасныя ръчи оставь, дай мнъ прямое слово безъ всякой хитрости, поъзжай со мною къ великому государю и вину свою принеси, а государь вину твою велить отдать». Акундиновъ перекрестился, смотря на образъ, и далъ руку Унковскому, что идетъ съ нимъ къ царскому величеству. Но потомъ, постоявъ долго, заговорилъ прежнее: «Какъ мнъ отчество свое покинуть? послъ отца моего и духовная есть; если ты при гетманъ станешь называть меня воромъ и поносить, то услышишь, сколько отъ меня будеть ръчей, и отъ гетмана добра себъ не чайте. Не смъю ъхать, если не цълуете креста, что меня до Москвы не уморите и на Москвъ меня не казнятъ и дурнаго мнъ ничего не будетъ». Унковскій не согласился цъловать крестъ: онъ сталъ многими людьми промышлять и давать большія деньги, чтобъ Акундинова кто-нибудь убилъ или какою отравою окормилъ; но никто сдълать этого не захотълъ, боясь гетмана; а самимъ никакъ нельзя было его убить: жилъ очень бережно, прикорилено было у него козаковъ много, и гетманъ былъ къ нему добръ.

Хмельницкій прітхалъ наконецъ изъ своего Суботова въ

Чигиринъ, и Унковскій обратился къ нему: «Не хотълъ ты Тимошку отдать Протасьеву: такъ теперь прямую свою службу государю поверши, вели вора отдать мнъ». Хмельницкій отвъчаль: «Здъсь козаки и вольность: всякому человъку вольно къ намъ прівхать отовсюду и жить безпенно; отдать мнв его безъ войсковаго въдома нельзя. Этотъ мужикъ у насъ не называется сыномъ царя Василья, мы про то у него не слыхали». Унковскій: «Въ грамоть, которую ты прислаль на Донь, а съ Дону козаки прислали къ государю, писалъ онъ, воръ, своею рукою, называль себя сыномъ царя Василья Ивановича; и ты, гетманъ, самъ писалъ въ Путивль къ князю Семену Васильевичу Прозоровскому, и въ своей грамотъ назвалъ этого вора Шуйскимъ княземъ». Богдань: «Мужикъ впередъ такъ называться не будеть; а если услышимъ, что называется не только сыномъ царя Василья, хотя даже простымъ княземъ, сейчасъ велю казнить; а отдать мив его нельзя: кто въ которую землю ни прібдеть, техъ людей не выдають; я къ царскому величеству и самъ хотълъ бъжать отъ непріятелей своихъ, отъ Ляховъ, и государь бы меня королю не отдалъ; и еслибъ онъ меня отдалъ и меня казнили, то ему государю быль бы гръхъ». Унковскій: «Ты бы, гетмань, къ царскому величеству служить прітхаль, ты властный человткь и ни въ чье имя не влыгаешься; а этотъ воръ не въ пристойное имя влыгается, такихъ воровъ во всехъ государствахъ выдаютъ: король Польскій выдаль Лубу, господарь Волошскій выдаль посланнику Дубровскому другаго самозванца». Богдань: «Знаю я одно, что мит отъ войска даромъ не пробыть, а знаешь самъ: съ чернью кто сговоритъ, когда встанутъ, отъ нихъ мнъ только и ръчей будеть: кто тебъ велълъ отдавать изъ войска людей вольныхъ въ неволю? у насъ здъсь то же, что на Дону: кто откуда ни прівдеть — выдачи ніть. Только я, уповая на Бога и помня царскую милость, вора Тимошку къ государю пришлю съ своими посланцами; созову всъхъ полковниковъ и старшихъ, и, договорясь съ ними, пришлю подлинно». Это говорилъ Богданъ съ великою божбою.

Покончивши объ Акундиновъ, стали говорить о другихъ государевыхъ дълахъ. Богданъ клялся, что никакого зла Московскому государству не мыслить; хвалилъ милость королевскую, но жаловался на обиды отъ пановъ: «У меня маетность старую неправдою отнялъ Конецпольскій и отдалъ своему приближенному, Чаплинскому; я королю и ръчи посполитой билъ челомъ, но мнъ не возвратили маетности; отдавъ дътей въ добрые люди, пошель я въ Запороги, и всего насъ въ сборъ войска было 250 человъкъ, какъ послалъ на насъ Потоцкій сына своего и коммиссара; только бы я не соединился съ царемъ Крымскимъ и не перешло ко мнъ отъ Потоцкаго нашихъ реестровыхъ козаковъ шесть тысячъ, то что бы намъ было дълать?». Унковскій спрашиваль у гетмана, какъ онъ помирился съ Поляками? зачемъ отправилъ пословъ къ королю? какъ онъ съ Крымомъ? зачъмъ у него были разные послы? и потомъ провъдывалъ у писарей и у другихъ знатныхъ людей, у Ивана Искренки да у Семена Плотавскаго, тайно, такъ ли его гетманская правда, какъ онъ сказывалъ ему; и они говорили тъ же ръчи, что и гетманъ.

Болъе всего безпокоили Москву сношенія гетмана съ Крымомъ. До Хмельницкаго Запорожскіе и Донскіе козаки составляли почти одно общество: Запорожцы жили на Дону, Донцы на Запорожьъ; Запорожцевъ на Дону насчитывали иногда съ 1000 человъкъ, Донцовъ въ Запорожьт до 500; Запорожцы жили на Дону лътъ по пяти, по шести, по осъмнадцати. Но мы видъли, что тъсный союзъ Хмельницкаго съ ханомъ грозиль было порвать эти братскія отношенія. Съ Дону въ Москву дали знать, что лътомъ 1650 года приходили на Донъ сынъ Богдана Хмельницкаго да наказной атаманъ Демка, а съ ними Запорожцевъ тысячъ съ 5 или 6, стояли они двъ недъли на Міюсъ, отъ Черкаскаго городка за днище, дожидались Крымскихъ Татаръ, чтобъ вмъстъ идти на Донскихъ козаковъ. Донцы послали имъ сказать: «Мы съ вами люди одной православной въры, и вамъ, сложась съ бусурманами, на насъ, православныхъ христіанъ, войною приходить нетодится; прежде вы съ нами всегда бывали въ дружбъ и въ ссылкь и зипуны добывали сообща, и когда у государя съ Польскимъ королемъ была ссора и война, то вы и тогда были съ нами въ миръ». Запорожскіе Черкасы отвъчали: «Пришли мы на Донъ по письму Крымскаго царя, идти намъ сообща на Горскихъ Черкасъ, а не на васъ; а еслибы Крымскій царь вельлъ намъ идти не только на васъ, но и на государевы города, то мы пойдемъ, потому что у насъ съ нимъ договоръ — другъ другу помогать, и когда у насъ была съ Поляками война, то Крымскій царь со всею ордою намъ помогалъ». Но пришла грамота отъ хана, въ которой возвратиться назадъ, потому приказывалъ козакамъ степь вся выгоръла, и ему, за конскою безкормицею, идти нельзя <sup>56</sup>.

Всв обстоятельства клонились къ тому, чтобъ заставить Хмельницкаго хитрить со встми, давать встмъ объщанія, не становя ни съ къмъ ничего ръшительнаго, выжидать, обращать все вниманіе на сцъпленіе случайностей, и, глядя тревожно на всъ стороны, пробираться между препятствіями, которыя судьба громоздила на его дорогъ. Хмельницкій зналъ, что Зборовскій миръ ненадеженъ; не върилъ хану, у котораго, какъ атамана разбойничьей шайки, не могло быть ни съ къмъ постоянныхъ союзовъ и постоянной вражды: не имъя возможности послъ Зборовскаго мира опустошать Польскія владънія, онъ звалъ короля и Хмельницкаго на Московскія украйны; но Богданъ, въ угоду варвару, не думалъ разрывать съ Москвою, на которую народный инстинктъ указывалъ какъ на единственное прибъжище, и раздражать которую было бы безразсудно, ибо ничъмъ другимъ Хмельницкій не могъ такъ угодить Польшь, какъ поссорившись съ Москвою. Но Москва не могла дъйствовать ръшительно, Москва также выжидала. Москва привыкла къ подобному положенію и къ подобному поведенію, потому что, какъ начала себя помнить, слабая, окруженная всевозможными препятствіями, должна была пробивать себъ дорогу къ силъ и величію осторожностію,

выжиданіями, умѣньемъ пользоваться обстоятельствами. Войны съ Баторіемъ, Сигизмундомъ III и Владиславомъ, конечно, не могли заставить Московскаго государя измѣнить осторожной политикъ своихъ предшественниковъ. Хмельницкому естественно было, впрочемъ, сердиться на Москву за эту осторожность, медленность, нерѣшительность и, при случаѣ, срывать сердце, потому что эта нерѣшительность ставила сто самого въ нерѣшительное положеніе, заставляя обращаться къ Турціи, которая, въ случаѣ крайности, могла быть временнымъ прибѣжищемъ. Крайности этой еще не было, а потому и въ сношеніяхъ съ султаномъ Хмельницкій избѣгалъ чеголибо рѣшительнаго.

Съ своей стороны, Польша хлопотала о томъ, чтобъ поссорить Москву съ Хмельницкимъ; но это не удалось. Въ концъ 1650 года пріъхаль въ Москву королевскій посланникъ Албрехтъ Пражмовскій и объявиль, что Богданъ Хмельницкій съ бунтовщиками своевольными людьми, разлакомясь кровью христіанскою и своими воровскими прибытками, соединился съ Крымскимъ ханомъ, который ссылается съ нимъ, чтобъ былъ готовъ идти воевать Московское государство. Бояре отвъчали: «Крымскій царь поклялся на коранъ, что ему на царскія украйны войною не ходить и никого другаго не посылать, и потому отъ Крымскаго царя такого злаго умышленья нельзя ожидать; а Богдану Хмельницкому на царскія украйны съ Крымскими Татарами какъ идти? онъ православной христіанской веры! Притомъ же гетманъ Богданъ Хмельницкій со всемъ войскомъ Запорожскимъ учинился у королевского величества въ подданствъ, и королевскому величеству, слыша отъ козаковъ такое злое умышленье, можно ихъ отъ самовольства унять; великій государь на королевское величество, по въчному утвержденью, во всемъ этомъ надъется и въ украйныхъ городахъ ратныхъ своихъ людей не держить, потому что король обязань подданных своихъ, Запорожскихъ Черкасъ, отъ самовольства унимать; а если королевское величество подданныхъ своихъ, Запорожскихъ

Черкасъ, не уйметъ, то это будетъ въчному докончанію нарушенье со стороны вашего государя, и такую явную неправду Богъ свыше зритъ; а Крымскія рати царскому величеству не страшны, и на Украйнъ противъ нихъ у царскаго величества люди готовы». Но изъ Крыма присылали въ Москву въсти: писалъ къ Крымскому царю Литовскій король, что Псковичи царскому величеству учинились непослушны и хотятъ измънить; Шведская королева съ царскимъ величествомъ хочетъ войну начать: такъ чтобъ Крымскій царь шелъ войною на государевы украйны и далъ бы знать объ этомъ Шведской королевъ, и Шведская королева дастъ ему большіе подарки; Литовскій король также пойдетъ на государевы города. Ханъ повърилъ, послалъ въ Швецію за подарками, но тамъ сказали, что Шведская королева съ государемъ Московскимъ въ миръ 57.

Дъло приближалось къ развязкъ. Возвратившійся изъ Крымскаго плъна коронный гетманъ Потоцкій доносилъ, что вся Украйна волнуется, Хмельницкій самовольничаеть: безъ королевскаго позволенія приняль на Украйну Татарь и послаль ихъ съ козаками опустошать союзную Польшт Молдавію, за то, что господарь Липулъ не хотълъ выдать дочери своей за Тимовея, сына гетманскаго; сносится съ Турціею, съ Швеціею; хлопы не думають повиноваться панамъ, которые не получають никакихъ доходовъ. Шляхта бъжала изъ Украйны, какъ во время возстанія; договоръ быль нарушенъ въ самой важной, самой чувствительной для Поляковъ статьъ; съ другой стороны, для укрощенія хлопства, коронныя войска врывались за опредъленную договоромъ черту. Въ концъ года созванъ былъ сеймъ; явились послы отъ Хмельницкаго съ просьбою: 1) Чтобъ въ трехъ воеводствахъ: Кіевскомъ, Брацлавскомъ и Черниговскомъ ни одинъ панъ-землевладълецъ не имълъ власти надъ крестьянами; пусть живетъ, если хочетъ, пользуясь одинакими правами со встми, и повинуется козацкому гетману. 2) Чтобъ унія, причина несчастій, была совершенно уничтожена не только въ Украйнъ, но и во

всъхъ земляхъ короны Польской и великаго княжества Литовскаго; чтобъ духовенство Греческой въры имъло права и почести одинакія съ Римскимъ духовенствомъ. 3) Эти статьи, вмъстъ съ другими статьями Зборовскаго договора, должны быть утверждены присягою знатнъйшихъ сенаторовъ, и со стороны Поляковъ должны быть даны въ залогъ четыре знатныхъ пана, и въ томъ числъ князь Іеремія Вишневецкій; они должны жить въ Украйнъ въ своихъ имъніяхъ, но безъ всякой стражи.

Понятно, что при сильномъ раздраженіи противъ козаковъ, и безъ того уже господствовавшемъ въ шляхетскомъ государствъ, эти статьи переполнили чашу: и въ сенатъ, и въ избъ посольской негодованіе выразилось единодушно, и 24 Лекабря война была оправлена. Въ Февралъ 1651 года война открылась, и Поляки были порадованы первымъ успъхомъ надъ козацкимъ отрядомъ, который стоялъ въ мъстечкъ Красномъ, подъ начальствомъ удалаго полковника Нечая: отрядъ былъ истребленъ виъстъ въ предводителемъ. Въ Апрълъ начали сходиться главныя силы; въ Польшъ объявлено было посполитое рушенье или поголовное вооружение шляхты; легатъ Иннокентія Х привезъ Полякамъ благословеніе папы и отпущеніе гръховъ, королю мантію и освященный мечъ, и провозгласилъ Яна Казимира защитникомъ въры. У козаковъ Кориноскій митрополитъ Іоасафъ опоясалъ Хмельницкаго мечемъ, освященнымъ на Гробъ Господнемъ, кропилъ войско святою водою и шелъ самъ при войскъ. Вмъстъ съ Хмельницкимъ шелъ на Поляковъ Крымскій ханъ Исламъ-Гирей съ своею ордою; но Московскіе посланники дали знать изъ Крыма государю: «Татары говорять: если Польскіе и Литовскіе люди Черкасамъ, и имъ Татарамъ, будутъ сильны, то они противъ нихъ стоять не будутъ, а за выходъ свой у Черкасъ женъ и дътей заберутъ въ полонъ и приведутъ въ Крымъ: то у Татаръ и сдумано» 58.

20 Іюня враги столкнулись при Берестечкъ на ръкъ Стыри; съ объихъ сторонъ силы были велики, не перевъсъ былъ на

сторонть Поляковъ. Татары, любя подавлять непріятеля своею многочисленностію безъ большихъ усилій, вовсе не были охотники перевъдываться съ непріятелемъ болте многочисленнымъ. Послт перваго напора Поляковъ, ханъ побъжалъ и увлекъ за собою Татаръ, увлекъ и Хмельницкаго, который бросился было догонять его, чтобъ уговорить возвратиться; оставшіеся козаки окопались и съ отчаянною храбростію выдерживали осаду, наконецъ попытались было уйти и потерпти при этомъ страшное пораженіе.

Посль побъды посполитое рушенье разошлось, король утхалъ въ Варшаву, и только не болъе 30,000, преимущественно Нъмцевъ, отправлено было съ гетманомъ на Украйну. Но прежде чемъ достигнуть Украйны, это войско должно было проходить чрезъ опустошенную Волынь: «Невольно мы проливаемъ слезы» пишетъ очевидецъ: «видя, какъ блестящая пъхота королевская безполезно погибаетъ отъ голода. Нельзя придумать никакого способа къ спасенію голодныхъ, потому что край, въ которомъ мы надъемся имъть хльбъ, еще далеко, а этотъ такъ опустошенъ, что о немъ можно сказать: земля была пуста и неустроена: нътъ ни городовъ, ни селъ, одно поле и пепелъ; не видно ни людей, ни звърей живыхъ, только птицы летаютъ; страшная непогода замедляетъ движение войска». Во время этого похода умеръ знаменитый Іеремія Вишневецкій; но смерть страшнаго соперника не поправила делъ Хмельницкаго. Въ то время, какъ Польскіе гетманы вступили въ Украйну съ одной стороны, Литовскій гетманъ Радзивилъ занялъ Кіевъ; соборную церковь Богородицы каменную на посадъ Ляхи разграбили всю, образа пожгли, церковь вся выгорфла, однъ стъны остались; въ церкви лошадей своихъ Жиды и Ляхи ставили; деревянныхъ церквей сгоръло пять, а которыхъ не жгли, тъ всъ разорили, образа дорогіе окладные себъ взяли, а иные поищепали, колокола у всъхъ церквей взяли и въ струги поклали; но изъ этихъ струговъ шесть козаки отгромили. Въ монастыръ Печерскомъ казну также всю взяли; Радзивилъ Истор. Росс. Т. Х.

велълъ взять и паникадило, присланное царемъ изъ Москвы; у св. Софіи взяли также всю казну, ризы, сосуды, всю утварь, образъ св. Софіи; всъ монастыри разорили 59.

Въ такихъ печальныхъ для Молороссіи обстоятельствахъ, два Грека, жившіе при Хмельницкомъ, Иванъ Петровъ Тофрали и монахъ Павелъ, сильно хлопотали о сближении гетмана съ царемъ. Павелъ въ Іюнъ 1651 года писалъ государю: «28 Марта пришель изъ Царяграда посоль къ гетману въ Животово съ тъмъ: если ему, гетману, надобна рать, и ему султанъ пришлетъ сколько нужно. Гетманъ отказалъ: «Есть у меня много своего войска, а на султановой любви бью челомъ и благодарю». И такъ ихъ мъста разорены; въ Константинополь гетманъ отправилъ своего посла, а съ нимъ Ивана Петрова; а передъ этимъ Иванъ Петровъ былъ посыланъ въ Молдавію для въстей. Великое ваше царствіе-продолжаетъ Павелъ-послалъ бы вскоръ гетману небольшую помощь ратными людьми; у него и безъ того войска много, но надобно, чтобъ славилось имя великаго вашего царствія, что онъ имфетъ помощь отъ васъ. А если теперь помощи не пришлете, то буди въдомо великому вашему царствію, что будетъ вамъ война; Татары давно бы его подняли, только война ему теперь помѣшала. Какими трудами потрудились мы съ Иваномъ Петровымъ-о томъ Богу извъстно. Еслибы мы съ Иваномъ тутъ не случились, то онъ непремънно бы пришелъ внезапно на ваши украйны войною. Не думайте, что Ляхи одольють: хотя они и вздумають биться, но ихъ противъ ста человъкъ и по одному человъку не будетъ. Мы съ Иваномъ Петровымъ желаемъ, чтобъ было единое державство, гетману говорили и онъ былъ очень радъ; но посылаеть онъ къ великому вашему царствію о соединеніи, а великое ваше царствіе то ставите въ посмъхъ. Если вы изволите быть соединенію, то извольте писать къ писарю Выговскому, но имянно къ нему писать о томъ не велите, только воздавайте ему свое царское благодареніе и въдомость чините, а подлинно велите писать къ Ивану Петрову, и какъ

Иванъ Петровъ прівдеть сюда, то мы будемъ совершать головою своею и всею душою. 10 Мая пришла къ гетману въсть, что не стало жены его, и гетманъ очень кручинился; а ходилъ къ нему утвшать въ кручинъ, и онъ въ разговоръ говорилъ про Москву и клялся, смотря на образъ Спасовъ: «Кляпусь Богомъ, что пойду на Москву и разорю пуще Литвы: я посылаю отъ всего сердца своего, а они лицу моему насмъхаются».

Тогда же подъячій Григорій Богдановъ, возвратившійся изъ Малороссіи, разсказываль: «Приходиль ко мит въ Корсуни писарь Иванъ Выговскій и наказываль, чтобъ его слова были извъстны великому государю: къ нему, писарю, царская милость и жалованье, и онъ на государскомъ жаловань в челомъ бьетъ и объщается великому государю служить и всякаго добра хотъть подъ присягою, и теперь, что у гетмана Богдана Хмельницкаго съ Польскимъ королемъ, Крымскимъ царемъ и другими государствами будетъ дълаться, онъ обо всемъ великому государю станетъ доносить, въ Путивль тайнымъ дъломъ къ боярину князю Семену Весильевичу Прозоровскому писать, только бъ это никому не было извъстно, потому что если узнаетъ объ этомъ гетманъ Богданъ Хмельницкій, то ему, писарю, не миновать наказанья. Потомъ Выговскій говорилъ, чтобъ великій государь непремънно всю малую Русь теперь принять изволилъ, потому что вст единогласно молять Бога и хотять быть подъ его государскою высокою рукою; къ великому Московскому пространному и многолюдному государству безъ войны и кровопролитія будеть прибавленье большое, овладъеть великій государь многою землею и городами, и съ тъхъ городовъ, съ мъщанъ и со всякихъ чиновъ людей и съ ихъ, торговыхъ и другихъ всякихъ промысловъ будетъ царской денежной казнъ прибыль большая. Когда великій государь ихъ, православныхъ христіанъ, приметъ, то Польскій король будеть отъ него въ большомъ страхъ, и не только противъ великаго государя воевать, и говорить не будеть, потому что Польекому королю противъ великаго государя стоять некъмъ. Если же великій государь, принявъ ихъ, изволитъ послать своихъ ратныхъ людей и ихъ козаковъ, то извъстно навърное, что корона Польская и великое княжество Литовское в безъ войны учинятся поддаными и будутъ подъ его государскою рукою, потому что Польша и Литва и отъ однихъ вхъ, козаковъ, живутъ въ великомъ страхъ. Если же государь ихъ не приметъ теперь, и учинятся они подданными Польскому королю, то Польскій король противъ великаго государя войну начнетъ тотчасъ; онъ, писарь, опасается, чтобъ Поляки не прельстили и козаковъ, не уговорили ихъ идти вмъстъ съ ними на Московское государство, а Крымскій дарь уже давно готовъ идти на Московское государство» 6°.

Но эти угрозы не помогли, Москва не трогалась, и Хмельлицкій, ограбленный и покинутый ханомъ, сталъ хлопотать о миръ; коронный гетманъ Потоцкій также боялся осени въ Украйнъ среди озлобленнаго народонаселенія, и 17 Сентября, подъ Бълою Церковію, гдъ сошлись оба гетмана, быль поднисанъ ими слъдующій договоръ: 1) Войска Запорожскаго будетъ только двадцать тысячъ; оно должно находиться въ однихъ только имъніяхъ королевскихъ въ воеводствъ Кіевскомъ, не касаясь воеводствъ Брацлавскаго и Черниговскаго. 2) Коронное войско не должно стоять въ воеводствъ Кіевскомъ въ тъхъ мъстечкахъ, гдъ будутъ реестровые козаки. 3) Обыватели воеводствъ Кіевскаго, Брацлавскаго и Черниговскаго, сами лично и чрезъ своихъ урядниковъ, вступають во владъніе своими имъніями и пользуются всъми доходами и судопроизводствомъ. 4) Чигиринъ остается при гетмань, который должень состоять подъ властію гетмана короннаго. 5) Жиды должны быть обывателями и арендаторами въ имъніяхъ королевскихъ и шляхетскихъ. 6) Гетманъ Запорожскій долженъ отпустить орду и впередъ не вступать ни въ какія сношенія съ нею и вообще съ иностранными государствами.

Въ Москвъ знали о подробностяхъ этой войны обычнымъ путемъ: черезъ людей, посылаемыхъ порубежными воеводами за границу для въстей. Эти въстовщики доносили, что во всъхъ Черкасскихъ городахъ Черкасы и мъщане говорять одно, чтобъ государь ихъ пожаловаль, вельль принять, а они ему въчные холопы со всъми городами, которые за ними; если же государь ихъ принять не велить, то они поневоль пристануть къ Турскому царю и къ Крымскимъ людямъ. Въ Смоленскъ, Орлъ, Минскъ, Могилевъ и другихъ городахъ православные толковали: «Когда у Поляковъ съ Черкасами будутъ бои, и станутъ Поляки Черкасъ осиливать, то мы, всякихъ чиновъ люди, поднимемся на Поляковъ и сдълаемъ у себя такихъ Хмельницкихъ десять человъкъ, а войска 100,000, и станемъ Польшу и Литву воевать для того: если Поляки Черкасъ осилять, то и насъ всъхъ православныхъ христіанъ выгубять, и намъ поневоль противъ Поляковъ стоять и биться пока нашей мочи будетъ» 61. Поляки, дъйствительно, опасались этого возстанія и въ Смоленскъ всъхъ православныхъ выслали изъ города на посадъ, а между-тъмъ попрежнему хлопотали, чтобъ втянуть Москву въ ссору съ козаками.

Еще въ Мартъ 1651 года пріъзжали въ Москву полномочные послы королевскіе, Станиславъ Витовскій и Филиппъ Обуховичь, и въ отвътъ объявили боярамъ: учинилось у Крымскаго хана на Московское государство злое умышленье за тоз какъ въ прошлыхъ годахъ присыланы были къ царскому величеству Крымскіе послы, и тъхъ пословъ приняли и держали въ Москвъ печестно, не по прежнему обычаю, а иныхъ Татарскихъ пословъ и не приняли, поворотили назадъ; да въ то же время Донскіе козаки ходили на Черное море и Крымскіе улусы повоевали. Съ этихъ поръ Крымскій ханъ и всъ его Татары надъ Московскимъ государствомъ безпрестанно всякое зло умышляютъ, и къ королевскому величеству ханъ присылалъ съ просьбою, чтобъ король, соединясь съ нимъ, шелъ на Московское государство, и что на этой войнъ

возьмутъ городовъ и мъстъ, то все пойдетъ королю, а ханъ возьметь себъ Казань и Астрахань. Но королевское величество, соблюдая въчное докончаніе, на такое зло не помыслилъ и велелъ войска свои изготовить около Львова и Каменца Подольского, и войско эти не пропустили Крымцевъ, которые соединились съ Запорожскими Черкасами и ходили на Волоховъ. На весну Крымскій ханъ мыслить идти на Московское государство съ большою силою и къ королевскому величеству пишетъ объ этомъ безпрестанно, да писалъ, чтобъ король пропустилъ пословъ его къ Шведской королевъ Христинъ, и эти послы уговаривали королеву послать войско ма Московское государство. Зная эти умышленья, вся ръчь посполитая приговорила, чтобъ король сослался со встми христіанскими государями о союзъ противъ Крымскаго хана: за этимъ-то деломъ король прислалъ ихъ, пословъ, къ царскому величеству, и для удостовъренія прислаль съ ними подлинныя грамоты ханскія и ближнихъ его людей, писанныя къ королю и канцлеру. Король уже отправился на непріятелей: такъ чтобъ царское величество изволилъ приступить къ союзу самымъ дѣломъ, а не словомъ; если же царское величество отвъту вскоръ учинить не велить, то у королевскаго величества будеть иная мысль. Бояре отвъчали: «Сказываете вы, что присланы отъ короля о добромъ дълъ, о союзъ на ебщаго христіанскаго непріятеля, а теперь говорите какъ бы съ угрозами; но великому государю нашему ничьи угрозы не страшны, по встмъ нашимъ украйнамъ стоятъ войска готовыя многія; просите вы о союзъ скораго отвъта: но о такомъ великомъ дёлё, не намыслясь гораздо, отвёту скораго дать нельзя; объ этомъ союзъ и прежде у великаго государя нашего съ королевскимъ величествомъ ссылки были, но дъло жъ концу не приведено, за несходствомъ и проволокою съ королевской стороны». Тутъ послы вымолвили настоящее дъло: «Желаемъ скораго отвъта, чтобъ король зналъ волю марскую; съ непріятелемъ христіанскимъ соединился коротевскаго величества измънникъ Богданъ Хмельницкій съ За-

порожскими Черкасами; съ Хмельницкимъ и Черкасами и бои у насъ были, и на тъхъ бояхъ королевскому величеству счастье есть; царское величество вельль бы на этихъ общихъ непріятелей дать помощь королевскому величеству своими ратными людьми отъ Путивля, также изъ Астрахани указаль бы послать на нихъ ратныхъ людей, чтобы общими силами впасть въ ихъ гибзда». Бояре отвъчали: «Астрахань мъсто дальнее, и если ждать ратныхъ людей изъ Астрахани, то пройдетъ много времени, а у великаго государя много ратныхъ людей и безъ Астрахани. Вы хотите такое великое дъло сдълать въ короткое время, и чтобъ царское величество войска свои послалъ немедленно: но такого великаго вскорт не дтлають, надобно это дтлать намыслясь гораздо кръпко и обстоятельно-какъ идти на Крымъ, сколькимъ ратнымъ людямъ съ объихъ сторонъ быть, какимъ гдъ сходиться и стоять и какъ надъ Татарами промышлять? Уговорившись обо всемъ, ратныхъ людей надобно изготовить, а изготовя ихъ большое число, идти прямо на Крымъ, чтобъ его разорить и бусурманъ съ юрта согнать. Не договорившись обо всъхъ этихъ статьяхъ, царскому величеству ратей своихъ послать нельзя, потому что если царское величество соберетъ рати большія, а у королевскаго величества войска будетъ мало, то царскому величеству убытки будутъ большіе. Надобно прежде обо всемъ договориться, а потомъ и ратныхъ людей готовить, чтобъ было поровну». Послы: «Королевское величество желаеть, чтобъ царское величество помогъ ему ратными людьми на измънниковъ Запорожскихъ Черкасъ и на Крымскихъ Татаръ отъ Путивля; король самъ на коня сълъ и противъ измънниковъ своихъ пошелъ, и войска 50,000; Крымцы, услыша царскихъ и королевскихъ ратныхъ людей, отъ измънниковъ Запорожцевъ отстанутъ, и когда съ помощію царскаго величества король съ своими измѣнниками управится, то после станетъ съ царскимъ величествомъ ссылаться о соединеніи на Крымскіе улусы». Бояре: «Гетманъ Богданъ Хмельницкій къ великому государю писалъ, что онъ

и Запорожскіе Черкасы противъ королевскаго величества начали стоять за православную въру и за святыя Божіп церкви и за свои нестерпимыя обиды; и во всъхъ христіанскихъ государствахъ въ въръ неволи никому не бываетъ, да и въ вашемъ государствъ разныхъ въръ много и противныхъ христіанской върф: Кальвиновъ, Люторовъ, Новокрещенцовъ (анабаптистовъ), Армянъ и богоубійцевъ Жидовъ, которыхъ всъмъ христіанскимъ людямъ ненавидъть должно, однако король и паны радные ихъ въры не трогаютъ, а христіанскихъ правовърныхъ людей одного государства и подавно надобно было оберегать. Великій государь нашъ брату своему, его королевскому величеству, по своей братской дружбъ и любви желаетъ, чтобъ напрасное это междоусобіе прекратилось безъ кровопролитія и были бы Запорожскіе Черкасы у короля въ послушаньи попрежнему и отъ Крымскихъ Татаръ отстали. Если же Запорожскіе Черкасы отъ вашего гоненія королю измънятъ и поддадутся Турскому султану или Крымскому хану, и королевскому величеству смирить ихъ будетъ нельзя, и отъ нихъ обоимъ государствамъ ждать всякаго зла, тогда измъну ихъ чъмъ унять и успокоить? Надобно это дъло успоконть миромъ. Если король захочетъ, то царское величество къ гетману Богдану Хмельницкому и ко всему войску Запорожскому велить послать, чтобъ гетманъ съ королевскимъ величествомъ ссору и войну унялъ и былъ у короля въ подданствъ попрежнему, а королевское величество и паны радные въры христіанской не гнали бы и напрасной тъсноты козакамъ не дълали. И когда королевское величество съ Запорожскими Черкасами войну кончить, тогда царское величество обошлется съ нимъ о соединении на Крымскаго хана, чтобъ Крымъ разорить». Послы: «Гетманъ Богданъ Хмельницкій присылаль къ царскому величеству воровствомъ, въ въръ имъ неволи никакой не бывало. Подъ Зборовомъ Хмельницкій присягаль королю, чтобь быть ему въ подданствъ и послушаніи, и потомъ, разлакомясь воровскими добычами и надъясь на тъхъ же бунтовщиковъ Запорожскихъ Черкасъ,

началь мыслить всякими мърами, какъ бы ему отъ королевскаго величества изъ подданства высвободиться, и сталъ бунтовать, а славу пускать и причину задавать, будто начали стоять за въру, шляхту и урядниковъ въ имънія не пускають, и которые начали прівзжать, техъ стали побивать невинно; а теперь Хмельницкій поддался Крымскому хану, ему присягалъ и съ нимъ соединился». Бояре: «Пока Черкасы отъ Крымцевъ не отстанутъ, до тъхъ поръ на Крымцевъ идти нельзя; если съ Крымцами теперь войну начать, то за Крымскаго хана и за Черкасъ вступится Турскій султанъ, одни войска пойдутъ на Московское государство, а другія на Польшу, и въ это время помогать другъ другу будетъ нельзя, что тогда будетъ дълать? Всего лучше Запорожскихъ Черкасъ отъ Крымцевъ оторвать покоемъ; а когда Черкасы усмирятся, то промышлять о томъ, чтобъ ихъ съ Крымцами ссорить, а поссоривъ ихъ, идти сообща на Крымъ». Послы: «Если царское величество хочеть о мирть съ Черкасами бытьпосредникомъ, то за такое доброе дело ему и отъ Бога заплата будеть; только намъ отъ короля дано полномочіе становить о помощи противъ Крымскаго хана, а о посредствъ не наказано». Бояре дали отвътъ решительный, что государь тогда только станетъ ссылаться съ королемъ о Крымской войнъ, когда король Запорожскихъ Черкасъ смиритъ или миромъ успокоитъ.

Въ Іюнт отправился къ королю гонецъ, подъячій Старого, съ такою царскою грамотою: «Вашего королевскаго величества великіе и полномочные послы, будучи у нашихъ великихъ бояръ и думныхъ людей въ отвтахъ, въ нашихъ титлахъ не дописывали: Карталинскихъ и Грузинскихъ царей и Кабардинской земли, а въ титлахъ вашего королевскаго величества приписали лишнее, и потхали не бивъ челомъ намъ о тъхъ своихъ винахъ и поставили то ни во что. И намъ то въ подивленье, что нашей чести такое неостереганье учинилось отъ вашихъ пословъ». Король отвтчалъ, что относительно прописки въ титулт послы его помирились съ боя-

рами, и онъ удивляется, какимъ образомъ это дъло поднимается вновь. Съ своей стороны король жаловался, что бунтовщиковъ козаковъ Брянскіе воеводы пропустили чрезъ свой утвадъ въ Литовскія области, и козаки эти взяли Рославль. Гонецъ привезъ въсти, что въ Дорогобужъ, Смоленскъ и въ иныхъ городахъ жители говорятъ: если въ ихъ мъста козаки придутъ, то они къ козакамъ пристанутъ и начнутъ съ ними заодно Ляховъ воевать, никогда они за Ляховъ кровь свою проливать и съ своею братьею, православными христіанами, биться не станутъ.

Въ концъ 1651 года отправлены были въ Польшу дворянинъ Аванасій Прончищевъ да дьякъ Алмазь Ивановъ для присутствія на сеймъ при судъ и наказаніи людей, виновныхъ въ пропискъ титула. Виновные сами не явились на сеймъ, прислали за себя прокураторовъ. Мартынъ Калиновскій, Адамъ Кисель и Лука Жолкъвскій были оправданы тёмъ, что прописки въ ихъ грамотахъ были сдъланы до внесенія въ конституцію сеймовскаго ръшенія о наказаніи за подобныя прописки. Про тъ грамоты, у которыхъ не было подписей, прокураторы говорили: «Ясное дело, что эти грамоты писаны только именемъ обвиненныхъ, безъ нихъ, потому что еслибъ писаны были при нихъ, то они сами подписались бы. Въ которыхъ грамотахъ были подписи, о тъхъ прокураторы говорили, что они этихъ рукъ не знаютъ, точно ли сами обвиненные подписались; а хотя бы и точно сами обвиненные подписались, то они не виноваты, а виноваты или нътъ писаря. Изъ другихъ обвиненныхъ многіе померли, иные побиты, и прокураторы били челомъ королю, панамъ раднымъ и всей ръчи посполитой и просили вольности, чтобъ надъ прописчиками, мимо правъ коронныхъ и Литовскихъ, ничего не сдълать. Посланникамъ объявили королевскій приговоръ, что писавшіе грамоты неправильно до внесенія сеймоваго ръшенія въ конституцію невинны; что писавшимъ послѣ конституцін вельно присягнуть, что они прописки сдълали безъ хитрости; умершіе находятся подъ судомъ Божіемъ; техъ же,

которые ни сами не явились на сеймъ, ни прокураторовъ не прислали, король, по конституціи, велёль объявить баннитами, то-есть лишенными покровительства законовъ; убійство такого баннита въ вину не ставится. Посланники отвъчали: «Мы этого декрета не принимаемъ, потому что онъ учиненъ мимо въчнаго докончанія и посольскаго договора: великому государю нашему не заплата, что худыхъ и невъдомыхъ людей дълаете баннитами, а знатныхъ лучшихъ людей укрываете и отъ смертной казни освобождаете; по договору посольскому, встхъ обвиненныхъ довелось казнить смертью при насъ на нынъшнемъ сеймъ. Если король, жалъя знатныхъ людей, смертью казнить ихъ не велить, то пусть возьметь у нихъ имънія себъ, а царскому величеству вмъсто того велитъ уступить города, отданные въ 1634 году». - «Если вы декрета не принимаете» сказали паны: «то мы вамъ больше объ этомъ говорить не станемъ; съ чемъ васъ королевское величество къ царскому величеству отправить, съ темъ и поъдете, а съ декретомъ нашъ государь пошлетъ къ вашему своихъ пословъ или посланниковъ». Съ этимъ посланники и возвратились въ Москву.

Съ декретомъ прівхали въ Москву въ Іюнт 1652 года Албрехтъ Пенцлавскій и Казимиръ Униховскій. Между пими и боярами въ отвтт начались прежніе споры. Посланники утверждали, что какъ по ихъ стародавнимъ правамъ издавна повелось, такъ они и дълаютъ, а мимо правды ничего имъ дълать невозможно. Бояре отвтчали: «Это право учинено у васъ въ своемъ государствъ между людей посполитаго чина, что прокураторамъ отвтчать, а къ государской чести это нейдетъ; еслибъ кто-нибудь противъ королевскаго величества какое зло учинилъ, то можно ли вмтсто виноватаго отвтчать прокураторамъ? думаемъ, что нельзя». Посланники: «Хотя бы кто и самого короля чты обезчестилъ, то, по правамъ нашимъ, нельзя королю безъ сейма ръчи посполитой этого виноватаго казнить; также нельзя запретить прокуратору отвтчать вмтсто виновнаго». Несмотря на то, государь ука-

залъ и бояре приговорили: декрета не принимать, потому что онъ написанъ не по договору посольскому и не по конституціи  $^{62}$ .

Такимъ образомъ у Москвы постоянно оставался предлогъ къ разрыву съ Польшею, и все зависъло отъ оборота, какой примутъ дъла Малороссійскія; а въ Малороссіи дъла не могли окончиться мирно. Пораженіе подъ Берестечкомъ ясно показывало Хмельницкому и козакамъ, что имъ однимъ сладить съ Польшею нельзя, когда она напряжетъ всъ свои силы, и на хана надъяться также нельзя, когда дъло идетъ о томъ, чтобъ сражаться съ многочисленнымъ войскомъ, а не грабить. Воспользовавшись своимъ торжествомъ, Поляки предписали козакамъ почти такія же условія, въ какихъ находились они до 1648 года; но теперь и для Хмельницкаго, привыкшаго къ царственному положенію, и для козаковъ, и для черни, освободившейся отъ пановъ и Жидовъ, привыкшей къ воль, условія эти были нестерпимы: четыре года гетманства Хмельницкаго прошли не даромъ; эти четыре года отръзали совершенно Малороссію отъ прошедшаго, возврать къ которому быль невозможень, и Поляки, стремившиеся возвратить Малороссію къ этому прошедшему, прали противъ рожна. Хмельницкій сначала хотълъ отдохнуть, выждать времени. 22 Октября 1651 года онъ писалъ къ Потоцкому, что будетъ смотръть зоркимъ окомъ на всъ стороны и увъдомлять его о приближеніи непріятеля: «До окончанія ревизіи» прибавляетъ Богданъ: «униженно прошу вашу милость приказать, чтобъ войска не шли далъе на квартиры въ Брацлавское воеводство, пока мы не успокоимъ черни, и гдъ остановятся, то чтобъ не слишкомъ надобдали простому народу. Я увъренъ, что ваша милесть изволили приказать пану Славковскому на первый разъ исподоволь пріучать крестьянъ». Писалъ къ Потоцкому и Выговскій: «Не только теперь, но и во всякое время я прилагалъ большое стараніе о томъ, чтобъ усердно и върно служить его королевской милости. А что ваша милость въ последнемъ письме уверять меня изволишь въ милосердіи его королевскаго величества и важномъ повышеніи, то за это буду отслуживать вашей милости во всю жизнь тѣмъ же усердіемъ и нижайшими услугами. Изволь, мой панъ и благодътель, думать обо мнѣ, какъ о върномъ слугъ своемъ, позволь, чтобъ я былъ предпочтенъ другимъ въ важнъйшемъ дѣлѣ, касающемся его королевской милости. Объ одномъ прошу, чтобъ моя жизнь была въ безопасности; затъмъ буду ожидать спокойно повышенія, объщаннаго вашею милостію. Объ одномъ прошу вашу милость, чтобъ зналъ, кому повърять секретнъйшее».

Напрасно Хмельницкій желаль отъ побъдителей-Поляковъ осторожности и умъренности въ пользованіи побъдою. Въ Декабръ того же 1651 года гетманъ польный Мартынъ Калиновскій долженъ былъ разослать универсалъ по Кіевской шляхть, въ которомъ писаль: «Часто доходять до меня жалобы отъ пана гетмана и войска Запорожскаго о томъ, что, въ противность договорнымъ статьямъ, обыватели Кіевскаго воеводства препятствуютъ товариществу Запорожскаго войска свободно переходить изъ имѣній частныхъ владѣльцевъ въ имънія королевскія, въ Кіевскомъ воеводствъ лежащія, оставлять домы, продавать хлъбъ, имъніе; и уже теперь, не дожидаясь постановленнаго срока, въ противность темъ же договорнымъ статьямъ, товарищество войска Запорожскаго подвергается изгнанію, лишается всего имфнія. Доходять и другія жалобы, что некоторые изъ пановъ обывателей запрещають козакамъ переселяться изъ своихъ имъній и наказываютъ за то тюремнымъ заключеніемъ и смертію». Калиновскій именемъ любви къ отечеству заклиналъ своихъ пановъ и братій удерживаться отъ подобныхъ поступковъ 63, но понапрасну. Чернь, отвыкнувъ отъ такого порядка вещей, не хотъла снова привыкать къ нему, и вотъ потянулись переселенцы по давно указанному для Славянъ направленію, съ Запада на Востокъ, потянулись толпы украинцевъ за Днъпръ, въ степныя владенія Московскаго государства, где основали новыя слободы на пространствъ отъ Путивля до Острогожска и далъе на Югъ, удерживая свое старое козацкое устройство. Оставшіеся готовились къ войнъ.

Прозоровскій доносиль въ Москву: посылаль гетмань въ Корсунь полковника Михайлу Громыку переписывать Черкасъ, которымъ быть по договору въ двадцати тысячахъ; но Корсунскіе Черкасы Громыку убили, за то, что Хмельницкій и полковники мирились съ Поляками не по ихъ совъту; гетманъ велълъ за то казнить изъ нихъ лучшаго человъка, который сталъ было въ полковники на Громыкино мъсто — Лукьяна Мозыру; да онъ же, гетманъ, разослалъ по всемъ городамъ листы, чтобъ Черкасы были всъ наготовъ: надобно думать, что будеть у Черкасъ съ Поляками война попрежнему, потому что изъ панскихъ имъній въ королевскіе города Черкасы идти не хотятъ. Богданъ велѣлъ сказать Прозоровскому чрезъ его посланца: «Хотя я съ Поляками теперь и помирился на чемъ-нибудь, только я великому государю служить радъ: кого онъ изволитъ къ намъ прислать-и мы всв готовы ему крестъ целовать; а если государь насъ не пожалуетъ, принять не велитъ, то намъ поневолъ промышлять какъ лучше; а миръ у насъ съ Поляками некръпокъ, потому что Поляки всегда лгутъ, на миру не стоятъ». То же писалъ Хмельницкій и въ грамотъ своей къ Прозоровскому: «Хотя мы и приняли перемирье, однако знаемъ, что намъ и въръ нашей православной Поляки не желаютъ ничего добраго: надъемся на Господа Бога и на милость его царскаго величества, что когда надъ церквами Восточными умилится и надъ върою нашею православною, тогда Поляки не воспріимутъ потъхи; а мы, какъ не одинъ разъ объщали быть желательными его царскому величеству, такъ и теперь истинными быть объщаемся». Новый Путивльскій воевода, князь Өедоръ Хилковъ, доносилъ, что 21 Марта прівхали въ Путивль на государево имя на въчное житье Черниговскій полковникъ Иванъ Дзиковскій съ тремя сотниками и съ двумя тысячами козаковъ. Козаки остались на границъ до указа изъ Москвы, а между-тъмъ въ концъ Апръля королевскій

полковникъ Маховскій писалъ Хилкову, что эти измѣнники и разбойники обиды великія чинятъ въ королевской сторонѣ, бояръ по дорогамъ побиваютъ, купцовъ разбиваютъ 64.

Въ Москвъ видъли, что дъйствительно у Поляковъ съ козаками миръ непроченъ, что скоро надобно решиться или принять козаковъ и воевать съ Польшею, или видеть подданство козаковъ султану и грани Турецкія подлѣ украинныхъ городовъ Московскихъ. Попытались, нельзя ли избъжать и того, и другаго. 22 Марта 1652 года государь приказалъ дьякамъ своимъ, Волошенинову и Немирову, поговорить съ гетманскимъ посланцемъ Искрою по любви, потому что они одной въры христіанской; дьяки стали говорить Искръ: «Гетманъ въ письмъ своемъ проситъ, чтобъ его царское величество держалъ Запорожское войско въ своемъ милостивомъ жалованьф; великій государь для православной віры держить къ козакамъ свое государское жалованье большое, а король, сенатъ и ръчь посполитая на своей правдъ мало стоятъ; и если они не исполнять своихъ договоровъ съ гетманомъ, то Запорожское войско не пойдеть ли къ хану въ Крымъ, потому что у гетмана съ Крымскимъ ханомъ дружба большая?» Искра отвъчаль, что, въ случат большаго притъсненія отъ Поляковъ, гетману, кромъ царя, некуда дъться, и царь бы пожаловаль, приняль козаковь въ свою сторону съ порубежными ихъ городами, которые близко къ Путивльскому рубежу; Запорожское войско въ союзъ съ ханомъ поневоль, и союзъ этотъ дорого стоитъ, потому что Крымцы пустошатъ Малороссію, върить имъ ни въ чемъ нельзя, и потому козаки къ Крымскому не пойдутъ, и кромъ государской милости дъться имъ негдъ. Дьяки продолжали: «Если вамъ отъ Поляковъ будетъ утъсненье, то гетманъ и Черкасы шли бы въ сторону царскаго величества; а у царскаго величества въ Московскомъ государствъ земли великія, пространныя и изобильныя, поселиться имъ есть гдъ; удобно имъ поселиться по ръкамъ Донцу, Медвъдицъ и другимъ угожимъ и пространнымъ мъстамъ. Если же имъ быть въ царскаго величества порубежныхъ городахъ,

то всегда будеть у нихъ съ Польскими людьми ссора, а чъмъ дальше отъ нихъ, тъмъ лучше: безо всякаго будетъ задора. А перейти имъ въ царскаго величества сторону по въчному докончанью можно, потому что отдачи на объ стороны не бываетъ, кто въ которую сторону перейдетъ, тутъ и живетъ безъ выдачи; а къ Крымскому хану идти вамъ непригоже, потому что Крымцы бусурманы, и върить имъ ни въ чемъ нельзя и никакого добра отъ нихъ, кромъ разоренья, нечего ждать».

Выговскій, стращая, что между козаками много такихъ, которые будутъ совътовать гетману поддаться Туркамъ или Крымцамъ, увърялъ въ своей преданности и готовилъ себъ, на случай, убъжище въ Москвъ. Въ Іюнъ 1652 года онъ говорилъ съ Московскимъ посланцемъ Унковскимъ: «Если государь не изволить насъ принять, то есть такіе люди многіе, что стануть гетману наговаривать поддаться Турскому или Крымскому; а у меня того и въ умъ нътъ, чтобъ кромъ великаго государя куда помыслить, только бы великій государь пожаловаль меня, холопа своего, вельль обнадежить своею милостью, вельль бы мнь свою грамоту прислать за рукою думнаго дьяка, чтобъ гетманъ и никто другой о томъ не зналъ; и въ Путивль свою грамоту велълъ прислать, чтобъ меня приняли, когда я къ великому государю побду. Если государская милость ко мнф будеть, то я съ отцомъ своимъ, братьями и пріятелями къ великому государю прівду, а лучшіе люди Запорожской земли со мною же; да не думаю, чтобъ и гетманъ невърнымъ поддался. Меня и Венгерскій король зоветь къ себъ, власть мнъ и жалованье великое даетъ; потому меня король Венгерскій знаеть, что я у него бываль, и про то онь знаеть, что я отъ войска Запорожскаго почтенъ; но я кромъ великаго государя не мыслю никуда вхать. Пока я здвсь, уповаю на Бога, что удержу гетмана, все Запорожское войско и царя Крымскаго, воевать Московскія украйны не пойдутъ, потому что Крымскій царь и мурзы меня слушають: извъстно имъ, что я въ войскъ Запорожскомъ владътель во всякихъ дълахъ, а гетманъ, и полковники, и все войско Запорожское меня слушаютъ же и почитаютъ; вы и сами видите, что гетманъ и лучшіе люди мнъ върятъ во всемъ». Перекрестившись передъ образомъ и поклонившись въ землю, Выговскій сказалъ: «Дай Господи, чтобъ великаго государя ко мнъ, послъднему холопу, милость была совершенна, а я какъ объщалъ ему государю служить и на чемъ образъ Спасовъ цъловалъ, такъ и совершу» 65.

Между-тъмъ несчастная Украйна, опустошенная войною, голодомъ, переселеніями, не переставала волноваться : жители ея выръзывали Польскихъ солдатъ и вели гайдамацкую войну; Поляки мстили имъ, истребляя мятежныя селенія, выръзывая всъхъ жителей. Чернь вооружалась и противъ Хмельницкаго, который, по обстоятельствамъ, медлилъ объявить себя на сторонъ народнаго возстанія; наконецъ, для собственной безопасности, онъ долженъ былъ опять расширить реестръ, вопреки Бълоцерковскому договору, и, видя невозможность мира, завелъ снова сношенія съ Татарами. Поводомъ къ новой войнъ была свадьба гетманскаго сына Тимовея на дочери господаря Молдавскаго Липулы. Липула далъ прежде вынужденное страхомъ объщание выдать дочь за Тимовея, но, подъ разными предлогами, не исполняль его. обратился къ Польшт съ просьбою о помощи противъ нежеланнаго свата, родство съ которымъ считалъ для себя унизительнымъ. Вследствіе этой просьбы господаря, гетманъ Калиновскій сталъ лагеремъ на берегу Буга, близь горы Батога или Батова, недалеко отъ Ладыжина, чтобъ преградить путь жениху, который шель за невъстой съ козацкимъ и Татарскимъ войскомъ. Старый Хмельницкій предупредиль Калиновскаго, чтобъ тотъ даль дорогу его сыну, иначе можетъ произойти невыгодное для Поляковъ столкновеніе; Калиновскій не обратилъ вниманіе на предостереженіе, напаль на Тимовея и заплатиль за это жизнію своею и двадцати тысячъ Польскаго войска. Тимовей безпрепятственно продолжалъ путь въ Молдавію, гдъ господарь долженъ Истор. Росс. Т. Х.

быль выдать за него дочь свою; а старикъ Хмельницкій, показывая видъ, что не одобряетъ Батогскаго дъла, и оправдывая себя и сына предъ королемъ, между-тъмъ осаждалъ Каменецъ, чтобъ укръпиться въ Подоліи. Король созвалъ чрезвычайный сеймъ, на которомъ положено было собрать 50,000 войска; на сеймъ явились козацкіе депутаты и божились, что гетманъ ихъ не зналъ о Батогскомъ дълъ, и къ Хмельницкому въ Чигиринъ отправились коммиссары отъ сейма съ требованіемъ, чтобъ онъ разорвалъ союзъ съ Татарами и отдалъ сына въ заложники. Богданъ вспыхнулъ, услыхавъ эти требованія, и, схватившись за саблю, сказалъ: «Еслибъ кто другой, а не вы, мои давніе знакомцы и друзья, были ко мнъ присланы съ такими ръчами, то я бы иначе съ ними распорядился. Развъ вы не видите моего расположенія къ Польшъ, что, поразивши васъ теперь на Батогъ, я ничего не дълаю, тогда какъ могъ бы не только васъ въ конецъ разорить, но, пославши многіе полки козацкіе и Татарскіе, могъ бы васъ за самый Римъ загнать? Съ Татарами мнъ разойтись нельзя; для коммиссій будетъ время, когда война перестанеть; пусть самъ король ведеть со мною переговоры, а когда и гдъ быть коммиссіи — это въ его королевской воль. Сына въ залогъ послать нельзя: одинъ еще маль, а другой только что женился. Прежде всего пусть король присягнетъ въ ненарушеніи Зборовскихъ условій.» Хмельницкій дъйствительно надъялся легко управиться съ Польшею, опустошенною моровымъ повътріемъ, пожарами, голодомъ, наводненіями. Въ Декабръ 1652 года явился въ Москвъ посолъ Хмельницкаго, войсковой судья Самойла Богдановичь, съ низкимъ челобитьемъ, чтобъ государь умилосердился, вельть принять Запорожское войско подъ свою высокую руку. Дьяки посольского приказа спросили Богдановича: «Какъ тому быть, что гетману и всему войску Запорожскому быть подъ царскаго величества высокою рукою, и какъ имъ жить? тамъ ли, въ своихъ городахъ, или гдъ въ другомъ мъсть? о томъ съ ними отъ гетмана наказано ли подлинно?» Богдановичь отвъчалъ: «какъ гетману и всему войску Запорожскому быть подъ царскаго величества рукою, о томъ онъ не въдаетъ, и отъ гетмана съ нимъ о томъ ничего не наказано, въдаетъ то гетманъ; а съ нимъ только наказано царскому величеству бить челомъ: какъ прежде царское величество былъ къ гетману и ко всему войску Запорожскому милостивъ, такъ бы и теперь своей государской милости отъ нихъ не отдалялъ и непріятелямъ ихъ, Полякамъ, помощи на нихъ не давалъ; а кромъ того ни о чемъ говорить не наказано».

Но 1653 годъ заставилъ Богдана перемънить мысли, которыя онъ имълъ въ 1652. Въ началъ года лучшій полководецъ Польскій, Чарнецкій, ворвался въ Украйну и сильно опустошилъ ее; въ Польшъ дълалось вооруженіе; въ Молдавіи Хмельницкому нужно было защищать свата своего Липулу, противъ котораго встали господарь Волошскій и князь Трансильванскій Рагоци. Въ Апрълъ прівхали отъ гетмана въ Москву Кодратъ Бырляй и Силуанъ Мужиловскій съ просьбою, чтобъ великій государь пожаловаль, для православной христіанской вфры велълъ гетмана со всъмъ войскомъ Запорожскимъ принять подъ свою государеву высокую руку и учинилъ бы имъ на непріятелей ихъ Поляковъ помощь думою и своими государевыми ратными людьми. Къ нимъ писали и присылали много разъ Турскій султанъ и Крымскій ханъ, зовя къ себя въ подданство; но они въ томъ имъ отказали, что они мимо великаго христіанскаго государя царя къ бусурманамъ въ подданство идти не хотятъ. Если царское величество то ихъ междоусобіе успокоитъ миромъ черезъ своихъ пословъ, они и той государской милости ради и изъ воли его государской не выступають, только бъ изволиль царское величество послать теперь поскорте къ королю гонца, чтобъ онъ войною на Запорожское войско не наступалъ и задоровъ никакихъ чинить не велълъ. Королева Шведская отправила пословъ своихъ къ гетману и ко всему войску Запорожскому неизвъстно о какихъ дълахъ, и тъхъ ея пословъ на дорогъ

переняли Поляки: такъ гетманъ велълъ у царскаго величества милости просить, чтобъ государь пожаловаль, вельлъ ихъ, посланниковъ пропустить къ Шведской королевъ черезъ свое государство провъдать, для чего она своихъ пословъ къ нему посылала, а для върности пусть царское величество пошлетъ съ ними въ Швецію отъ себя кого ему угодно. Бырляй и Мужиловскій привезли грамоты отъ Хмельницкаго къ патріарху Никону, къ боярамъ - Морозову, Милославскому, Пушкину, съ низкимъ челобитьемъ, съ смиренною просьбою, чтобъ они ходатайствовали предъ православнымъ царемъ за него, гетмана, прямаго слугу царскаго величества. Государь не велътъ пропускать Бырлия и Мужиловскаго въ Швецію на томъ основаніи, что это можетъ помъшать переговорамъ съ Польшею. Въ это время принятіе въ подданство Малороссіи и война Польская были уже ръшены въ Москвъ: первая дума объ этомъ у государя съ боярами была 22 Февраля 1653 года, въ понедъльникъ первой недъли великаго поста, а «совершися государская мысль въ семъ дѣлѣ» въ понедѣльникъ третьей недъли великаго поста, Марта 14 66.

Аля последнихъ переговоровъ 24 Апреля 1653 года отправлены были въ Польшу полномочные послы: бояринъ князь Борисъ Акександровичъ Репнинъ, бояринъ князь Өедоръ Өедоровичъ Волконскій и дьякъ Алмазъ Ивановичъ. Послы нашли Яна Казимира во Львовъ 20 Іюля и потребовали, чтобъ король надъ виновными въ умаленіи государева титула вельлъ справедливость учинить передъ ними же, великими послами, безъ всякой отволоки. Потомъ послы объявили другое дъло: присылаль къ великому государю Запорожскій гетманъ Богданъ Хмельницкій, что договоръ, заключенный съ козаками сперва подъ Зборовомъ, а потомъ подъ Бълою Церковью, не исполненъ съ королевской стороны: церкви не отданы, многихъ православныхъ христіанъ духовнаго и мірскаго чина невинно замучили, войска на-нихъ коронныя и Литовскія собраны, хотять на нихъ приходить тайно, чтобъ ихъ безвъстно разорить и искоренить: такъ чтобъ великій государь для православной въры милость надъ ними показалъ, за нихъ вступился и принялъ ихъ подъ свою высокую руку; если же царское величество ихъ не пожалуетъ, то они поневолъ учинятся въ подданствъ у Турскаго султана или Крымскаго хана, потому что впередъ панамъ раднымъ вфрить нельзя, никогда они въ правдъ своей не стоятъ; а подъ Турскимъ султаномъ живутъ многіе христіане, и такого гоненія отъ бусурманъ не бываеть, какое имъ, Черкасамъ, отъ Поляковъ. Великій государь, остерегая въчное докончаніе, Запорожскимъ посланцамъ велълъ сказать, чтобъ имъ быть попрежнему подъ королевскимъ повелъньемъ безо всякаго сомиънія; гетманъ и все войско Запорожское отвъчало, что если государь подъ свою руку ихъ не принимаетъ и къ бусурманамъ въ подданство идти не велитъ, то чтобъ царское величество съ королемъ ихъ помирилъ черезъ своихъ великихъ пословъ, и быть имъ въ прежнихъ вольностяхъ безъ всякаго насилованія, а какъ миръ станется, то они сейчасъ же отъ бусурманъ отстанутъ. И великій государь указаль намъ, великимъ посламъ, вамъ, панамъ раднымъ, говорить, чтобъ королевское величество государства своего до раздъленія и до большаго междоусобія и разоренія не допускаль, подданныхь своихь Черкасъ отъ поганцевъ отлучилъ, договоръ съ ними учинилъ кръпкій, чтобъ имъ впередъ въ въръ неволи не было и жить имъ въ прежнихъ вольностяхъ.

Паны отвъчали, что Хмельницкій говорить все неправду, что онъ подлается Турскому султану и приняль бусурманскую въру; объ этомъ они узнали недавно; только бусурманскую въру приняль онъ одинъ, Хмельницкій, чернь султану поддаться не захотъла, и королевское величество, не желая видъть православныхъ христіанъ въ подданствъ у султана, идетъ на Хмельницкаго самъ со многими войсками, и станетъ Хмельницкаго съ товарищами его добивать, чтобъ больше государству его разоренія отъ этихъ бунтовщиковъ не было. Послы возражали: «Вы, паны радные, говорите неправду: царскому величеству подлинно извъстно, что православнымъ христіанамъ отъ

васъ и отъ вашего духовенства въ въръ неволя большая». Когда паны донесли королю о ръчахъ посольскихъ, то Янъ Казимиръ велълъ отвъчать посламъ, что Хмельницкій требуетъ возобновленія Зборовскаго договора; но ему, королю, какъ стерпъть, что подданный его, самый худой человъкъ, хлопъ, пишетъ, чтобъ сдълано было по его хотънью, чего въ Польшъ и Литвъ никогда не бывало, а теперь Хмельницкій поддается Турскому султану и зоветъ Крымскаго хана къ себъ на помощь, объщаетъ султану, что приметъ бусурманскую втру. Хмельницкій самый лютый воръ и такому вору какъ върить? Паны объявили посламъ, что о Зборовскомъ договоръ они и слышать не хотять, договоръ этоть за неправды Хмельницкаго снесепъ саблею; но для царскаго величества король милосердіе своє покажеть, если Хмельницкій добьетъ ему челомъ, булаву отдастъ и впередъ гетманомъ не будеть; если и козаки добьють также челомь, оружіе свое все положатъ и будутъ попрежнему въ хлопахъ у пановъ своихъ и пашию станутъ пахать, а реестровыхъ козаковъ будетъ попрежнему шесть тысячъ, и станутъ жить въ Запорожьт и гдт прежде живали, а въ Кіевт и другихъ городовъ по объ стороны Днъпра будетъ стоять войско коронное и Литовское; если же Хмельницкій этого не сдержить, то царское величество помогъ бы на него королю своими ратными людьми. Послы настаивали, чтобъ король помирился съ козаками на Зборовскихъ условіяхъ; паны повторяли, что они о Зборовскомъ договоръ и слышать не хотятъ. Послы предложили, чтобъ король послалъ отъ себя своего дворянина, а они, послы, отправять своего къ Хмельницкому для унятія крови христіанской; паны, именемъ королевскимъ, отвѣчали, что не только королю, но и посламъ отправлять своего дворянина негодится: всякій подумаеть, будто король у измінника своего мира проситъ, и, боясь его, позволилъ вамъ послать за миромъ къ такому измѣннику, кривоприсяжцѣ, худому человъку хлопу; надобно было Хмельницкому напередъ прислать къ королевскому величеству съ челобитьемъ.

Если царскому величеству надобно, чтобъ Хмельницкій былъ у королевского величества въ подданствъ, то пусть пошлетъ отъ себя къ Хмельницкому, возьметъ у него статьи, на которыхъ онъ хочетъ быть въ подданствъ, и перешлетъ эти статьи къ королю, а король решить, на какія статьи можно согласиться и на какія нътъ. Послы отвъчали, что Хмельницкій кромъ Зборовскаго договора ничего не приметъ. Паны говорили гораздо сердито, что Зборовскаго договора и на свъть нътъ, съ Хмельницкимъ у короля никакого договора не было, былъ договоръ подъ Зборовымъ съ Крымскимъ ханомъ; договоръ этотъ нарушенъ Хмельницкимъ; послъ чего былъ другой договоръ подъ Бълою Церковью, и тотъ нарушенъ Хмельницкимъ же, и теперь король всъхъ этихъ измънниковъ снесетъ и до конца разоритъ. Послы: «Королевскому величеству и вамъ, панамъ, надобно разсудить: если вы этихъ своихъ подданныхъ побьете, города и мъста разорите и сдълаете пустоту, то побьете и разорите не чужое государство, а свое; послѣ эти пустыя мѣста кѣмъ вамъ будетъ населить? всякій государь славенъ и силенъ подданными своими, а у пустоты государю безсиліе и безславіе; подъ Зборовымъ король договоръ учинилъ православной въры не тъснить, а унію искоренить, и на этихъ Зборовскихъ статьяхъ принялъ Хмельницкаго въ подданство по просьбъ бусурмана Крымскаго хана; но теперь бы королевское величество, по просьбъ христіанскаго государя, царскаго величества, принялъ Хмельницкаго въ подданство по Зборовскому договору, и православной въры тъснить не вельлъ».

Послѣ этихъ разговоровъ послы начали дѣло о новыхъ пропискахъ въ титулѣ, требовали попрежнему смертной казни виновнымъ и приводили въ примѣръ Персидскаго шаха, который прислалъ государю на смертную казнь виновнаго въ пропискѣ титула. Паны отвѣчали: «И король пришлетъ виноватыхъ къ вашему государю на смертную казнь, если государь вашъ пришлетъ напередъ къ королю головою своего патріарха, за то, что онъ въ королевскихъ областяхъ, уступленныхъ по

последнему миру, въ попы ставитъ и благословенныя грамоты даеть, чемъ нарушаеть мирное постановленье». Потомъ возвратились къ дълу. Хмельницкаго, и послы объявили, что король присягалъ не нарушать въры и вольности своихъ подданныхъ; если же онъ станетъ тъснить православную въру, то подданные, какъ написано въ присягъ, будутъ свободны отъ подданства. Паны отвечали, что посламъ въ эти дела, въ королевскія присяги, вступаться не довелось, и Греческой въръ утъсненья въ Польшъ и Литвъ нътъ. Тутъ послы объявили, что если король перестанетъ тъснить православную въру, уничтожитъ унію и приметъ Хмельницкаго въ подданство по Зборовскому договору, то государь, для такого добраго дела, велить всв прежнія ссоры отъ прописокъ въ титулъ оставить. Паны отвъчали: «Если царскому величеству угодно, чтобъ король простилъ Хмельницкаго и козаковъ, то пусть же послы отправять къ Хмельницкому отъ себя посольство и уговорять его выйти на встръчу къ королю и бить ему челомъ, когда король пойдетъ на него съ войскомъ». Послы объявили прежнее, что если король хочетъ принять козаковъ по Зборовскому договору, то они послы могутъ быть посредниками. Паны отвъчали: «Чъмъ вы королевское величество обнадежите, что Хмельницкій действительно захочетъ соблюдать миръ и не захочетъ многихъ прихотей? Этотъ измънникъ и врагъ Божій непостояненъ, три раза присягалъ и нарушалъ присягу; да и то королевскому величеству неважное дело, если Хмельницкій и поддастся Турскому султану: чернь и козаки уже отъ него отстали и присылали къ королю Кіевскаго полковника Антона Ждановича бить челомъ о винахъ своихъ». Послы: «Мы будемъ уговаривать Хмельницкаго, чтобъ онъ, кромъ въры, во всъхъ другихъ статьяхъ отдался на волю королевскую, и если онъ согласится, то этимъ самымъ объявитъ свою правду». Паны отвъчали: «Король на Зборовскихъ статьяхъ ни за что съ Хмельницкимъ не помирится, и унію уничтожить нельзя, потому что сами уніаты на это не согласятся. Дайте, великіе послы,

обязательство, что если Хмельницкій помирится и мира не сдержить, то царское величество заплатить королю за теперешнія военныя издержки и поможеть на Хмельпицкаго своими ратными людьми». Послы не согласились дать это обязательство. Тогда паны объявили последнюю меру: если Хмельницкій булаву положить и гетманомь не будеть, козаки оружіе свое передъ королемъ положать и станутъ просить милосердія, тогда король, для царскаго величества, окажеть имъ милость. Несмотря, однако, на эту конечную мфру, паны вскоръ объявили посламъ, что король согласенъ, чтобъ они, послы, отправили своего дворянина къ Хмельницкому; но послы отвъчали, что теперь имъ этого сдълать уже нельзя: они получили въсть, что Хмельницкій идеть на короля войною витетт съ Крымскими Татарами, чего онъ не долженъ былъ дълать, не получивши отъ нихъ ръшительнаго отвъта о неуспѣшности ихъ переговоровъ; такимъ образомъ Хмельницкій сделался изменникомъ и царскому величеству, и потому они, послы, о Хмельницкомъ больше говорить не будутъ. Такъ какъ король на уничтожение уни не согласился, за что царь готовъ былъ оставить всъ свои требованія относительно прописокъ въ титулъ, то послы обратились снова къ этимъ требованіямъ; паны отвъчали, что на счетъ прежнихъ прописокъ постановленъ сеймовый декретъ, вопреки которому сдалать ничего нельзя; что же касается новыхъ прописокъ, сделанных после посольства Прончищева, то король посмотритъ, какъ царь распорядится съ собственными подданными, виновными въ пропискъ королевскаго титула, виновными въ пропускъ Малороссійскихъ козаковъ черезъ Брянскій уъздъ въ Литву на войну, съ патріархомъ, виновнымъ въ томъ, что ставилъ поповъ въ королевскую сторону. Съ этимъ послы и были отпущены 67.

Въ то время, какъ Репнинъ съ товарищами вели эти переговоры во Львовъ, Хмельницкій, угрозою поддаться Турецкому султану, торопилъ дъло въ Москвъ. Онъ объявилъ Сергъю Яцыну, посланцу Путивльскаго воеводы князя Хил-

кова: «Вижу, что государской милости не дождаться, не отойти мить бусурманскихъ невтрныхъ рукъ, и если государской милости не будеть, то я слуга и холопъ Турскому». 15 Іюня Яцынъ прітхаль въ Путивль и сказаль, что у гетмана Турецкіе послы были и еще полномочный посолъ идетъ, только присяги ждетъ. Получивши это донесеніе, царь послалъ къ гетману стольника Лодыженскаго съ следующею грамотою (отъ 22 Іюня): «Мы изволили васъ принять подъ нашу высокую руку, да не будете врагамъ креста Христова въ притчу и въ поношеніе, а ратные наши люди сбираются». Хмельницкій отв'ячаль 9 Августа: «Пребываемъ благонадежны на премногую милость, которую намъ твое царское величество показать изволиль, что не отставлены будемъ изъподъ кръпкой руки твоего царскаго величества. Мы иному невърному царю служить не хотимъ, только тебъ быемъ челомъ, чтобъ твое царское величество не оставлялъ насъ. Король Польскій со всею силою Ляцкою идеть на насъ, погубить хотя въру православную. Съ извъстіемъ объ этомъ отправили мы къ тебъ посланца нашего Герасима Яковлева, молясь прилежно пресвътлому твоему лицу, чтобъ твое великое государство скорою и сильною ратію намъ руку помощи послать изволиль, а мы мириться не будемъ съ королемъ до милостивой въсти отъ твоего великаго государства». Выговскій въ то же время писаль къ думному дьяку Ларіону Лопухину: «Татарамъ уже не веримъ, потому что только утробу свою насытить ищутъ» 68.

Въ Августъ же отправился въ Малороссію подъячій Иванъ Ооминъ, который долженъ былъ отдать тайно Выговскому грамоты Турецкаго султана, Крымскаго хана, Силистрійскаго паши, гетмановъ Потоцкаго и Радзивила къ Хмельницкому, ибо всъ эти грамоты тайно пересланы были Выговскимъ въ Москву. За эту службу царь прислалъ Выговскому 40 соболей да три пары соболей добрыхъ. (Ооминъ такъ описываетъ пріемъ свой у Хмельницкаго: когда онъ подалъ гетману царскую грамоту, то Богданъ принялъ ее честно и учти-

во, въ печать и въ грамоту любезно целовалъ; распечатавши и прочтя ее самъ, опять цъловалъ, и середи свътлицы на государской милости поклонился въ землю и сказалъ: «Благодарю Господа Бога и Пречистую Богородицу, что такой пресвътлый великій государь меня, холопа своего, и все войско Запорожское пожаловаль своимъ царскимъ неизръченнымъ жалованьемъ». Ооминъ говорилъ: «Божіею милостію великій государь жалуетъ тебя, гетмана Богдана Хмельницкаго, и писаря Ивана Выговскаго и полковниковъ и все войско Запорожское православной христіанской віры, веліль вась спросить о здоровьъ». Гетманъ отвъчалъ: «На премногой государской милости я и все войско много челомъ бъемъ и, видя такую царскаго величества премногую милость, служить какъ Богу, такъ и ему государю, помазаннику Божію, и добра хотъть во всемъ ради». При этихъ словахъ всъ поклонились низко. Гетману Ооминъ подалъ отъ государя 40 соболей да двъ пары добрыхъ, значитъ меньше чъмъ Выговскому, которому при гетманъ явно дана только пара соболей. Наединъ Өоминъ говорилъ гетману: «Великій государь тебя, гетмана, и все войско Запорожское за вашу службу жалуеть, милостиво похваляеть: и ты бъ, гетманъ, и все войско Запорожское и впередъ великому государю служили и радели во всемъ, а служба ваша у царскаго величества никогда забвенна не будетъ». Гетманъ отвъчалъ, что онъ и писарь и все войско великому государю служить рады, только бъ великій государь изволиль ихъ принять вскорт подъ свою высокую руку въ въчное холопство и своими ратными людьми на Ляховъ помощь вельль дать также поскорые, потому что Ляхи уже наступаютъ. «Еслибъ» говорилъ Хмельницкій: «царское величество изволилъ насъ принять вскорт и послалъ своихъ ратныхъ людей, то я тотчасъ пошлю свои грамоты въ Оршу, Мстиславль и въ другіе города къ Бълорусскимъ людямъ, которые живуть за Литвою, и они тотчасъ стануть съ Ляхами биться, а будетъ ихъ съ 200,000 ».

6 Сентября отправлены были къ Богдану новые посланники: стольникъ Родіонъ Стръшневъ и дьякъ Бредихинъ, объявить, что если Поляки по посольству князя Репнина-Оболенскаго не исправятся, то государь приметъ козаковъ. Репнинъ возвратился и объявиль о неудачь своего посольства; тогда, 20 Сентября, послали гонца догнать Стръшнева и Бредихина на дорогъ и отдать имъ новый наказъ: объявить гетману прямо, что государь принимаетъ его подъ свою высокую руку, а 1-го Октября созванъ былъ соборъ изъ всякихъ чиновъ людей, которымъ объявлено о неправдахъ Литовскаго короля и присылкахъ гетмана Богдана Хмельпицкаго съ челобитьемъ о подданствъ, «Секретари королевскіе и воеводы порубежныхъ городовъ пишутъ царскій титулъ не по въчному докончанію, со многими перемънами; а иные злодъи во многихъ листахъ писали съ великимъ безчестьемъ и укоризною. Отправляемы были къ королю великіе послы и посланники говорить о государевой чести и просить наказанія ея оскорбителямъ; король Владиславъ объщалъ, что впередъ этого ничего не будетъ; но объщаніе не было исполнено. Мало того: появились въ Польшъ книги, въ которыхъ про царя Михаила, отца его патріарха Филарета и про самого царя Алексъя напечатаны злыя безчестья, укоризны и хулы, также про Московскихъ бояръ и всякихъ чиновъ людей. Государь послалъ боярина Пушкина просить у короля смертной казни виновнымъ: паны объщали; въ другой разъ посланъ былъ Прончищевъ требовать исполненія объщанія: король Янъ Казимиръ отправилъ въ отвътъ своихъ посланниковъ въ Москву съ сеймовымъ декретомъ на обвиненныхъ; но этотъ декретъ постановленъ былъ не такъ, какъ требовалось: многіе виновные оправданы, а нъкоторые хотя и обвинены, но прибавлено, что неизвъстно, живы ли они или померли. Снова отправлены были великіе и полномочные послы — князь Репнинъ-Оболенскій съ товарищами, требовать, чтобъ король учинилъ пристойное исправленіе; паны радные отвъчали, что все это требованія пустыя, что они постановили декретъ противъ виновныхъ и впередъ

будутъ судить оскорбителей царской чести. Больше князь Репнинъ ничего не могъ добиться. Кромъ этого неисправленья Янъ Казимиръ ссылается съ Крымскимъ ханомъ противъ Московскаго государства, пропустилъ Крымскаго посла чрезъ свою землю въ Швецію; въ порубежныхъ мъстахъ отъ Литовскихъ людей постоянные задоры. Наконецъ, въ прошлыхъ годахъ гетманъ Хмельницкій и все войско Запорожское много разъ присылали, жалуясь на гоненія за въру и прося царское величество принять ихъ подъ свою высокую руку; если же государь ихъ не пожалуеть, въ подданство не приметь, то, по крайней мъръ, вступился бы за нихъ, помирилъ съ Поляками. По этой просьбъ царь вельлъ князю Репнину ходатайствовать у короля за Малороссіянъ, и князь Репнинъ потребоваль, чтобъ Поляки исполняли статьи Зборовскаго договора и возвратили православнымъ церкви ихъ, отнятыя уніатами, и если король исполнить это, то царь объщаль простить всъхъ виновныхъ въ умаленіи его титула. Это требованіе король и паны поставили ни во что, тогда какъ Янъ Казимиръ, при избраніи своемъ, далъ клятву не тъснить никого за въру, и, въ случат нарушенія клятвы, освобождаль подданныхъ отъ присяги. Теперь же гетманъ Богданъ Хмельницкій прислаль опять посланца своего Лаврина Капусту съ тъмъ, что король идетъ на Украйну войною, и козаки, не хотя монастырей, церквей Божінхъ и христіанъ въ мучительство выдать, быютъ челомъ, чтобъ государь войска свои вскорт послать къ нимъ велелъ, да чтобъ государь велълъ прислать въ Кіевъ и въ другіе города своихъ воеводъ, а съ ними ратныхъ людей хотя съ 3,000 человъкъ, и то для тъхъ же государевыхъ воеводъ, а у гетмана людей много; да къ нему же хотълъ быть Крымскій ханъ съ ордою, и иные Татары уже пришли и стоять подъ Бълою Церковію; да къ гетману же присылалъ Турскій султанъ звать его къ себъ въ подданство, и гетманъ ему отказалъ, надъясь на государеву милость; если же государь его не пожалуеть, принять не велить, то онъ станеть свидетельствоваться Богомъ,

что у государя милости просиль много, а государь его не пожаловаль; съ королемъ же у нихъ мира отнюдь не будетъ, будутъ противъ него стоять».

Выслушавъ это объявление, бояре приговорили: «За честь царей Михаила и Алекста стоять и противъ Польскаго короля войну вести, а терпъть того больше нельзя. Гетмана Богдана Хмельницкаго и все войско Запорожское съ городами ихъ и землями чтобъ государь изволилъ принять подъ свою высокую руку, для православной христіанской втры и святыхъ Божінхъ церквей; да и потому доведется ихъ принять: въ присять Яна Казимира короля написано, что ему никакими мфрами за вфру самому не тфснить и никому этого не позволять; а если онъ этой присяги не сдержить, то онъ подданныхъ своихъ отъ всякой върности и послушанья дълаетъ свободными. Но Янъ Казимиръ своей присяги не сдержаль, и чтобъ козаковъ не отпустить въ подданство Турскому султану или Крымскому хану, потому что они стали теперь присягою королевскою вольные люди, надобно ихъ принять».

Стрышневъ и Бредихинъ не пашли Богдана въ Чигиринъ: 13 Августа изъ Переяславля онъ разослалъ универсалы, призывая народъ вооружиться противъ въроломныхъ Ляховъ, поднявшихъ на Украйну Трансильванскаго князя и Волоховъ. Около Богдана собралось 60,000 войска; но старый гетманъ не зналъ, куда съ нимъ двинуться: съ одной стороны шелъ на Украйну король, съ другой пришла въсть изъ Молдавіи, что сынъ гетманскій, Тимовей Хмельницкій, осажденъ въ Сочавъ возставшими противъ его тестя Молдаванами, Волохами, Трансильванцами и Поляками. Когда Богданъ стоялъ съ своимъ войскомъ подъ Боркомъ, пришла къ нему другая въсть, что Тимовей опасно раненъ; старикъ ръшился двинуться въ Молдавію на помощь къ сыну, но пришли къ нему полковники и объявили: «Непотребно намъ чужую землю оборонять, а свою безъ остереганья метать, будетъ съ насъ и того, что за себя стоять и свою землю оборонять». У гетмана въ

это время было подпито: онъ вынулъ саблю и порубилъ Черкасскаго полковника Еско по лъвой рукъ. Протрезвившись, онъ поспъшиль поправить дъло: пришель къ козакамъ, поклонился трижды въ землю, велълъ выкатить имъ бочку меду и сказаль: «Дътки мои! напейтесь и меня не подайте!» Козаки отвъчали: «Панъ гетманъ! въ томъ воля твоя, а быть съ тобою мы всъ готовы». Хмельницкій выступиль въ-Молдавію, но на дорогъ встрътились ему козаки, вышедшіе изъ Сочавы, послъ сдачи ея непріятелямъ: они везли съ собою гробъ молодаго Тимовея Хмельницкаго. Старику не было теперь болье нужды идти въ Молдавію; во второй половинъ Ноября вмъстъ съ ханомъ онъ двинулся на Поляковъ, которые стояли подъ Жванцомъ, на берегу Дивстра, въ пятнадцати верстахъ отъ Каменца. Здесь повторилась Зборовская исторія: король съ своимъ малочисленнымъ войскомъ находился въ отчаянномъ положеніи, но ханъ спасъ его, принявши мирныя предложенія: король объщалъ ему исправно посылать деньги, на основанін Зборовскаго договора, и позволиль Татарамъ впродолженіи сорока дней грабить, разорять и уводить въ плънъ Русскихъ жителей въ Польскихъ областяхъ, не касаясь Поляковъ. Хмельницкаго ханъ увърялъ, что выговориль для козаковъ Зборовскія условія; но Богданъ, съ которымъ король не хотълъ входить ни въ какія сношенія, поспъшилъ уйти съ своимъ войскомъ въ Чигиринъ, чтобъ покончить дело съ Москвою.

24 Декабря прівхаль Богдань въ Чигиринь, гдт дожидались его Московскіе посланники—Стртшневъ и Бредихинь,
которые объявили, что царь велть принять козаковъ съ
городами и землями подъ свою высокую руку. Гетманъ 28
Декабря отвтчаль благодарственною грамотою, со встмъ войскомъ Запорожскимъ до лица земли низко челомъ билъ:
«Ради твоему пресвътлому царскому величеству втрно во
встмъ служить и крестъ цъловать, и по повелтнію твоего
царскаго величества повиноваться готовы будемъ, понеже мы
ни на кого, только на Бога и на твое пресвътлое царское

величество надъемся». Въ Москвъ долго думали, но, надумавшись, спъшили ръшеннымъ дъломъ. За Стръшневымъ и Бредихинымъ отправились въ Малороссію бояринъ Бутурлинъ, окольничій Алферьевъ и думный дьякъ Лопухинъ принять присягу съ гетмана и со всего войска. Они выъхали изъ Москвы 9 Октября, но за рубежъ перешли только 22 Декабря, и 23 Бутурлинъ писалъ къ Стръшневу въ Чигиринъ, спрашиваль, виделся ли онь съ гетманомъ и какъ у нихъ дъло дълалось? Въ Малороссіи уже знали, зачъмъ идетъ Бутурлинъ съ товарищами, и потому во всъхъ городахъ встръчали его съ торжествомъ, духовенство съ крестами, мѣщане съ хлъбами. Бояринъ направляль путь къ Переяславлю. 31 Декабря за пять верстъ отъ этого города вывхаль къ нему на встръчу Переяславскій полковникъ Павелъ Тетеря и 600 козаковъ. Сойдя съ лошади, Тетеря говорилъ Бутурлину ръчь: «Благовърный благовърнаго и благочестивый благочестиваго государя царя и великаго князя Алексъя Михайловича его государскаго величества великій бояринъ и прочіе господа! Съ радостію ваше благополучное пріемлемъ пришествіе, отъ многаго бо времени сердце наше горъло бъ въ наю слухомъ услаждаясь, яко со исполненіемъ царскаго объта грядете къ намъ, еже быти подъ высокою великодержавнаго благочестиваго царя восточнаго рукою православному и преславному войску Запорожскому. Тъмъ же азъ меньшій въ рабъхъ того войска Запорожскаго, имъя приказъ отъ Богомъ даннаго намъ гетмана Зиновія Хмельницкаго въ Богоспосаемомъ градъ Переяславлъ, изшедъ во срътение ваю, радостное благородіемъ вашимъ привътствованіе сотворяю и нижайшее со встмъ войскомъ, въ томъ же градт содержащимся, творю поклоненіе, а въ упокоеніе труда путнаго милостей вашихъ во обитель града Переяславля внити молю прилежно». При въбздъ въ городъ новая встръча отъ духовенства съ образами и хоругвями, новая ръчь отъ протопопа. Тетеря объявиль Бутурлину, что гетмань хотыль быть изъ Чигирина въ Переяславль прежде его боярскаго

прівзда, но нельзя перевхать черезъ Дивиръ; по той же причинв долженъ былъ оставаться въ Чигиринв и Стрвшневъ.

6 Генваря 1654 года прівхаль въ Переяславль и Хмельницкій; на другой день прівхаль писарь Выговскій, съвхались полковники и сотники. 8 числа утромъ пришель къ Бутурлину Выговскій и объявиль, что у гетмана съ полковниками, судьями и есаулами была тайная рада, и полковники, судьи и есаулы подъ государеву высокую руку подклонились. Послъ тайной рады въ тоть же день назначена была явная. Съ ранняго утра начали бить въ барабанъ и били цълый часъ, чтобъ собирался народъ. Когда собралось много всякихъ чиновъ людей, сдълали кругъ пространный, куда вошелъ гетманъ подъ бунчукомъ, съ нимъ судьи, есаулы, писарь и всъ полковники. Гетманъ сталъ посреди круга, войсковой есаулъ вельть всъмъ молчать, и гетманъ началъ говорить:

«Паны полковники, есаулы, сотники, все войско Запорожское и всъ православные христіане! Въдомо вамъ всъмъ, какъ Богъ освободилъ насъ изъ рукъ враговъ, гонящихъ церковь Божію и озлобляющихъ все христіанство нашего восточнаго православія. Вотъ уже шесть літь живемъ мы безъ государя, въ безпрестанныхъ браняхъ и кровопролитіяхъ съ гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить церковь Божію, дабы имя Русское не помянулось въ земль нашей, что уже очень намъ всьмъ наскучило, и видимъ, что нельзя намъ жить больше безъ царя. Для этого собрали мы раду, явную всему народу, чтобъ вы съ нами выбрали себъ государя, изъ четырехъ, какого хотите: первый царь Турецкій, который много разъ черезъ пословъ своихъ призывалъ насъ подъ свою власть; второй — ханъ Крымскій; третій-король Польскій, который, если захотимъ, и теперь насъ еще въ прежнюю ласку принять можетъ; четвертый есть православный Великой Россіи государь царь и великій князь Алексъй Михайловичь, всея Руси самодержецъ восточный, котораго мы уже шесть льтъ безпрестанными моленіями нашими себъ просимъ: тутъ котораго хотите изби-

райте! Царь Турецкій бусурманъ; всемъ вамъ известно, какъ братья наши, православные христіане, Греки бъду терпять и въ какомъ живутъ отъ безбожныхъ утъсненіи; Крымскій ханъ тоже бусурманъ, котораго мы по нуждъ въ дружбу принявши, какія нестерпимыя бѣды испытали! Объ утъсненіяхъ отъ Польскихъ пановъ нечего и говорить: сами знаете, что лучше Жида и пса, нежели христіанина, брата нашего, почитали. А православный христіанскій великій государь царь восточный единаго съ нами благочестія, Греческаго закона, единаго исповъданія, едино мы тъло церковное съ православіемъ Великой Россіи, главу имъя Інсуса Христа. Этотъ великій государь царь христіанскій, сжалившись надъ нестерпимымъ озлобленіемъ православной церкви въ нашей Малой Россіи, шестильтнихъ нашихъ моленій безпрестанныхъ не презръвши, теперь милостивое свое царское сердце къ намъ склонивши, своихъ великихъ ближнихъ людей къ намъ съ царскою милостію своею прислать изволиль; если мы его съ усердіемъ возлюбимъ, то кромъ его царской высокой руки благотишайшаго пристанища не обрящемъ; если же кто съ нами не согласенъ, то куда хочетъ-вольная дорога». Тутъ весь народъ завопилъ: «Волимъ подъ царя восточнаго православнаго! лучше въ своей благочестивой въръ умереть, нежели ненавистнику Христову, поганину достаться!» Потомъ полковникъ Переяславскій Тетеря, ходя въ кругу, спрашивалъ на всъ стороны: «Всъ ли такъ соизволяете!» — «Всъ единодушно!» раздавался отвътъ. Гетманъ сталь опять говорить: «Будь такъ, да Господь Богь нашъ укръпитъ насъ подъ его царскою кръпкою рукою!» Народъ на это завопилъ единогласно: «Боже утверди! Боже укръпи! чтобъ мы во въки все едино были».

Посль рады гетманъ съ старшинами прівхалъ къ боярину, который объявилъ имъ: «Великій государь, видя съ королевской стороны неисправленье и досады и въчному докончанію нарушенье и не желая того слышать, чтобъ вамъ, единовърнымъ православнымъ христіанамъ, быть въ конечномъ

разореньи, а церквамъ благочестивымъ въ запустѣніи и поруганіи отъ Латиновъ, подъ свою высокую руку васъ, гетмана Богдана Хмельницкаго и все войско Запорожское съ городами и землями, отъ королевскаго подданства преступленіемъ присяги его свободныхъ, принять велѣлъ и помощь вамъ своими ратными людьми чинить велѣлъ. И ты бъ, гетманъ Богданъ Хмельницкій, и все войско Запорожское, видя къ себъ великаго государя милость и жалованье, государю служили, всякаго добра хотѣли и на его милость были надежны; а великій государь станетъ васъ держать въ своей милости и отъ недруговъ вашихъ въ оборонъ».

Выслушавъ эту ръчь, гетманъ и старшины на государевой милости били челомъ, и потомъ вмъсть съ бояриномъ поъхали въ каретъ въ соборную церковь. Тамъ уже дожидались ихъ Казанскій Преображенскій архимандритъ Прохоръ, Рождественскій протопопъ Адріанъ, священники и дьяконы, которые прівхали изъ Москвы. Духовенство встрътило боярина и гетмана съ крестами и кадилами, пъли: «Буди имя Господне благословенно отъ нынъ и до въка!» Когда всъ вошли въ церковь, то духовенство хотело уже начать приводить къ присять по чиновной книгь, присланной изъ Москвы; но гетманъ подошелъ къ Бутурлину и сказалъ: «Тебъ бы, боярину Василью Васильевичу съ товарищами, присягнуть за государя, что ему насъ Польскому королю не выдавать, за насъ стоять и вольностей не нарушать: кто быль шляхтичь, или козакъ, или мъщанинъ, и какія маетности у себя имълъ, тому бы всему быть попрежнему, и пожаловаль бы великій государь, велёлъ дать намъ грамоты на наши маетности». Бутурлинъ отвъчалъ: «Въ Московскомъ государствъ прежнимъ великимъ государямъ нашимъ присягали ихъ государскіе подданные, также и великому государю царю Алекстю Михайловичу клянутся служить и прямить и всякаго добра хотъть; а того, что за великаго государя присягать, никогда не бывало и впередъ не будетъ; тебъ, гетману, и говорить объ этомъ непристойно, потому что всякій подданный повиненъ

присягнуть своему государю, и вы бы, какъ начали великому государю служить и о чемъ били челомъ, такъ бы и совершили и присягнули бы великому государю по Евангельской заповъди бозъ всякаго сомнънія, а великій государь вольностей у васъ не отнимаетъ и маетностями каждому велитъ владъть попрежнему». Гетмань сказаль на это, что поговорить съ полковниками и со всеми людьми, и вышедши изъ церкви, пошель въ домъ къ Переяславскому полковнику Тетеръ и долго говорилъ тамъ съ полковниками и со всъми людьми, а бояринъ все дожидался въ церкви. Вошли въ церковь два полковника — Переяславскій Тетеря и Миргородскій Сахновичъ, и отъ имени гетмана начали говорить боярину ть же рычи, чтобъ присягнуль за государя; Бутурлинь отвычалъ прежнее: «Непристойное дъло за государя присягать, никогла этого не повелось». Полковники замътили, что Польскіе короли подданнымъ своимъ всегда присягаютъ; Бутурлинъ отвъчалъ на это: «Польскіе короли подданнымъ своимъ присягаютъ, но этого въ образецъ ставить непристойно, потому что это короли невърные и не самодержцы, на чемъ и присагають, на томъ никогда въ правдт своей не стоять». Полковники говорили: «Гетманъ и мы государскому слову въримъ, только козаки не върятъ и хотятъ, чтобъ вы имъ присягнули». Бутурлинъ отвъчалъ: «Великій государь изволилъ васъ принять подъ свою высокую руку по вашему челобитью: и вамъ его государскую милость надобно помнить. великому государю служить и радъть и всякаго добра хотъть, также стараться о томъ, чтобъ все войско Запорожское къ присягь привести; а если какіе-нибудь незнающіе люди такія непристойныя ръчи и говорятъ, то вамъ надобно великому государю службу свою показать, а такихъ незнающихъ людей унимать».

Съ этимъ полковники пошли назадъ къ гетману; чрезъ нъсколько времени явился самъ Хмельницкій и объявиль боярину: «Мы во всемъ полагаемся на государеву милость, и присягу по Евангельской заповъди великому государю вседушно учи-

нить готовы, и за государское многольтнее здоровье головы складывать рады, а о своихъ дълахъ станемъ мы бить челомъ великому государю». Архимандритъ началъ приводить къ присягъ по чиновной книгъ; гетманъ, писарь и полковники плакали, произнося слова присяги. Потомъ, когда всъ старшины присягнули, взошель на амвонь Благовъщенскій дьяконъ Алексъй и началъ кликать многолътье государю; народъ плакалъ отъ радости, что наконецъ сподобилъ ихъ Господь Богъ быть подъ государевою рукою. Послъ всего этого гетманъ вмъстъ съ бояриномъ и товарищами его поъхалъ изъ собора на сътзжій дворъ въ кареть, а полковники и народъ шли пъшкомъ. На съъзжемъ дворъ Бутурлинъ вручилъ Хмельницкому знамя, булаву, ферязь, шапку и соболи, причемъ, подавая каждую вещь, говориль речь; такъ, подавая знамя, говорилъ между прочимъ: «Царское величество сіе знаменіе тебъ, благочестивый гетманъ, даруетъ: на семъ царскомъ своемъ знаменіи царя царствующихъ всемилостиваго Спаса написаннаго въ побъду на враги, Пресвятую Богородицу въ Покровъ и преподобныхъ Печерскихъ со святою Варварою Русскихъ молитвенниковъ въ ходатайство тебъ и всему твоему православному воинству подавая». Вручая ферязь, говорилъ: «Благочестивый государь, орла носяй печать, яко орелъ покрыти гитздо свое и на птенца своя вождель, градъ Кіевъ съ прочими грады, царскаго своего орла иткогда гитадо сущін хотяй милостію своею государскою покрыти, съ нимъ же и птенца своя върныя изкогда подъ благочестивыхъ царей державою сущія въ защищеніе свое пріяти, въ знаменіе таковыя своея царскія милости тебъ одежду сію даруетъ». Подавая шапку: «Главъ твоей, отъ Бога высокниъ умомъ вразумленной и промыслъ благоугодный о православія защищеніи смышляющей, сію шапку пресвътлое царское величество въ покрытіе даруетъ, да Богъ, здраву голову твою соблюдая, всяцъмъ разумомъ ко благому воинства православнаго строенію вразумляетъ».

На другой день, 9 числа, присягали сотники, есаулы, пи-

саря, козаки и мъщане. 12 Генваря пришли къ Бутурлину писарь Выговскій, войсковой судья Самойла, Переяславскій полковникъ Павелъ Тетеря, Миргородскій Григорій Сахновичъ и другіе полковники и говорили: «Не изволили вы присягать за великаго государя, такъ дайте намъ письмо за своими руками, чтобъ вольностямъ нашимъ, правамъ и маетностямъ быть попрежнему, для того, чтобъ всякому нолковнику было что показать, прівхавъ въ свой полкъ; прежде, какъ бывали у насъ договоры съ королемъ и панами радными, то намъ давали договоръ за сенаторскими руками; вы отъ великаго государя присланы съ полною мочью, и если вы намъ такого письма не дадите, то стольникамъ и дворянамъ въ города ъхать для привода къ присягъ нельзя, потому что всъмъ людямъ въ городахъ будетъ сомнительно. Да писали къ гетману изъ Бълой Церкви и изъ другихъ городовъ, что Татары наступаютъ, и стольникамъ и дворянамъ въ тъ города ъхать будетъ страшно». Бутурлинъ отвъчалъ: «Дъло не статочное, что намъ дать вамъ письмо за руками своими, да и вамъ о томъ говорить непристойно; мы вамъ и прежде сказывали, что царское величество вольностей у васъ не отнимаетъ и въ городахъ у васъ указалъ государь до своего государева указа быть попрежнему вашимъ урядинкамъ и судиться по своимъ правамъ, и маетностей вашихъ отнять государь не велитъ. Теперь надобно вамъ дълать такъ, чтобъ Божіе и государево дъло во всемъ совершилось по его государскому указу, и чтобъ стольниковъ и дворянъ въ города послать и въ городахъ всъхъ людей привести къ присягъ, а если въ которомъ городъ Татары объявятся, и они въ тотъ городъ не потдутъ». Писарь, судья и полковники ли: «Долго ли стольникамъ и дворянамъ быть въ городахъ нашихъ?» Бутурлинъ отвъчалъ: «Стольникамъ и дворянамъ въ вашихъ городахъ мешкать не для чего: какъ только лютей къ присягъ приведутъ, и они изъ городовъ уъдутъ». Выговскій съ полковниками пошель сказать объ этомъ гетману и другимъ полковникамъ, послъ чего пришелъ къ Бутурлину Миргородскій полковникъ Сахновичъ и сказалъ, что гетманъ и полковники положились во всемъ на государеву волю. Потомъ пришла къ Бутурлину шляхта и говорила, чтобъ шляхта была между козаками знатна и судилась бы по своимъ правамъ, маетностямъ быть за ними попрежнему; причемъ подали роспись, гдъ росписали себъ воеводства и уряды. Бутурлинъ отвъчалъ шляхтъ, что они это дълаютъ непристойнымъ обычаемъ: еще ничего не видя, сами себъ пописали воеводства и уряды, чего и въ мысли взять негодилось; объ этомъ онъ, бояринъ, скажетъ гетману. Тутъ шляхта стала бить челомъ, чтобъ гетману не говорить: «Мы такъ писали отъ своей мысли, а не по гетманскому приказу, это дъло въ волъ государевой».

14 Генваря Бутурлинъ съ товарищами отправился въ Кіевъ; 16 числа, за полторы версты отъ золотыхъ воротъ, встрътилъ его съ ръчью митрополитъ Сильвестръ Коссовъ: «Цълуетъ васъ въ лицъ моемъ онъ, благочестивый Владиміръ великій князь Русскій; цълуетъ васъ святый апостолъ Андрей Первозванный, провозвъстивый на семъ мъстъ велію просіяти славу Божію, яже нынъ вашимъ пришествіемъ благополучно паки обновляется; цълуютъ васъ общему житію начальницы, Преподобный Антоній и Өеодосій Печерстіи и всъ преподобніи, лъта и животъ свой о Христъ въ сихъ пещерахъ изнурившіе; цълуемъ и мы о Христъ ваше благородіе со встиъ освященнымъ соборомъ, цълующе жь любовне взываемъ: внидите въ домъ Бога нашего и на съдалище первъйшее благочестія Русскаго, да вашимъ пришествіемъ обновится яко орля юность наследія благочестивыхъ великихъ князей Русскихъ». Сильвестръ сталъ извъстенъ въ Москвъ лътомъ 1651 года, когда прислалъ государю слъдующую грамоту: «Избранъ я на митрополію Кіевскую во время нужное. когда учинилась въ нашей Литовской землъ нынъшняя междоусобная брань; крестьяне, приписанные къ церкви св. Софіи, пошли теперь въ козаки, церкви доходовъ, послушанія и строенія отъ нихь нѣтъ, только надфемся помощи

отъ Бога и отъ твоего царскаго величества. Въ церкви св. Софіи нътъ книгъ: двънадцати миней мъсячныхъ, да прологовъ на весь годъ, да Өеофилакта, да устава большаго; а я отъ многихъ навздовъ властелинскихъ, которые властели прівзжають въ Кіевъ изъ Польши отъ пановъ и отъ козацкихъ старшинъ, изнищенъ до конца, не могу ничего купить. Вели, государь, дать свое жалованье: 12 миней мъсячныхъ, да прологи сентябрскіе и мартовскіе, да Өеофилакта, да уставъ большой, и на меня умилосердись, на одежду теплую пожалуй, чемь бы мне зимою согреться». Просьба осталась безъ исполненія, потому что митрополить не подписался на грамотъ своею рукою 69. Во время послъднихъ сношеній Хмельницкаго съ царемъ о подданствъ Сильвестръ не отозвался ни разу; въ Москвъ показалось это очень страннымъ: дъло идетъ объ избавленіи православныхъ отъ гоненія нечестивыхъ Латинъ, Малая Россія соединяется съ Великою во имя восточнаго православія, а митрополить молчитъ; помнили поведение Іова Борецкаго и тъмъ болъе изумлялись поведенію Сильвестра Коссова. Но между положеніемъ Іова и Сильвестра была большая разница: Іовъ держалъ митрополію во время сильнаго разгара борьбы между православіемъ и уніею, когда новопоставленные архіереи православные подвергались тяжелымъ нареканіямъ и преслъдованіямъ; Іовъ, въ крайности, искалъ спасенія вездъ, обращался къ козакамъ, обращался къ Москвъ, причемъ всъ другіе разсчеты и соображенія были забыты. Но Сильвестръ правилъ церковію совершенно въ иное время, когда, благодаря Хмелницкому, религіозныя преслъдованія затихли: правда, католическіе прелаты не пустили Сильвестра въ сенать, за-то въ Кіевт его никто не трогалъ, въ Кіевт никто не запиралъ церквей православныхъ. Прекращение гонений давало просторъ другимъ интересамъ: Сильвестръ былъ шляхтичъ, и потому не могъ не сочувствовать шляхетскому государству, а главное, при Польскомъ владычествъ онъ былъ независимъ, ибо зависимость отъ отдаленнаго и слабаго патріарха Визайтійскаго была поминальная, тогда какъ при подданствъ Малороссін Московскому государю трудно было избъжать зависимости отъ Московскаго патріарха, которая была уже не то.

Послъ молебна спросилъ Бутурлинъ митрополита: «Почему въ то время, когда гетманъ Богданъ Хмельницкій и все войско Запорожское много разъ били челомъ великому государю принять ихъ подъ свою высокую руку, ты никогда о томъ не билъ челомъ, не писалъ и не искалъ себъ милости царской?» Сильвестръ отвъчалъ, что онъ ничего объ этомъ не зналь, а теперь за государево многолетнее здоровье и за государыню царицу и за благовърныхъ царевенъ онъ долженъ Бога молить. 17 Генваря приведены были къ присягъ сотники, есаулы, атаманы, козаки и мъщане Кіевскіе; но когда Бутурлинъ послалъ къ митрополиту и Печерскому архимандри. ту, чтобъ они прислали къ присягъ шляхту, слугъ и всъхъ своихъ дворовыхъ людей, то получилъ отвътъ, что, переговоря вмъстъ, дадутъ знать. На другой день, 18 числа, Бутурлинъ опять послалъ сказать митрополиту, чтобъ онъ, служа великому государю, склоняль подвластныхъ своихъ къ присягь, не отвращаль отъ нея. Митрополить отвъчаль, что шляхта, слуги и дворовые люди его не принадлежатъ къ Софійскому дому, служать ему по найму и потому негодится имъ присягать царю. Послы употребили угрозы; митрополить продолжаль утверждать, что шляхта и дворовые люди его вольные; что онъ ихъ къ присягъ не выплеть; что въ паствъ его много епископовъ и духовенства, которые остаются въ Литовскихъ городахъ; что если король узнаетъ о присягь его шляхты и дворовыхъ людей царю, то велитъ изрубить этихъ епископовъ и духовенство, и онъ, митрополить, обязань будеть отвъчать за души ихъ Богу. При этомъ Сильвестръ никакъ не хотълъ видъться съ Бутурлинымъ. Наконецъ 19 числа митрополитъ уступилъ, и шляхта его, слуги и дворовые люди, также и слуги Печерскаго архимандрита были приведены къ присягъ.

Въ концъ Генваря Бутурлинъ съ товарищами отправились

назадъ въ Москву. Стольникъ Головинъ выъхалъ имъ на встръчу въ Калугу съ государевымъ милостивымъ словомъ, и, между прочимъ, говорилъ: «А что было гетманъ и полковники говорили вамъ, чтобъ за насъ, великаго государя, учинить присягу, что намъ за нихъ стоять и вольностей ихъ не нарушить, и вы, служа намъ, великому государю, то у нихъ отговорили и все учинили по нашему указу». Въ началъ Марта пріъхали въ Москву посланники Хмельницкаго: генеральный судья Самойла Богдановичъ Зарудный и Переяславскій полковникъ Тетеря, бить челомъ: 1) Чтобъ въ городахъ урядники были выбираемы изъ Малороссіянъ, люди достойные, которые должны будутъ всъмъ управлять и доходы въ казну царскую отдавать; если же прівдеть царскій воевода и станетъ права ихъ ломать и уставы какіе-нибудь чинить, то это имъ будетъ въ великую досаду. Царь пожаловалъ, велълъ быть по ихъ челобитью, только прибавлено, что при сборъ казны надъ Малороссійскими урядниками наблюдаютъ люди, присланные государемъ. 2) Чтобъ вольно было гетману и войску Запорожскому принимать иностранныхъ пословъ; а еслибъ послы эти пришли съ чъмъ-нибудь противнымъ царскому величеству, то давать знать объ этомъ государю. - Царь указаль: о добрыхъ дълахъ пословъ принимать и отпускать, давая обо всемъ знать въ Москву подлинно и вскорт; пословъ, пришедшихъ съ противнымъ дъломъ, не отпускать до указа царскаго; съ Турскимъ же султаномъ и Польскимъ королемъ, безъ указа царскаго, не ссылаться. 3) Чтобъ число реестровыхъ козаковъ было 60,000. — На это последовало согласіе. 4) Чтобъ по смерти гетмана войско Запорожское само избирало новаго. — Государь указалъ и бояре приговорили: быть по ихъ челобитью. 5) Чтобъ права, данныя князьями и королями духовнымъ и мірскимъ людямъ, не были нарушены. — Послъдовало согласіе. Хмельницкій выпросиль себь у царя городь Гадячь съ принадлежностями въ потомственное владъніе.

Съ посланниками гетманскими все было улажено; но вотъ

въ томъ же Мартъ мъсяцъ пришла грамота изъ Кіева отъ воеводы князя Куракина съ товарищами: какъ прітхали они въ Кіевъ и города Кіева со всякими людьми осматривали, гдъ бы построить кръпость отъ прихода Польскихъ и Литовскихъ людей, и нашли мъсто на горъ близь Софійскаго монастыря, то митрополить объявиль имъ, что онъ этой земли не уступить и города или острога на этомъ мѣстѣ ставить не дасть, потому что то земля его митрополичья, Софійская, Архангельскаго и Никольскаго монастырей и Десятинной церкви подъ его митрополичьею паствою; а если они бояре хотять Черкасъ оберегать, то они бы оберегали отъ Кіева верстъ за двадцать и больше; а если бояре начнутъ ставить городъ на томъ мъстъ, которое выбрали, то онъ станетъ съ ними биться; хотя гетманъ со всъмъ войскомъ Запорожскимъ и поддался государю, но онъ, митрополитъ, со всъмъ соборомъ о томъ бить челомъ къ государю не посылывалъ, и живетъ онъ съ духовными людьми самъ по себъ ни подъ чьею властію; и началь митрополить боярамь грозить: «Не ждите начала, ждите конца; увидите сами, что надъ вами вскоръ конецъ будетъ», и въ городовомъ дълъ отказалъ впрямь. Тогда воеводы сказали ему, что они его слушать не будуть, слушаютъ государева указа, и, поговоря съ полковниками и со всякими городскими людьми, начали ставить городъ на избранномъ мъстъ. Получивши это донесение отъ воеводъ, государь писалъ Хмельницкому, чтобъ онъ велълъ ъхать митрополиту въ Москву — дать, о себъ исправленье. Но гетманъ вступился за митрополита и велълъ сказать воеводамъ, чтобъ они на томъ мъстъ острога не дълали, потому что правъ церковныхъ и даянья православныхъ князей ломать нельзя. Тогда царь написаль къ гетману, что онъ вмъсто избранной подъ кръпость земли дастъ митрополиту и церквамъ другія земли, и чтобъ митрополить не оскорблялся.

Въ Іюль 1654 года прівхаль въ Москву Никольскій игуменъ Иннокентій Гизель съ товарищами бить челомъ о подтвержденіи правъ Малороссійскаго духовенства и подаль царю грамоту отъ митрополита Сильвестра, въ которой тотъ оправдываль свое сопротивление крыпостной постройкы: «Извыстно буди вашему царскому величеству, что я это сдълалъ не изъ сопротивленія вашему царскому величеству, какъ нъкоторые на меня наклеветали, но потому, что земля эта съ древнихъ временъ принадлежитъ митрополіи, и предшественники мон много страдали, защищая ее, и я, преемникъ ихъ, не захотълъ этой земли отъ церкви Божіей отлучить, ибо и кормъ только отъ этой земли мнъ идетъ. Вотъ почему я и спрашиваль, есть ли письменное повельне вашего царскаго величества строить твердыни града на церковной земль; въ старину у насъ былъ такой обычай, что прежде чъмъ приказывать и брать, показывали письменное приказаніе пославшаго; но воеводы не имъли письменнаго повельнія вашего царскаго величества. Прости меня, всемилостивый царь! сдьлалъ я это ради ревности къ мъсту святому церковному, а не изъ сопротивленія вашему царскому величеству. Къ тому же и отъ гетмана Богдана Хмельницкаго, теперь нашей земли начальника и повелителя, я имълъ приказаніе мимо его указа никому не позволять ничего дълать и брать, и я не смълъ преступить этого приказанія, а послаль объявить объ этомъ гетману, и какъ скоро онъ прислалъ мнъ указъ, чтобъ я позволные строить крепость, то я оставиль всякое сопротивленіе, благословилъ воеводамъ строить. А что я не посылалъ до сихъ поръ посланниковъ моихъ съ челобитьемъ къ вашему царскому величеству, то это происходило не отъ нерадънія моего или презрънія вашей пресвътлой державы: я хотълъ немедленно послать, но гетманъ запретилъ посылать прежде, чемъ его посланники отъ вашего царскаго величества возврататся». Хмельницкій въ своей грамотъ также оправдывалъ митрополита: «Что прогитвалось было твое царское величество на преосвященнаго пастыря нашего, какъ будто онъ разоряль дело Божіе и совокупленіе православія не принималь, то не върь этому: ибо сколько зла претерпълъ онъ за въру и православіе святое, и теперь онъ сильно радуется о миръ всего міра, всегда молится и о твоемъ царскомъ величествъ. Изволь преосвященнаго пастыря и весь соборъ священный пожаловать, моленія ихъ не презръть и прочимъ клеветамъ пе върить».

Гизель подалъ статьи, которыхъ утвержденія просило Малороссійское духовенство; изъ нихъ важитилія: 1) чтобъ Малороссійское духовенство не было изъято изъ подъ власти Константинопольскаго патріарха; 2) чтобъ духовныя власти удерживали свои должности до смерти, а преемники ихъ поступали бы посредствомъ вольнаго избранія какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ людей, и чтобъ государь Москвичей въ Малую Россію не присылаль на духовныя мѣста; 3) чтобъ въ духовныхъ судахъ виноватыхъ не отсылать въ Великую Россію. Малороссійское духовенство било челомъ о всъхъ этихъ правахъ, но особенио о первой вольности, которая всъмъ вольностямъ и правамъ корень — быть подъ послушаніемъ Константинопольского патріарха. «На этомъ основаніи. — говорилось въ челобитной -- всв наши вольности изданы; если мы не сподобимся пожалованія вашего царскаго величества, то митрополить со всемь духовенствомь сильно скорбеть и унывать начнуть, и другіе духовные, которые еще не подъ рукою вашего царскаго величества, а только усердно желаютъ этого, видя нашу скорбь, начнутъ малодушествовать». Ръшеніе на эти статьи государь отложиль до возвращенія своего изъ похода 70.

Но прежде нежели приступимъ къ описанію этого похода, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ находился молодой царь къ состднимъ и другимъ державамъ.

Съ Швеціею и въ первыя десять лътъ царствованія Алексъя Михайловича продолжались такія же дружескія отношенія, какъ мы видъли въ царствованіе отца его послъ Столбовскаго мира. Съ извъстіемъ о воцареніи Алексъя Михайловича отправленъ былъ къ королевъ Христинъ гонецъ Скрябинъ въ Августъ 1645 года. Королева царскую грамоту приняла честио и выслушала любительно; гонцу съ пріъзда до от-

пуску было честно и въ кормахъ довольно. Въ Мартъ 1646 года отправлены были въ Швецію великіе послы, окольничій Григорій Пушкинъ и казначей Богданъ Дубровскій, съ подтвержденіемъ Столбовскаго договора, и королева подтвердила договоръ, несмотря на то, что въ царской грамотъ имя великаго государя было написано съ повышеньемъ, а имя королевы съ умаленьемъ. Въ 1647 году прітхали въ Москву поздравить государя съ восшествіемъ на престолъ Шведскіе послы Гилленштернъ и Врангель; они объявили, что королева приказала прежнему своему резиденту Крузбіорну ъхать въ Швецію, а на его мъсто прислала Карла Померенинга. Бояре отвъчали, что королевинымъ резидентамъ впередъ быть на Москвъ нельзя, ибо отъ нихъ чинятся ссоры многія: Крузбіорнъ взялъ взаймы на королевино имя 3.000 пулъ селитры, долга не заплатилъ, а къ королевъ писалъ на ссору, что селитру всю отдаль; да ему же дано взаймы 1,000 рублей денегъ, и деньги эти не заплачены; тотъ же Крузбіорнъ не платитъ и своихъ долговъ, продавалъ запрещенные товары, вино и табакъ; да и въ въчномъ докончаніи о резидентахъ не написано, что имъ жить въ Москвъ; но, хотя резидентамъ и не довелось жить въ Москвъ, однако для дружбы и любви съ королевою и для ея прошенья государь позволяетъ новому резиденту Померенингу быть въ Москвъ на время; если же онъ, живя въ Москвъ, станетъ какіянибудь дурныя дъла дълать, то великій государь терпъть ему не будеть и велить его изъ Москвы выслать тотчасъ. Въ 1649 году окольничій Борисъ Пушкинъ заключиль въ Стокгольмъ знаменитый договоръ о выкупъ перебъжчиковъ, который былъ поводомъ къ возмущенію во Псковъ. Чтобъ поступокъ Псковичей съ Нумменсомъ не прервалъ пріязненныхъ отношеній у Москвы съ Швецією, въ Апраль 1650 года отправленъ былъ къ королевъ гонецъ подъячій Стараго съ увъреніемъ, что мятежники, обезчестившіе Нумменса, будутъ наказаны. Христина отвъчала, что она надъется, что мятежники будутъ наказаны, подданные ея вознаграждены

и договоръ исполненъ. Договоръ былъ исполненъ и пріязнь продолжалась; въ 1651 году переводчикъ Яганъ Розенлиндъ (Рузенли), присланный королевою, объявилъ тайно боярину Милославскому, что зимою о Рождествъ Христовъ пріъзжали въ Стокгольмъ Крымскіе послы: пропустилъ ихъ чрезъ свою землю Польскій король Янъ Казимиръ и прислалъ вмъстъ съ ними отъ себя Іезунта съ извъстіемъ, что онъ король вмъстъ съ ханомъ хотять вести войну съ Москвою и приглашаютъ къ тому же королеву. Розенлиндъ прибавилъ, что королева вельла отказать хану и королю. Царь въ Іюнъ написаль ей въ отвътъ съ гонцомъ своимъ Головинымъ, что онъ принимаеть это предостережение въ пріятную любовь и будеть воздавать за это своею дружбою и любовью, причемъ просилъ, чтобъ королева прислада ему грамоты королевскую и ханскую. Королева отвъчала, что грамотъ къ ней не было ни отъ хана, ни отъ короля. Къ Головину въ Стокгольмъ пришли Русскіе торговые люді — Новгородецъ Михайла Стояновъ, Ладоженинъ Антонъ Гиблой и Новгородскій попъ Емельянъ, прітхавшій съ торговыми людьми, и сказали, что въ 1651 году прітхаль изъ Ревеля въ Стокгольмъ Русскій человъкъ въ Литовскомъ платьъ, называетъ себя великороднымъ человъкомъ, Иваномъ Васильевичемъ, говоритъ, что хочетъ ъхать къ великому государю, а Шведы, приходя на Русскій торговый дворъ, говорятъ, будто онъ роду Шуйскихъ князей, отецъ его былъ свезенъ въ Пермь и постриженъ насильно; онъ самъ Иванъ говорилъ священнику Емельяну: «для чего Новгородцы и Псковичи великому государю добили челомъ, вотъ васъ велитъ государь перевъщать такъ же, какъ царь Иванъ Васильевичъ велълъ Новгородцевъ казнить и перевъшать». Головинъ отвъчалъ имъ, что это должно-быть воръ подъячій Тимошка Акундиновъ: онъ волосомъ русъ, лице продолговатое, нижняя губа поотвисла немного. «Онъ и есть точь въ точь» сказалъ на это священникъ Емельянъ: «онъ мнъ велълъ на модитвъ поминать себя Тимовеемъ, потому что прямое имя ему Тимовей, а проз-

вище Иванъ, и никому не велълъ говорить, что зовутъ его Тимовеемъ». Головинъ послалъ къ Акундинову толмача, которому самозванецъ сказалъ: «Зовутъ меня Иваномъ Васильевичемъ, а про родъ и прозвище въдомо на Москвъ; ъхать къ государю въ Москву опасаюсь, потому что мнв на Москвъ недруги бояринъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ да бояринъ Григорій Гавриловичъ Пушкинъ, а за мною большое государево дъло и грамоты многія, которыя государю годны, у меня есть; чтобъ Головину самому со мною повидаться и обо всемъ переговорить?» Чрезъ нъсколько времени толмачъ привелъ къ Головину Русскаго человъка, который объявиль, что зовуть его Константиномъ, сынъ стремяннаго конюха Евдокима Конюховскаго, быль на Москвъ въ подъячихъ, сначала въ приказъ Большаго дворца, а послъ въ приказъ Казанскаго дворца; съ Москвы съъхалъ съ государемъ своимъ, княземъ Иваномъ Васильевичемъ Шуйскимъ, тому льтъ съ семь, оставя въ Москвъ мать. Головинъ сказалъ ему: «Ты бы, Костка, помня Бога и великаго государя милость, обратился на истинный путь». Конюховскій, пожавъ плечами, сказалъ на это: «Милости великаго государя было много, только такъ учинилось», и проговоривши это, бросился бъжать вонъ. По наказу Головина, священникъ Емельянъ и Ярославскій купецъ Силинъ задержали его на Русскомъ дворъ, въ молитвенномъ анбаръ, и дали знать Головину, который пришель въ анбаръ, велълъ связать Конюховскаго и отвести къ себъ на подворье. Но королевины думные люди призвали къ себъ Головина и сказали ему: «Въ докончаным не написано, чтобъ, прівхавъ въ чью-нибудь землю, хватать людей безъ приставовъ!» Головинъ отвъчалъ: «Въ этой моей винъ воленъ великій государь и королевиновеличество, а мнъ было тому вору спустить не умъть; хотя бы я и смерть видель, и тогда такимъ ворамъ не спустиль бы; а еслибъ я объ немъ объявилъ, то онъ бы изъ Стекольны ушель». Но Головину объявили, что королева велить Конюховского освободить и отпустить къ боярину его, Ягану Се-

нельсину, подъ какимъ именемъ Тимошка былъ присланъ изъ Венгріи отъ Рагоци; если же этотъ Сенельсинъ писался другимъ воровскимъ именемъ, то пусть царь ищетъ его въ Венгріи. Головнинъ прітхаль въ Москву съ извъстіемъ, что Тимошка утхалъ изъ Стокгольма въ Нарву и тамъ посаженъ въ тюрьму. Головнинъ привезъ съ собою перехваченную переписку Акундинова съ Коню ховымъ. Между прочимъ Тимощка даетъ следующія наставленія: «Искать людей надобныхъ, кого бы можно посылать къ Москвъ и въ мое властительство съ грамотками къ родителькъ и къ сродникамъ и къ сиротълымъ дъткамъ, и прочее тайнымъ обычаемъ шпиговски, или лазучески. — Чиновниковъ, чиноначальниковъ въ царствующемъ [Иванъгородъ и во Псковъ, духовныхъ и мірскихъ провъдывая имена, совершенно писать ко мнъ. Про семилътнее странствіе ни прибавлять, ни убавлять, въ правду всякому обо всемъ кому изъ нашихъ друзей понадобится сказывать; Богу молиться; нашедши отца духовнаго, долгъ христіанскій на себъ не держать, но съ исправленіемъ Богу, сколько возможно, нелицемфрно угождать». Въ одномъ изъ писемъ Акундиновъ увъдомляетъ Конюховскаго, что королева обдарила его немалымъ числомъ въ золотъ и серебръ деньгами.

Немедленно, въ Сентябръ того же года, отправленъ былъ въ Стокгольмъ подъячій Яковъ Козловъ съ требованіемъ выдачи Тимошки и Конюховскаго, и съ жалобою на резидента Померенинга, который ъздилъ безвременно ночью въ гости во многія мъста, и, напившись пьянъ, чинилъ многіе задоры; когда однажды бояринъ князь Алекстй Никитичъ Трубецкой ъхалъ ночью на пожаръ, резидентъ въ это же время скакалъ изъ гостей пьяный, вынулъ шпагу на-голо, фонарь, который несли передъ бояриномъ, разбилъ, самого боярина хотълъ поколоть, троихъ стръльцовъ, ъхавшихъ за бояриномъ, посъкъ такъ, что двое изъ нихъ едва живы будутъ; да онъ же Померенингъ прислалъ въ Стрълецкій приказъ письмо, въ которомъ царя Михаила Өеодоровича именованье написано не по въчному докончанію, а то начальное и главное дъло истор. Росс. Т. Х.

обоихъ государей чести остерегать: «и вашему бы королевину величеству тому Карлу Померенингу учинить жестокое наказанье». Новгородскій воевода, князь Буйносовъ-Ростовскій, писаль къ губернаторамъ Нарвскому и Ревельскому съ Новгородскими купцами, Тетеринымъ и Воскобойниковымъ, чтобъ губернаторы прислали Акундинова и Конюхова къ нему въ Новгородъ. Тетеринъ и Воскобойникомъ узнали Тимошку въ Ревель, и, взявъ людей у ратмановъ, схватили его за городомъ; но Ревельскій губернаторъ Оксенштирна взяль у нихъ Тимошку, объявивъ, что безъ королевина указа не можетъ его имъ выдать. Съ жалобою на это, въ Ноябръ, отправленъ быль гонець дворянинь Челищевь. Прітхавши въ Ревель, Челищевъ узналъ, что Тимошка ушелъ изъ-подъ стражи, и когда гонецъ настаивалъ у губернатора, чтобъ вора сыскали, то губернаторъ отвъчалъ: «Давно я вамъ отказалъ, что воръ Тимошка ушелъ и сыскать его негдъ, а больше мнъ съ вами и говорить нечего». Въ Генваръ 1652 года Челищевъ отправился изъ Ревеля въ Стокгольмъ, а въ Апрълъ Новгородецъ Микляевъ поъхаль въ Бранденбургію и Любекъ все по дълу самозванца, ибо въ Москву дали знать, что онъ объявился въ Прусской землъ. 28 Мая прітхаль Челищевъ изъ Швеціи и привезъ съ собою Костку Конюхова, который у пытки разсказываль: «Спознался я съ Тимошкою, какъ сидъль въ Новой Четверти въ подъячихъ и жилъ у него. И какъ его Тимошкина мать вышла замужъ, а онъ Тимошка затягался, со многими людьми, и въ то время, осердясь на мать свою, началь мыслить, какъ бы убъжать въ Литву, и ему Косткъ про то говорилъ, чтобъ имъ вместе бежать въ Литву, и тамъ имъ будетъ хорощо. И побъжали мы съ нимъ въ Литву. И въ ту ночь, какъ побъжали, Тимошка сына своего и дочь отвезъ на дворъ къ Ивану Пескову, а свой дворъ и жену сжегъ. Побъжали мы изъ Москвы въ Тулу, панявъ Тульскаго извощика, изъ Тулы побъжали въ порубежные города проселочными дорогами и прибъжали въ Новгородокъ Съверскій, откуда отвели насъ къ королю въ Краковъ. Тимошка въ тъ поры назывался Иваномъ Каразейскимъ, воеводою Вологодскимъ и намъстникомъ Великопермскимъ; а изъ Литвы они сошли въ Царьгородъ, и тутъ Тимошка назывался государскимъ сыномъ Шуйскимъ. А идучи въ Царьгородъ, оставиль Тимошка меня Костку въ Болгарской земль, и я быль туть шесть мъсяцевъ, а Тимошка въ Царъгородъ бусурманился безъ меня; а изъ Царягорода Тимошка ушелъ и быль у папы въ Римъ и сакраментъ принималъ; а изъ Рима шли на Венецію и на Седмиградскую землю и на иныя государства и пришли въ Запороги къ гетману Богдану Хмельницкому. А назвался Тимошка государскимъ сыномъ Шуйскимъ въ Царъгородъ, потому что онъ звъздочетныя книги читалъ и остроломейскаго ученья держался, потому что онъ быль нескудный человъкъ и было ему что давать, и въ Литвъ онъ и досталь тому научился, и та прелесть на такое дело его и привела. А я Костка звъздочетью не умью и остроломен не знаю и затъмъ не хаживалъ. А въ томъ я передъ Богомъ гръшенъ и передъ государемъ виноватъ, что Тимошку слушаль и государю изманиль съ глупости. Печать у Тимошки была у государевой помфстной грамоты на красномъ воску, и съ той печати въ Римъ печать онъ сдълалъ, вымысля самъ собою. А какъ онъ прівхаль къ гетману Запорожскому и помощи себт просиль, и Хмельницкій его у себя держаль въ чести и хотълъ ему помогать, и Выговскій ему учинился другъ большой и также ему помогалъ и къ Рагоци Венгерскому объ немъ писалъ съ прошеньемъ, чтобъ онъ, Рагоци, ему, Тимошкъ, помогалъ, и къ Шведской королевъ объ немъ писаль; и Рагоци къ Шведской королевъ писаль, и по тому письму Шведская королева Тимошкъ и повърила; а будучи Тимошка въ Швеціи, принялъ Люторскую въру; а я Костка въры христіанской не отбыль, папежской и Люторской въры не принималъ и не бусурманенъ». Послъ трехъ встрясокъ и 15 ударовъ Костка говорилъ прежнія ръчи. 10 Іюня была новая пытка — встряски жестокія и 15 ударовъ, послъ чего сказалъ: «Какъ Тимошка былъ въ Царь-

городъ, и онъ у султана помощи себъ просилъ, ратныхъ людей, хотълъ идти подъ Астрахань и Казань; да хотълъ ему въ томъ помогать Астраханскій архіепископъ Пахомій и дворовые его люди, потому что архіепископъ ему давно знакомъ и друженъ, съ тъхъ поръ, какъ были на Вологдъ вивств». Послв этого была другая пытка: встряска и 16 ударовъ и на огнъ жгли дважды: говорилъ тъ же ръчи. 14 Іюня Костка сказалъ: «Какъ былъ Тимошка у Хмельницкаго и послышаль о Псковскомъ смятенью, то началь просить гетмана, чтобъ отписалъ объ немъ къ Шведской королевъ; и Хмельницкій отказаль, потому что у него ссылки съ Шведской королевою нътъ, а напишетъ объ немъ къ Рагоци. А мыслилъ воръ Тимошка упросить у королевы, чтобъ ему позволили жить въ Швеціи подлѣ Русской границы, чтобъ ему, спознався и сдружась съ пограничными Нъмцами, ссылаться чрезъ нихъ съ Псковскими мятежниками. Теперь своему замыслу Тимошка ни отъ кого помощи, кромъ Черкасъ, не чаетъ, писарь Выговскій ему другъ и братъ названый, по немъ онъ надежду на Черкасъ имъетъ. Какъ былъ онъ у Хмельницкаго, и въ то время, умысля съ Выговскимъ, писалъ къ Крымскому, чтобъ тотъ принялъ его къ себъ, но Крымскій ничего на это ему не отвъчалъ».

Государь писалъ къ королевъ Христинъ, что выдачу Конюхова онъ принимаетъ отъ нея въ любовь и противъ того будетъ воздавать, въ какихъ мърахъ будетъ возможно; но давалъ знать, что главный воръ Акундиновъ выпущенъ изъ Ревеля нарочно, потому что самому ему уйти никакъ было нельзя; кромъ того, во время поимки Конюхова въ Ревелъ, Шведы бросали на Челищева камнями, чтобъ отбить Конюхова, и гонецъ изъ Ревеля едва уъхалъ. Этимъ сношенія съ Швеціею по поводу Акундинова кончились, ибо узнали, что воръ скрылся въ Голштиніи. Съ требованіемъ его выдачи отправились туда подъячіе Шпилькинъ и Микляевъ; герцогъ Фридрихъ отвъчалъ, что не выдастъ самозванца до тъхъ поръ, пока не будетъ возвращена ему запись о Персидской

торговль, данная въ 1634 году Крузіусомъ и Брюгеманомъ, также всъ подлинныя письма, касающіяся этого дъла. Запись и грамоты были немедленно отправлены и Тимошка привезенъ въ Москву. Говорятъ, что Тимошка хотълъ лишить себя жизни, бросившись съ телъги подъ колеса, но это ему не удалось и его привязали къ телъгъ. Въ Москвъ онъ объявилъ, что разскажетъ все одному боярину Никитъ Ивановину Романову; но распорядились иначе.

28 Декабря 1653 года Тимошка въ застънкъ у пытки сказалъ: «Вину свою государю приношу и объявляю: я человъкъ убогій, а отецъ мой и мать какіе люди, того не упомню, потому что остался маль. Когда я съ молодыхъ лътъ жилъ у архіепископа Вологодскаго Варлаама, то архіепископъ, видя мой умъ, называлъ меня княжескимъ рожденіемъ и царевою палатою, и отъ этого прозванія въ мысль мою вложилось, будто я впрямь честного человъка сынъ. Послъ того сталъ я проживать у дьяка Ивана Патрикъева, и сидълъ въ Новой Чети въ подъячихъ, и былъ мнъ Иванъ Патрикъевъ другъ большой и оберегатель, и со мною обо всемъ совътовался и бъды свои я ему сказывалъ и все мое умышленье онъ въдалъ. И какъ надъ Иваномъ Патрикъевымъ бъда учинилась, и я сталъ тужить и отъ страху изъ Москвы сбъжалъ въ Литву, и будучи въ Литвъ назывался Иваномъ Каразейскимъ. Когда нъкоторые государевы люди начали меня уличать, называть холопомъ дьяка Патрикъева и убійцею брата своего, то архіепископъ Вологодскій Варлаамъ и дьякъ Патрикъевъ прислали въ Литву-свидътельствованное письмо, что я не холопъ Патрикъева, но лучше его самого, и брата своего не убивалъ». На вопросъ: кто его научилъ называться Шуйскимъ княземъ? отвъчалъ: «Отецъ мой Демка». Тутъ привели мать Тимошкину, монахиню Степаниду; взглянувъ на Тимошку, она сказала: «Это мой сынъ!» Тимошка долго молчаль, потомь спросиль монахиню: «Какь тебя зовуть?» — «Въ міръ» сказала она: «звали меня Соломонидкою, а теперь въ монахиняхъ Стефанида». Тимошка сказалъ: «Эта старица мнѣ не мать, а матери моей сестра родная, а была до меня добра, вмѣсто матери». У монахини спросили: кто быль ея мужъ? Она отвъчала: «Мужъ мой былъ Демидка, его Тимошкинъ отецъ, торговалъ сперва холстами, а послъ жилъ у архіепископа Варлаама; Тимошка родился у меня на Вологдъ и ему теперь 36 лътъ». Послъ этого Тимошку четвертовали.

Сношенія съ другимъ Скандинавскимъ государствомъ, съ Данією, не заключаютъ въ себъ никакой важности; замъчательнъе были сношенія съ Англією.

Въ Англію съ извъстіемъ о восшествіи на престоль Алекстя Михайловича къ королю Карлу І-му отправленъ былъ въ 1645 году гонецъ Герасимъ Дохтуровъ. Когда корабль, на которомъ талъ Дохтуровъ, приплылъ къ Гревезенду, то гонецъ встръченъ былъ купцами отъ имени компаніи, торгующей съ Россіею, перевели Дохтурова въ судно съ чердакомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ и повезли по Темзъ въ Гринвичъ съ торжествомъ, при выстрълъ изъ 16 пушекъ. Дорогою Дохтуровъ разспрашивалъ купцовъ: король ихъ Карлъ теперь въ Лондонъ или въ другомъ какомъ-нибудь городъ? Купцы отвъчали: король теперь въ Лондонъ не живетъ, а гдъ теперь король, о томъ имъ подлинно неизвъстно, потому что у нихъ съ королемъ война большая года съ четыре и больше; вмъсто короля Лондономъ и всею Англійскою и Шотландскою землею владфетъ парламентъ, изо всякихъ чиновъ выбраны думные люди. Дохтуровъ спросиль: за что у нихъ междоусобіе и война съ королемъ начались? какъ давно у нихъ начали владъть думные люди, изъ какого чину выбраны и сколько ихъ человъкъ? Купцы отвъчали: «У насъ война съ королемъ началась за въру: какъ женился король нашъ у Французскаго короля на дочери, а въры она папежской, то королева и короля привела въ свою папежскую втру; по ея велънью король учинилъ арцыбискуповъ и језунтовъ и многје люди, смотря на короля, приняли папежскую втру. Да сверхъ того, король захотълъ владъть встмъ королевствомъ по своей воль, какъ въ другихъ государствахъ государи владъютъ, а

здъсь искони земля вольная и прежніе короли ничьмъ не владъли, а владълъ всъмъ парламентъ, думные люди. Началъ было король все дълать по своей волъ; но парламентъ этого не захотълъ, арцыбискупа и іезуитовъ многихъ казнили; и видя король, что парламентъ началъ владъть по своему обычаю, какъ искони повелось, а не по королевскому хотънью, вытхалъ изъ Лондона съ королевою самъ, никто его не высылалъ, а сказалъ, что поъхалъ гулять въ другіе города; выблавши изъ Лондона, королеву отпустилъ во Французскую землю, а самъ началъ воевать; но парламентская сторона сильнъе. Въ парламентъ сидятъ въ двухъ палатахъ: въ одной палатъ сидятъ бояре, въ другой выборные изъ мірскихъ людей, изъ служилыхъ и торговыхъ; въ парламентъ сидятъ съ 500 человъкъ, а говоритъ за всъхъ одинъ ръчникъ».

Въ Гринвичъ гонца встрътили отъ имени Англійскаго ролевства бояръ и всякихъ чиновъ думныхъ людей и повезли въ Лондонъ опять въ богатоубранномъ суднъ. Въ Лондонъ у гонца спросили: «Отъ царскаго величества къ парламенту съ тобою грамота и приказъ какой есть ли?» Дохтуровъ отвъчаль: «Къ парламенту грамоты и приказу никакого нътъ; пусть парламентъ отпуститъ меня къ королю немедленно, пристава, кормъ и подводы мнъ дастъ; да велълъ бы парламентъ мнъ быть къ себъ, и я стану говорить имъ самимъ». Парламентъ долго не давалъ отвъта, отговариваясь тъмъ, что зашли воинскія дъла многія, сидять безпрестанно, готовять собранье большое ратнымъ людямъ. Наконецъ 20 Декабря парламенть вельль объявить Дохтурову: «парламенть тебя къ королевскому величеству не отпустить, чтобъ царскаго величества имени порухи не учинилось и на дорогъ надъ тобой отъ воинскихъ людей какого дурна не было; да и потому не отпустить, что за королевскимъ величествомъ тъхъ людей, которые торгуютъ въ Московскомъ государствъ, никого нътъ, вся компанія за парламентомъ, а не за королемъ. Пишетъ къ парламенту король безпрестанно о миръ и хочетъ быть въ Лондонъ, и какъ скоро онъ въ Лондонъ

прітдеть, то тебт идти къ нему будеть вольно; если же король въ Лондонъ не будетъ, то парламентъ отпустить тебя на первыхъ корабляхъ съ великою честію». Но Дохтуровъ не захотыть дожидаться и потребоваль отпуска домой черезъ Голландскую землю. Гонца не отпустили, и 8 Мая 1646 года онъ узналъ, что король сдался парламенту. Тогла гонецъ опять обратился съ требованіемъ, чтобъ его къ королю отпустили, потому что теперь король въ ихъ рукахъ. Ему отвъчали: «Хотя король и у парламента въ рукахъ, однако тебя къ нему отпустить нельзя, потому что онъ ничъмъ не владъетъ». Владъющій парламентъ хлопоталь, чтобъ сохранить съ Московскимъ государемъ прежнія дружелюбныя отношенія. Компанія предложила гонцу объдъ въ своемъ домъ; гонецъ отказался, на томъ основаніи, что его къ королю не пропустили; тогда ему предложили устроить объдъ у него на квартиръ. Дохтуровъ согласился. На объдъ лордъ Страффордъ и членъ парламента Флемингъ говорили гонцу: если царскому величеству нужны будутъ служилые люди, то у парламента для царскаго величества сколько угодно тысячъ солдатъ готово будетъ тотчасъ. 13 Іюня Дохтуровъ быль въ парламенть: бояре, сидя, шляпы сняли, и начальный человъкъ, бояринъ милордъ Мапчестеръ, всталъ, когда гонецъ подошелъ къ нему, потомъ и всъ встали, человъкъ ихъ сорокъ, и Лохтуровъ говорилъ ръчь: «Посланъ я отъ великаго государя къ вашему Англійскому Карлусу королю въ гонцахъ наскоро для великихъ государскихъ дълъ, которыя годны имъ великимъ государямъ и всему христіанству къ тишинъ и покою. Прітхавши въ затышній городъ Лондонъ, съ 26 Ноября по ныньшній день говориль я вамъ безпрестанно и провзжую царскую грамоту вамъ казалъ много разъ, чтобъ вы меня къ королевскому величеству пропустили: и вы меня изъ Лондона не отпустили ни къ королю, ни къ царскому величеству, а во всъхъ окрестныхъ государствахъ царскимъ посламъ, посланникамъ и гонцамъ путь чистъ». Манчестеръ отвъчалъ: «Почему мы тебя въ Лондонъ держали и къ королевскому

величеству не отпустили, о томъ къ царскому величеству писали мы подлинно». Послъ этихъ словъ Манчестеръ сказалъ Дохтурову: «Добро пожаловать състь!» Поднесли кресла, обитыя краснымъ атласомъ, по атласу шито золотомъ и обнизано жемчугомъ. Гонецъ сълъ въ кресла, съли и бояре; Дохтуровъ сталъ разсматривать палату: по серединъ палаты, возлъ стъны, мъсто королевское, поставлены кресла, обитыя краснымъ бархатомъ, низаныя жемчугомъ съ каменьемъ, на креслахъ подущка - бархатъ золотной, по стънамъ ковры золотные, а по полу ковры цвътные. Посидъвъ немного, бояре встали, и милордъ Манчестеръ, взявши у секретаря листь, сказаль гонцу: «Какь будешь у великаго государя, извъсти ему, что мы, здъшняго королевства бояре, ему, великому государю, челомъ бъемъ и о томъ просимъ и молимъ: дай Богъ ему, великому государю, многольтнее здоровье». Взявши грамоту, Дохтуровъ хотълъ выйти, но Флемингъ взяль у него грамоту и сказаль: «Не подосадуй, пойди со мной въ другой парламентъ, гдъ сидятъ всякихъ чиновъ выборные люди отъ всего королевства 420 человъкъ; у насъ такъ повелось: напередъ объявять и отдадутъ листъ бояре, а потомъ отдадутъ въ другомъ парламентъ отъ всего королевства всякихъ чиновъ выборные люди». Дохтуровъ отправился въ другой парламентъ: какъ вошелъ въ съни, встрътили его съ державою королевства, а держава серебряная золоченая, сдълана фонаремъ, и понесли державу въ палату передъ гонцомъ. Когда Дохтуровъ вошелъ въ палату, всъ встали и шляны сняли; а сидятъ парламентъ по ступенямъ на всъ четыре стороны вверхъ по шести ступеней, а по середкъ нанизу за столомъ сидитъ ръчникъ Ленталь, который за всъхъ говоритъ. Гонецъ сказалъ и ръчнику такую же рѣчь, какую говорилъ лордамъ, за чѣмъ послѣдовала такая же церемонія, какъ и въ верхнемъ парламентъ. 23 Іюня гонецъ былъ отпущенъ.

Всятдствіе извъстій, привезенныхъ Дохтуровымъ, у Англійскихъ купцовъ отнято было право безпошлинной торговли.

Въ Мат 1647 года прітхаль въ Москву посланникъ Карла І-го Нейтингаль, объявиль о неволь королевской и о томъ, что Карлъ доволенъ наложеніемъ пошлины на компанію, и что Англичане будутъ рады уничтоженію компанейской монополіи, когда всемъ будетъ позволено торговать съ Россіею. Нейтингаль просилъ также позволенія купить для короля 300,000 четвертей хлъба; но ему позволили купить только 30,000 четвертей. Но въ то же время прітхаль другой Англійскій посланникъ, Бонде, съ королевскою грамотою, въ которой Карлъ просилъ государя возвратить компаніи прежнее право безпошлинной торговли. Съ Бонде отправленъ быль отвътъ, что пошлина положена по причинт Крымской войны и за многія неправды Англійскихъ купцовъ, которымъ, впрочемъ, убытка не будеть, ибо они увеличать цены на свои товары. Въ Февраль 1648 года прівхаль въ Москву изъ Гаги отъ королевича Карла (впослъдствіи Карла ІІ) полковникъ Кроа съ просьбою позволить купить въ Россіи сорокъ тысячъ четвертей хльба, а хльбъ нуженъ королевичу потому, что онъ идетъ въ Хибирьскую землю (Ирландію) на выручку къ отцу своему королю Карлу, а Хибирьская земля отъ хлъбнаго недорода оскудъла. Въ томъ же году прівхаль опять Нейтингаль отъ самого короля Карла съ новою просьбою о покупкъ хльба. Но одинъ ихъ прівхавшихъ съ Нейтингалемъ Англичанъ объявилъ, что грамота королевская, привезенная Нейтингалемъ, подложная, писана въ Лондонъ, а король, запертый на островъ Вайтъ, ничего объ ней не знаетъ; собакъ, которыхъ Нейтингаль привезъ въ подарокъ отъ короля, купиль онь въ Лондонь, ошейники медные съ выбитыми на нихъ словами: Карлуст король заказываль онъ въ Лондонъ же, а деньгами, сукнами и другими товарами для покупки хлъба хотъли его ссужать друзья его, королевские дворяне, да Лондонецъ торговый человъкъ Гарвей, все люди самые богатые. Англійскіе купцы-компанейцы также подали челобитную, что Нейтингаль не прямой посланникъ. Нейтингаль быль призвань въ посольскій приказь, гдт дьяки ему объявили, что государь надъ ними милость показалъ, смертью казнить за его воровство не велълъ, а велълъ изъ Московскаго государства выслать назадъ безъ дъла. Нейтингаль не хотълъ оставаться въ долгу у компанейцевъ и подалъ боярину Милославскому доносъ, что они, сердясь за уничтожении льготной грамоты, хотятъ на военныхъ корабляхъ придти подъ Архангельскъ и ограбить Русскихъ торговыхъ людей. Нейтингаля послъ этого отпустили какъ посланника, а 1-го Іюня 1649 года Англійскимъ купцамъ былъ сказанъ извъстный уже намъ государевъ указъ, по которому они лишались правъжить во внутреннихъ городахъ государства.

Весною 1650 года прітхаль въ Москву графъ Кульпеперъ, посоль новаго Англійскаго короля Карла ІІ. 14 Мая въ отвътъ у бояръ посолъ сказалъ, что король велълъ ему объявить: три королевства — Англійское, Шотландское и Ирландское волнуются; король Карлъ I убитъ; но сынъ его Карлъ II хочетъ отмстить измънникамъ за смерть отца своего, войско у него конное и пъшее изготовлено. Послъ этого объявленія посолъ подалъ на письмѣ подробное изложеніе дъла: «Три короны — Англійская, Шотландская и Ирландская, по истинному утвержденному уложенію, не избирательныя, но вотчинныя и природныя, и никакого спору объ этомъ прежде не было. Покойный король владълъ этими коронами праведно послъ кончины отца своего, короля Іакова, по прямому праву, по старой степени, отъ многихъ предковъ; двъ палаты парламента стоятъ только по королевской помътъ, по его произволенью, король можетъ ихъ созвать и распустить; а нынъшній парламентъ держится обманомъ и насиліемъ; большая часть королевства отъ его тяжкихъ налоговъ вздыхаетъ и сильно желаетъ возвратиться къ прирожденому королю». Потомъ посолъ просилъ о возвращении Англійскимъ купцамъ прежней льготной грамоты и о денежной помощи государю своему, просилъ 100,000 рублей. Царь отвъчалъ Карлу: «Слыша про такое злое и страшное дъло, что учинилось надъ отцомъ вашего королевскаго величе-

ства отъ подданныхъ его измѣнниковъ, слыша, что теперь тъ же измънники и въ вашемъ королевскомъ достойномъ наследін помешку и непослушанье чинять и войну ведуть, жалостно скорбимъ и , памятуя отца нашего съ вашимъ дъдомъ и нашу съ отцомъ вашимъ братскую дружбу, любовь и ссылку, желая вашему королевскому величеству получить свое достойное наследіе и надъ изменниками победы и одоленія, дали мы вашему послу Джону Кульпеперу соболей на 20,000 рублей». Кульпеперъ далъ кръпость за своею рукою и печатью, что Карлъ II черезъ три года заплатитъ эти 20,000 рублей, или 40,000 Любскихъ ефинковъ, сполна, и за такое милостивое вспоможенье долженъ въчно воздавать всякою любовью. Потомъ Кульпеперъ просилъ, чтобъ соболей отпущено было только на 10,000 рублей, а на другія 10,000 дано было хлъба; но государь вельль отпустить 15,000 мьхами и пять хльбомь, именно 5,000 четвертей ржи, считая по два любскихъ ефимка за четверть.

Были сношенія и съ другимъ поморскимъ государствомъ-Голландіею. Въ 1646 году къ генеральнымъ штатамъ и къ принцу Генриху Нассаускому отправился въ послахъ стольникъ Илья Даниловичъ Милославскій. Штаты представили послу жалобы: 1) на двойныя пошлины, наложенныя на Голландскихъ купцовъ. Милославскій отвъчалъ, что пошлина наложена на всъхъ, иностранцевъ и Русскихъ, для пополненья ратныхъ людей: «и вамъ бы, честнымъ владътелямъ, того въ оскорбленье не ставить; тъ пошлины ваши подданные разложать на товары свои и возьмуть ихъ на Русскихъ людяхъ; убытка имъ отъ этого никакого ни будетъ». 2) Штаты жаловались, что купцамъ ихъ не даютъ праведнаго суда на должниковъ. Милославскій отвъчаль: «Такой неправды у великаго государя никто не дълаетъ; развъ кто затъялъ это на ссору». 3) Жаловались на убійцъ и разбойниковъ. Милославскій отвъчаль: «Означьте по именамъ убійцъ и разбойниковъ, и кого именно изъ вашихъ подданныхъ убили и разграбили». 4) Отъ воеводъ многія докуки чинятся: берутъ

у купцовъ товары, будто купить хотятъ, и взявши не отдають, а иные платять деньги сколько имъ вздумается. Милославскій опять спросиль: кто такіе воеводы и Голландцы били ли челомъ государю на такихъ обидчиковъ? Потомъ посоль сталь жаловаться въ свою очередь; по указу царя Михаила вельно Голландцу Филимону Филимонову (Акемъ) и Петру Марселису дълать всякое жельзное дъло въ Тульскомъ увадв и на Вагв и Русскихъ людей тому двлу научать: и онъ Филимонъ Филимоновъ съ товарищами мимо договора чинилъ многія неправды, припускаль къ себъ въ товарищи иноземцевъ безъ царскаго указа и Русскихъ людей никакому жельзному дълу учить не вельль, вельль мастерамь отъ нихъ скрываться, и надобныхъ жельзныхъ дълъ въ 14 льтъ на Тульскомъ заводъ на завелъ, пушки ставилъ въ казну многимъ нъмецкаго дъла хуже, на сроки не поставили, а лили въ то время свои пушки на заморскую стать для своей прибыли. Штаты отвъчали, что Петръ Марселисъ Гамбурецъ, а не Голландецъ, объ Акемъ же они не знаютъ, гдъ родился и жилъ и теперь гдъ живетъ, и дъла имъ до него никакого нътъ. У Акемы и Марселиса отняли заводъ, который взяль одинь Виніусь, обязавшись ставить въ казну вещи дешевле прежняго. Но потомъ штаты заступились за Акему, а Датскій король за Марселиса, и просили государя пересмотръть дъло, потому что на Акему и Марселиса поданъ ложный доносъ. Доносчикомъ былъ товарищъ ихъ, знаменитый Андрей Виніусь, который посль подаль челобитную, что Акема и Марселисъ сильно бранять его. Марселисъ отвъчалъ, что онъ въ этомъ не запирается, бездушникомъ и бездъльникомъ Виніуса называль, потому что онъ таковъ на самомъ дълъ, а у нихъ иноземцевъ въ обычаъ: который человъкъ во многихъ статьяхъ объявится неправдою и неправда его встыть людямъ будетъ втдома, то его добрымъ человъкомъ не называють, ни въ чемъ его не почитають и добрыхъ словъ про него не говорять. Виніусь шель дальше, объявилъ: «Акема и Марселисъ говорили, что я хочу крес-

титься, и потому они со мною не хотять ни пить, ни ъсть; шлюсь я на встхъ Голландцевъ торговыхъ людей, что они, Петръ и Филимонъ, меня лаяли и безчестили, шельмою и бездушникомъ называли и про крещенье такія слова говорили». Акема слался также на всъхъ Голландцевъ, что онъ про Виніуса ничего не говориль, а Марселись, что онъ про крещенье ничего не говорилъ, и въ свою очередь жалавался на Виніуса, что онъ безчеститъ его позорными словами. Свидътели показали, что Акема и Марселисъ Виніуса бранили, но о крещень в ничего не говорили. Защищаясь отъ другихъ статей доноса, Акема и Марселисъ показывали, что они, по договору, вовсе не были обязаны учить Русскихъ, а только не скрывать отъ нихъ своего мастерства, что ими исполнено и въ томъ шлются на всъхъ Русскихъ работниковъ; утверждали, что никакихъ другихъ товарищей къ себъ въ компанію не принимали; утверждали, что они ставили въ казну всъ заказныя вещи; обвиняютъ ихъ въ томъ, что они дощатаго жельза и лать не дълали: но они до сихъ поръ, несмотря на все свое стараніе, не могли добыть кузнеца, который доски куетъ; что же касается до латъ, то латный мастеръ нъсколько льть быль, но, такъ какъ отъ царскаго величества ему работы никакой не было, то его и отпустили назадъ за границу; пушки всегда доставляли хорошія, лучше привозныхъ, и въ томъ шлются на пушкарей. Дъло кончилось тъмъ, что Акемъ и Марселису вельно дать съ Виніусомъ очную ставку (торгъ) въ пушкарскомъ приказъ, и по этой очной ставкъ они убавили цъны связному жельзу противъ Виніусова договора, а пушки, ядра и доски согласились ставить по той же цънъ, какъ и Виніусъ. Вслъдствіе этого государь пожаловаль ихъ Тульскимъ жельзнымъ промысломъ со всякими заводами на 20 лътъ съ перваго Сентября 1648 года безоброчно и безпошлинно, быть промыслу за ними и ихъ наслъдниками до урочныхъ лътъ безповоротно.

Но Тульскій заводъ не могъ удовлетворить всемъ потребностямъ военнаго дела: въ Августъ 1653 года, решившись

начать войну съ Польшею, государь отправиль въ Голландію и другія государства капитана Фанъ-Керкъ-Говена для покупки карабинныхъ и пистолетныхъ замковъ и для призыва мастеровъ, которые бы могли ихъ делать; а въ Октябръ отправленъ былъ въ Голландію подъячій Головнинъ съ просьбою позволить ему купить по обыкновенной цънъ 20,000 мушкетовъ и 20 или 30,000 пудовъ пороху и свинцу. Просьба была исполнена штатами. Такого рода закупки оружія въ Голландін повторялись не разъ впродолженіе войны. Закуплено было и въ Швеціи 20,000 мушкетовъ. Кромъ того, еще Милославскому наказано было прибрать въ Голландіи офицеровъ и солдатъ, что онъ и исполнилъ, сдълавши смотръ прибраннымъ; описаніе этого смотра любопытно: «Майоръ Исакъ фонъ-Буковенъ, капитаны и солдаты пришли на посольскій дворъ къ смотру: Филиппъ Албертъ фонъ-Буковенъ выходиль съ мушкетомъ и съ пиками, съ капитанскою и солдатскою, стръляль изъ мушкета и шурмовалъ пикою и шпагою различныя штуки и по досмотру добръ добрю; Виламъ Алимъ по досмотру добрт; Ефимъ вахмистръ по смотру умпеть; Яковъ Рокартъ умпеть; Юрій Гаріохъ по смотру середній, и майоръ фонъ-Буковенъ говориль, что Гаріоха съ капитанской чинъ не будетъ, какъ ему неученыхъ людей солдатской справкт выучить и къ бою привесть, онъ и самъ ратнаго строя ничего не знаетъ. Послы майоровы ръчи велъли записать и ему, майору, къ тъмъ ръчамъ велъли руку приложить. Яковъ Стюартъ выходилъ съ мушкетомъ, шурмовалъ и стръляль и застрълиль трехъ человъкъ, толмача Нечая Дрябина да двухъ солдатъ Нъмцевъ, у Нечая да у Нъмчина испортиль по рукт, да на встхъ на нихъ прожегъ платье, за пику солдатскую приняться и шурмовать не умъль и посмотру худъ добръ; а майоръ фонъ-Буковенъ говорилъ, что Гаріохъ въ капитаны, а Стюартъ и въ солдаты не годится. Солдаты, числомъ 19, вст оказались годными.

Передъ началомъ Польской войны государь счелъ нужнымъ извъстить объ ней и Французскаго короля. Въ концъ 1653

года отправился съ этимъ извъщеніемъ гонецъ Мачехинъ. Въ Гавръ Мачехину въ кормъ и подводахъ отказали, и онъ побхалъ въ Парижъ на своихъ проторяхъ, жилъ въ Сенъ-Дени 8 дней, и только 24 Октября 1654 года вътхалъ въ Парижъ въ королевской каретъ. Въ Парижъ отвели ему дворъ и дали кормъ, но приставы объявили, что прежде чъмъ допустять его къ королю, онъ должень быть у королевы и у графа де-Бріена, потому-что король въ молодыхъ льтахъ, и всякія дъла въдаетъ и слушаетъ королева, а посольскія дъла приказаны графу де-Бріену, который, досмотря грамоты и подписи, сполна ли королевскаго величества именованье и титло написано, докладываетъ королю. Мачехинъ никакъ не согласился быть прежде у де-Бріена, и 30 Октября представлялся прямо королю Людовику XIV, который, при его входъ въ палату, всталъ и шляпу снялъ, потомъ сълъ и спросиль о здоровь в царя; Мачехинъ замытиль, что про здоровье великаго государя спрашиваютъ вставши; Людовикъ отвъчалъ: «Про государево здоровье я спрашивалъ шляпу снявши, а того у насъ не ведется, что стоя спрашивать; но, сказавши это, всталъ и переспросилъ о «Кромъ грамоты» спросилъ король Мачехина: «есть ли съ тобою царскаго величества приказъ о какомъ-нибудь дълъ?» Мачехинъ отвъчалъ: «Присланы со мною для подлиннаго въдома Польскія печатныя книги, которыя покажу въ то время, когда королевское величество царскую грамоту выразумъетъ». Король объщаль грамоту выслушать и книги вельль досмотръть своимъ думнымъ людямъ. Когда Мачехинъ выходилъ изъ палаты, королевскіе дворяне сказали ему, что онъ должинъ идти теперь къ королевской матери. «За какимъ дъломъ?» спросилъ Мечехинъ. «Королева царскому величеству обрадовалась и вельла быть къ себь» отвъчали дворяне. Мачехинъ пошелъ къ королевт Аннт. «Съ какимъ дъломъ ты присланъ къ королю?» спросила Анна. «Присланъ я отъ царскаго величества къ королевскому величеству съ любительною грамотою объ ихъ государскихъ великихъ дълахъ;

и грамоту подалъ королю», отвъчалъ Мачехинъ. Королева сказала, что рада присылкъ грамоты, и Мачехинъ, поклонясь, вышелъ изъ палаты. Король велълъ сказать Мачехину чрезъ графа де-Бріена: «Я царскаго величества грамоту прочелъ самъ, любительной грамотъ этой обрадовался, и радъ быть съ великимъ государемъ въ братствъ и дружбъ въчно; хочу также, чтобъ царское величество съ Польскимъ королемъ былъ въ миръ, потому что у нихъ государства смежны». Съ этимъ Мачехинъ и былъ отпущенъ.

По поводу войны Польской сочли нужнымъ возобновить и сношенія съ Австрією, прерванныя при царъ Михаилъ. Въ 1654 году отправленъ былъ къ императору Фердинанду III дворянинъ Баклановскій съ извъстіемъ о восшествіи Алексъя Михайловича на престолъ и съ объявленіемъ о неправдахъ короля Яна Казимира, которыя вынуждають царя идти войною на Польшу. «И если» писалъ царь въ грамотъ къ императору: «Янъ Казимиръ король станетъ у васъ или у курфюрстовъ просить противъ насъ помощи, то вы бы ратныхъ людей и никакой помощи ему не давали и къ курфюрстамъ о томъ же написали, а мы станемъ вамъ за это воздавать нашею государскою любовью, въ чемъ будетъ возможно». Посланнику, по старинъ, было наказано: «Если велятъ идти къ императрицъ, то отговариваться; если же отговариваться будетъ нельзя, то идти и отъ государя поклонъ править. За столомъ у цесаря сидъть въжливо и остерегательно; дворянамъ и подъячимъ и посольскимъ людямъ приказать накръпко, чтобъ они сидъли за столомъ чинно и остерегательно, не упивались и словъ дурныхъ между собою не говорили; а середнихъ и мелкихъ людей въ палату съ собою не брать, чтобъ отъ нихъ пьянства и безчинства не было». Баклановскій привезъ отвіть, что цесарь хочеть быть въ третьихъ межь царемъ и королемъ Польскимъ, и третействомъ своимъ мирное постановленье учинить, зачъмъ шлетъ въ Москву своихъ пословъ 71.

## ГЛАВА IV.

The second section of the second section is a second section of the section of the

A TO BUT COMES TO SERVED THE STATE OF BUT AS A TO SERVED TO SERVED

## продолжение царствования алексъя михайловича.

Приготовленія къ войнъ. Отпускъ князя Трубецкаго. Выступленіе государя въ походъ. Грамота царская къ православнымъ жителямъ Литвы. Письмо царя къ сестрамъ и къ князю Трубецкому. Успъхи Русскихъ войскъ. Взятіе Смоленска. Моровая язва въ Москвѣ и другихъ городахъ. Первое раскольническое движеніе. Ссора шляхтича съ козакамъ въ Бълоруссіи. Повеленіе Хмельницкаго. Приходъ Радзивила подъ Могилевъ. Измъна Поклонскаго. Дъйствія Хмельницкаго и Золотаренка. Письмо Хмельницкаго къ Золотаренку. Письма царя къ Морозову, Черкасскому, Долгорукому, Пушкину и Матвъеву. Второй походъ царя. Обращение его къ ратнымъ людямъ. Взятие Вильны, Ковно и Гродно. Походы Хмельницкаго и Бутурлина, Волконскаго и Урусова. Жалоба ратныхъ людей на воеводъ Урусова и Борятинскаго. Сношенія съ гетманомъ Павломъ Сапъгою. Успъхи Шведовъ въ Польшъ. Сношенія Шведскаго короля съ царемъ. Царское посольство къ Радзивилу. Столкновенія у Русскихъ войскъ съ Шведскими. Императорскіе послы въ Москвъ. Посольство изъ Москвы къ Павлу Сапътъ. Посольство Галинскаго въ Москву. Прекращеніе военныхъ дъйствій съ Поляками. Переговоры съ Шведскими послами. Посольство въ Данію. Царскій походъ въ Ливонію. Неудачная осада Риги. Виленскіе переговоры бояръ съ Польскими коммиссарами. Посольство Матвъева къ Гонсъвскому. Ординъ-Нащокинъ. Переговоры съ Даніею, Столкновеніе съ козаками въ Бѣлоруссіи. Поведеніе Хмельницкаго и сношенія съ нимъ царя. Смерть Хмельницкаго.

Еще льтомъ 1653 года государь почель нужнымъ внушить войску о возможности скораго похода: 28 Іюня онъ дълалъ смотръ своему двору на Дъвичьемъ полъ, послъ чего при-

the supplementation of the supplementation of

казалъ думному дьяку стать передъ собою и сказать войску: Стольники, стряпчіе, дворяне Московскіе и жильцы! Писано есть, яко всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ свыше отъ Отца. Сего благословеньемъ, и Единороднаго Его Сына и Святаго и Животворящаго Духа изволеніемъ, и всенадежныя заступницы нашея Богородицы и приснодъвы Маріи, и всъхъ святыхъ молитвами, пришло въ мысль нашего царскаго величества осмотръть воинство наше, которымъ православная христіанская втра сохраняется въ мирт и въ тишинъ и въ благоденствіи, и наше царское величество отъ супротивныхъ враговъ нашихъ ограждается, и ваша въ службъ храбрость и мужество объявляется, и христіанское множество отъ всенаходящихъ бъдъ спасается. Видя всеурядное тщаніе, благодаря Бога, попрежнему радуемся, и ваше тщаніе къ службъ и службу вашу хвалимъ. Когда же благоволитъ Богъ, по Его святому смотрънію, супротивные воевать, и вамъ бы съ такимъ же тщаніемъ, какъ и нынѣ видимъ васъ, съ радостнымъ усердіемъ готовымъ быть, да не мимо идетъ и насъ Христово вельніе: болье сія любви ньсть, да кто душу свою положитъ за други своя. Воинствующіе за святую, соборную и апостольскую церковь и за православную въру противу своего достоенія, и отъ нашего царскаго величества милость получать, и небеснаго царствія сподобятся, какъ и первые побъдоносцы, за православіе пострадавшіе». 23 Октября, въ Успенскомъ соборъ, государь объявилъ: «Мы, великій государь, положа упованіе на Бога и на Пресвятую Богородицу и на Московскихъ чудотворцевъ, посовътовавшись съ отцомъ своимъ, съ великимъ государемъ, святъйшимъ Никономъ патріархомъ, со всъмъ освященнымъ соборомъ и съ вами, боярами, окольничими и думными людьми, приговорили и изволили идти на недруга своего, Польскаго короля; воеводамъ и всякихъ чиновъ ратнымъ людямъ быть на нынъшней службъ безъ мъстъ, и этотъ нашъ указъ мы вельли записать въ разрядную книгу и закръпили свою государскою рукою».

Въ началъ 1654 года началось движение войскъ: 27 Фе-

враля отпущенъ былъ въ Вязьму нарядъ съ бояриномъ Далматовымъ-Карповымъ; 15 Марта, въ присутствіи козацкихъ пословъ, былъ смотръ на Дъвичьемъ полъ рейтарскому и солдатскому ученью; 17 Марта былъ повъщенъ походъ въ Брянскъ князю Алексъю Никитичу Трубецкому съ товарищами. 23 Апрыля въ Кремль было большое торжество по поводу отпуска и угощенія Трубецкаго. Это было воскресенье; Успенскомъ соборъ служилъ объдню великій государь святъйшій патріархъ; присутствоваль великій государь царь со всъмъ синклитомъ, присутствовала царица и стояла на своемъ мъстъ за занавъскою (запоною); налъво отъ царицына мъста стояли боярскія жены и прочія женщины; соборъ наполняли стольники, стряпчіе, дворяне Московскіе и жильцы, полковники и головы стрълецкіе, сотники и подъячіе, которые должны были идти въ походъ съ воеводами. Послъ объдни служили молебенъ; когда окончилось чтеніе Евангелія, патріархъ благословилъ бояръ и воеводъ и велълъ имъ идти прикладываться къ образамъ и мощамъ; когда они исполнили это, патріархъ и царь подошли къ образу Владимірской Богородицы, Никонъ прочель сначала молитву Богородиць, потомъ молитвы на рать идущимъ, причемъ помянулъ имена бояръ, воеводъ, дьяковъ и прочихъ начальниковъ; послъ этого царь поднесъ ему воеводскій наказъ, патріархъ положиль его въ кіотъ Владимірской иконы на пелену, подозваль бояръ и воеводъ и началь имъ говорить: «Примите сей наказъ отъ престола Господа Бога и упованіе держите неизмѣнное, ибо самъ Господь рекъ: имъяй въру яко зерно горушично и проч. Идите радостно и дерзостно за святыя Божіи церкви, за благочестиваго государя и за всъхъ православныхъ христіанъ и исполняйте государево новельние безо всякаго преткновения. Если же не сотворите по сему государеву наказу, убоитесь и не станете радъть о государевъ дълъ, то воспріимите Ананіинъ и Сапфиринъ судъ». Трубецкой принялъ наказъ и поцеловаль руки у патріарха. Царь вышель изъ церкви, поддерживаемый двумя боярами, Алекстемъ Никитичемъ Тру-

бецкимъ и Григоріемъ Семеновичемъ Куракинымъ, и, остановившись у соборных в дверей на рундукт, позваль бояръ и воеводъ къ себъ хлъба ъсть. Когда съли за столъ, принесли списки встхъ ратныхъ людей, отправляющихся въ походъ, и положили предъ государемъ, который, посидъвъ немного, обратился къ Трубецкому съ такою ръчью: «Князь Алексъй Никитичъ съ товарищи! заповъдую вамъ: заповъди Божіи соблюдайте и дъла наши съ радостію исправляйте: творите судъ въ правду, будьте милостивы, страннопріимцы, больных в питатели, ко всъмъ любовны, примирительны, а враговъ Божінхъ и нашихъ не щадите, да не будутъ ихъ ради правые опорочены; передаю вамъ эти списки вашихъ полчанъ: храните ихъ какъ зъницу ока, любите и берегите по ихъ отечеству, а къ солдатамъ, стръльцамъ и прочему мелкому чину будьте милостивы къ добрымъ, а злыхъ не щадите; клеветниковъ и ссорщиковъ не допускайте до себя, особенно же пребывайте въ совътъ и любви и упованіе держите несомнънное. Если же презрите заповъди Божіи и преслушаетесь нашего слова, людей Божіихъ, преданныхъ вамъ презрите - то я передъ Богомъ не буду виноватъ, вы дадите отвътъ на страшномъ судъ». Потомъ государь обратился съ ръчью къ полчанамъ: «При васъ заповъдалъ я боярамъ и воеводамъ заповъди Божіи соблюдать, также и наши дъла исправлять съ усердіемъ, судъ творитъ въ правду и васъ беречь по вашему отечеству и любить добрыхъ какъ самихъ себя, а злыхъ не щадитъ: и вамъ бы, слыша отъ насъ такой милостивый и грозный приказъ, бояръ и воеводъ во всемъ почитать и слушать и бояться какъ и насъ, и на всякія дъла быть готовыми безъ отговорокъ, а враговъ Божіихъ и нашихъ не таить и не покрывать, а извѣщать на нихъ боярамъ и воеводамъ; еще же заповъдую вамъ пребывать во всякой чистотъ и цъломудріи, потому что не знаете, въ какой часъ смерть постигнетъ».

Когда кончился объдъ и дворецкій сняль скатерть, то царь, вставши съ своего мъста, сталь за столомъ, сступя съ ко-

лодки на правую сторону. Въ это время ключарь съ соборомъ совершали хлъбъ Богородицынъ; пъвчіе пъли: «Блажимъ тя вси роди, Богородице» и «Достойно есть»; священники говорили: «Святый Боже!» по: «Отче нашъ!» и кондаки, а ключарь подносиль панагію съ хльбомь Богородицынымъ къ царю. Государь взяль съ панагіи часть хльба Богородицына съ опасеніемъ и стоя потребилъ. Ключарь, поклонясь, отдалъ панагію, и, взявши со стола Богородицыну чашу, поднесъ царю; государь испиль трижды и подаваль чашу боярамъ и воеводамъ по чину, кромъ окольничихъ; бояре и воеводы шли къ чашъ одинъ за другимъ по чину, и, принявъ чашу, целовали царскую руку; потомъ подавалъ государь чашу ключарю съ братіею. Ключарь совершаль столь, говориль: «Благословень Богь нашь»; соверша столь, поклонившись образамъ и ударивъ челомъ государю, шелъ съ братіею за панагіею въ церковь, и изъ церкви домой. Отпустивъ панагію, царь сълъ на прежнее свое мъсто, а бояре, воеводы, дьяки и полчане стояли; царь жаловаль бояръ и воеводъ водкою и краснымъ медомъ, дьяковъ краснымъ и бълымъ медомъ, полчанъ бълымъ медомъ. Кончилось угощение и царь обратился къ боярамъ и воеводамъ съ ръчью: «Князь Алексве су съ товарищи! Если дастъ Богъ здоровья вамъ и станете на указномъ мъстъ, то, пересмотря нашихъ ратныхъ людей, скажите имъ нашъ указъ: на первой недъли Петрова поста всъмъ обновиться св. покаяніемъ и воспріятіемъ тъла и крови Господни; въдаете и сами: аще христіанинъ три лъта не причастится, нъсть христіанинъ. Второе вамъ приказываю: если и въ походахъ будете, не оставьте сей Евангельской заповъди, елико сила ваша можетъ, сотворите плоды послушанія, въдаете и сами, чъмъ пророцы и законъ весь висятъ. Аще сію Христову заповъдь сохраните и обновитеся святымъ покаяніемъ и пріобщитеся безсмертной трапезъ, то дерзостно реку вамъ: ей, ополчится Ангелъ Господень окрестъ полка вашего. Третье приказываю вамъ: непослушниковъ и силою приводить къ святому покаянію; полагаю весь полкъ вашъ на васъ боярахъ и воеводахъ: если хотя одинъ человъкъ нерадъніемъ вашимъ не обновится покаяніемъ, то вы отвътъ дадите на страшномъ судъ Христовъ».

Трубецкой отвъчалъ: «О царю пресвътлый, премилостивый и премудрый, нашъ государь и отецъ и учитель! ей, насладились мы душевныхъ и полезныхъ учительныхъ словъ! какого источника живыхъ водъ искали, такой и обръли. Пророкомъ Моисеемъ манна дана была Израильскимъ людямъ въ пищу: мы же не только тълесною снъдью напитались отъ твоихъ царскихъ устъ, но и душевною пищею пресладкихъ и премудрыхъ глаголовъ Божіихъ, исходящихъ отъ устъ твоихъ царскихъ, обвеселились душами и сердцами своими. Хотя малодушны мы и маловърны, но устремляемся на всякое послушаніе благое, и Богъ помощникъ намъ будетъ».

Начался отпускъ: первый пошель къ царской рукъ старшій воевода, князь Трубецкой: царь взяль объими руками его голову и прижалъ къ груди своей, «для его чести и старшинства, потому что многими съдинами украшенъ, мужъ благоговъйный и изящный, мудрый въ божественномъ писаніи, въ воинствъ счастливъ и недругамъ страшенъ». Растроганный до слезъ воевода началъ кланяться въ землю разъ до тридцати. Отпустивъ начальныхъ людей, царь пошелъ въ съни грановитой палаты и приказалъ позвать последнихъ полчанъ, которые объдали въ столовой, Московскихъ дворянъ и жильцовъ, дворянъ и дътей боярскихъ Ярославцевъ, жаловалъ ихъ изъ своихъ рукъ въ ковшахъ бѣлымъ медомъ и говорилъ ръчь: «Въ прошломъ году были соборы не разъ, на которыхъ были и отъ васъ выборные, отъ всъхъ городовъ дворяне по два человъка; на соборахъ этихъ мы говорили о неправдахъ Польскихъ королей, вы слышали это отъ своихъ выборныхъ: такъ вамъ бы за злое гоненіе на православную въру и за всякую обиду къ Московскому государству стоять; а мы идемъ сами вскоръ и за всъхъ православныхъ христіанъ начнемъ стоять, и если Творецъ изволитъ и кровію

намъ обагриться, то мы съ радостію готовы всякія раны принимать васъ ради православныхъ христіанъ, и радость и нужду всякую будемъ принимать вмѣстѣ съ вами». Полчане возопили: «Что мы видимъ и слышимъ отъ тебя государя? За православныхъ христіанъ хочешь кровью обагриться! Нечего уже намъ послѣ того говорить: готовы за въру православную, за васъ государей нашихъ и за всѣхъ православныхъ христіанъ безъ всякой пощады головы свои положить!» Государь заплакалъ и сквозь слезы проговорилъ: «Объщаетесь, предобрые мои воины, на смерть, но Господь Богъ за ваше доброе хотъніе даруетъ вамъ животъ, а мы готовы будемъ за вашу службу всякою милостію жаловать».

26 числа войско выступило въ Брянскъ; оно шло черезъ кремль мимо дворца подъ переходы, на которыхъ сидъли царь и патріархъ; Никонъ кропилъ проходящее войско святою водою. Когда подътхали къ переходамъ бояре и воеводы, то сошли съ лошадей и поклонились по обычаю; государь спросилъ ихъ о здоровьъ, и они поклонились до земли. Царь сказаль имъ: «Поъзжайте да послужите; Богь съ вами: Той вамъ да поможетъ и васъ соблюдетъ». Бояре и воеводы опять поклонились до земли. Всталъ Никонъ, благословилъ ихъ и сказалъ ръчь: «Упованіе кръпко и несумнънно имъйте въ умъ своемъ на Господа Бога и Творца всего созданія, и общую заступницу, Пресвятую Богородицу, призывайте въ помощь. Государевы дъла дълайте съ усердіемъ, а во всемъ томъ Господь Богъ утвердить васъ и поможеть вамъ на всякое доброе дъло; да подастъ вамъ силою животворящаго креста побъду и одолъніе и возвратитъ васъ здравыхъ со всякою доброю побъдою». Изговоря ръчь, патріархъ опять благословилъ воеводъ и поклонился имъ по обычаю; воеводы поклонились ему въ землю и Трубецкой говорилъ рѣчь: «О всеблаженнъйшій и пресвятьйшій отцамъ отецъ, великій государь, пресвятыйшій Никонь, всея Великія и Малыя Россіи патріархъ! Удивляемся и ужасаемся твоихъ государевыхъ учительныхъ

словесъ и надъемся на твое государево благоутробіе, понеже не видимъ ни одного гръшника кающагося отгоняема и озлобляема отъ тебя государя. Твоему пресвятому поученію, какъ евангельскому благовъстію, радостною душою и съ радостными слезами веселимся и утъшаемся; по волъ Божіей, по государеву указу и по твоему благословенію и ученію, объщаемся съ радостію служить безо всякія хитрости; если же въ безхитростіи или въ недоумъніи нашемъ преступленіе учинится, молимъ тебя, пресвътльйшій владыка, о заступленіи и о помощи». Въ то время, какъ говорилъ ръчь Никонъ, царь, для его святительской ръчи и достоинства, стоялъ.

Съъздивши къ Троицъ и въ Саввинъ монастырь, царь 10 Мая осмотрълъ на Дъвичьемъ полъ всъхъ ратныхъ людей, которые должны были идти съ нимъ въ походъ; 15 Мая отпущена была въ Вязьму Иверская икона Богородицы, и въ тотъ же день отправились туда воеводы передоваго и ертаульнаго полка; на другой день выступили воеводы большаго и сторожеваго полка; 18 Мая выступиль самъ царь. Дворовыми воеводами при немъ были бояре: Борисъ Ивановичъ Морозовъ и Илья Даниловичъ Милославскій; въ большомъ полку бояре: князь Яковъ Куденетовичъ Черкасскій и князь Семенъ Васильевичъ Прозоровскій; въ передовомъ полку: князь Никита Ивановичъ Одоевскій да князь Өедоръ Юрьевичъ Хворостининъ; въ сторожевомъ: князь Михаила Михайловичъ Темкинъ-Ростовскій да Василій Ивановичъ Стрешневъ. Государева полка сотенные головы и начальные люди съ полками, головы стрълецкіе съ приказами собирались съ утра на Дъвичьемъ полъ, откуда шли сотнями черезъ дворецъ: здъсь, изъ окна столовой избы патріархъ кропилъ ихъ святою водою. Въ воротахъ, черезъ которые шелъ государь, по объ стороны сдъланы были рундуки большіе, ступенями и обиты краснымъ сукномъ; на рундукахъ стояло духовенство и кропило государя и ратныхъ людей святою водою. Это главное войско отправилось на Западъ, по Смоленской дорогь; Трубецкому изъ Брянска вельно было идти въ Малороссію и, соединившись тамъ съ Хмельницкимъ, ударить на Польскія области; съ своей стороны Хмельницкій отрядилъ въ Бълоруссію 20,000 козаковъ подъ начальствомъ наказнаго гетмана Ивана Никифоровича Золотаренка. Боярину Василью Борисовичу Шереметеву велъно было двинуться изъ Путивля въ Бългородъ или въ Карпово Сторожевье, для обереганія южныхъ границъ отъ Крымскаго хана и Нагайскихъ людей 72.

Надъялись найти союзниковъ въ областяхъ королевскихъ, жуда посланы были такія грамоты:

«Въ Польское королевство и Литовское княжество, матери нашей святой Восточной церкви сынамъ, Греческаго закона православнымъ архіереямъ, іереямъ и всего священнаго и иноческаго чина и всъмъ православнымъ христіанамъ всякаго чина и возраста и достоянія, по городамъ, мъстечкамъ, селамъ и весямъ: отъ многихъ временъ отъ святыя Восточныя церкви къ намъ, чадамъ ея и отъ всъхъ православныхъ христіанъ Малыя Россіи моленіе было, да законнымъ вспоможеніемъ, елико върнымъ по върныхъ достоитъ помогать, И вотъ теперь умилостивились мы, и поможемъ. лую Россію, православныхъ христіанъ, подъ единаго словесныхъ овецъ пастыря Христа Бога нашего державу ръшились принять. И вотъ теперь встмъ извъщаемъ, что Богохранимое наше царское величество за Божією помощію собравшись со многими ратными людьми на досадителей и разорителей св. Восточной церкви Греческого закона, на Поляковъ вооружаемся, дабы Господь Богъ надъ встми нами православными христіанами умилосердился и чрезъ насъ, рабовъ своихъ, тъмъ месть сотворилъ, и св. Восточная церковь отъ гоненія освободилась и Греческими старыми законами красилась; чтобъ за многія королевскія неправды и за нарушеніе въчнаго докончанія воздалась месть. И вы бы, православные христіане, освободившись отъ злыхъ, въ миръ и благоденствіи прочее житіе провождали; и сколько васъ Господь Богъ на то доброе дъло возставилъ, прежде нашего царскаго пришествія раздъленіе съ Поляками сотворите, какъ върою, такъ и чиномъ, хохлы, которые у васъ на головахъ, постригите, и каждый противъ супостатъ Божіихъ да вооружается. Которые добровольно прежде нашего государскаго пришествія извъстны и върны намъ учинятся, о тъхъ мы въ войскъ заказъ учинили кръпкій, да сохранены будутъ ихъ домы и достояніе отъ воинскаго разоренія» 73.

26 Мая государь прівхаль въ Можайскъ, откуда писаль сестрамъ: «Изъ Можайска пойдемъ 28 числа: спѣшу, государыни мои, для того, что, сказываютъ, людей въ Смоленска нътъ никого, чтобъ поскоръй захватить».

Алексъй Михайловичъ, увъренный въ необходимости предпріятія, увъренный въ правоть своего дъла, одушевленный религіознымъ чувствомъ, выступалъ въ походъ, по крайней мъръ, съ тою смълостію, съ какою удерживался при гробъ патріарха Іосифа, несмотря на разныя искушенія. Теперь, по выступленіи въ походъ, явились также искусители: то были люди, окружавшіе царя: имъ не нравилось предпріятіе, заставившее разстаться съ покойною Московскою жизнію, имъ страшенъ былъ походъ къ Литовской границъ, ибо давно уже эти походы не оканчивались счастливо. Пользуясь добротою царя, они не скрывали при немъ своего неудовольствія и сильно огорчали Алексъя: «А у насъ (писалъ государь къ князю Трубецкому 31 Мая) у насъ ъдутъ съ нами отнюдь не единодушіемъ, наипаче двоедушіемъ, какъ есть облака: иногда благопотребнымъ воздухомъ и благонадежнымъ и уповательнымъ явятся, иногда зноемъ и яростію и ненастьемъ всякимъ злохитреннымъ и обычаемъ Московскимъ явятся, иногда злымъ отчанніемъ и погибель прорицають, иногда тихостію и блѣдностію лица своего отходять, лукавымь сердцемь. Коротко вамъ пишу, потому что неколи писать, спъшу въ Вязьму; а мнъ, уже Богъ свидътель, каково становится отъ двоедушія того, отнюдь упованія н'тъ. А потомъ здравствуйте и творите всякое дело съ упованіемъ къ Творцу своему и будьте

любовны между собою, ей Богъ съ вами, а ко мнъ еслибы не Его Свътова милость, ей сокрушение бы моему сердцу ма-лодушие оныхъ» 74. Скоро однако эти неприятности исчезли, ибо начали приходить радостныя въсти.

Первую пріятную въсть получиль государь на дорогь изъ Царева Займища къ Вязьмъ 4 Іюня: дали знать, что едва толпа Вяземскихъ охочихъ людей показалась передъ Дорогобужемъ, какъ Поляки побъжали изъ города въ Смоленскъ, а посадскіе люди сдали Дорогобужъ безъ бою. На дорогъ изъ Вязьмы въ Дорогобужъ 11 Іюня царь получиль въсть о сдачъ его войскамъ Невеля; 14 Іюня въ Дорогобужъ пришла въсть о сдачъ Бълой. 26 Іюня передовой полкъ имълъ первую сшибку съ Поляками на ръкъ Колоднъ подъ Смоленскомъ; 28 Іюна самъ государь сталъ подъ Смоленскомъ, въ Богдановой околицъ, и на другой день его поздравили со сдачею Полоцка; Іюля 2 получена въсть о сдачь Рославля; 5 Іюля государь расположился станомъ на Дъвичьей горъ, въ двухъ верстахъ отъ Смоленска; 20 дали знать о сдачъ Мстиславля. Среди этихъ радостныхъ извъстій было только одно печальное: подъ Оршею, трижды несчастною, Русскіе потерпъли сильное поражение отъ Литвы, которая подкралась къ нимъ ночью и ударила на спящихъ. Но эта неудача не могла остановить быстраго успъха Москвы, которая, какъ доносили королю его воеводы, теперь воевала по новому образцу, занимала земли милостію и жалованьемъ царскимъ; православная шляхта, сдавшаяся на имя царское по деревнямъ и въ Полоцкъ, была отправлена подъ Смоленскъ къ царю за жалованьемъ; которая не хотъла сдаваться, отпускалась безпрепятственно. Эта снисходительность имъла то дъйствіе, что не только простой народъ, но и шляхта охотно присягали царю, особенно бъдные люди, служивые иноземцы, которые не надъялись получить своего жалованья отъ ръчи посполитой. «Мужики очень намъ враждебны» пишутъ Поляки: «вездъ на царское имя сдаются и дълаютъ больше вреда, чъмъ сама Москва; это зло будетъ и дальше распространяться; надобно опасаться чего-нибудь въ родъ козацкой войны». 22 Іюля вытхаль на государево имя Могилевскій шляхтичь Поклонскій и пожалованъ въ полковники; ему поручено было уговаривать земляковъ, чтобъ поддавались государю и служили ему противъ Поляковъ, для чего вельно было тому же Поклонскому всякихъ служивыхъ людей прибирать къ себъ въ полкъ и обнадеживать ихъ государскимъ жалованьемъ. Уговаривать Могилевцевъ къ сдачъ отправленъ былъ вмъстъ съ Поклонскимъ Московскій дворянинъ Воейковъ съ отрядомъ ратныхъ людей. На дорогъ прислали къ нимъ Чаусовцы съ просьбою принять ихъ подъ государеву руку, и Поклонскій набралъ изъ нихъ 800 человъкъ пъхоты. 24 Іюля дали знать государю о сдачъ Дисны и Друн, 2 Августа о взятін Орши, оставленной гетманомъ Литовскимъ Радзивиломъ, который былъ нагнатъ Русскими и разбитъ. 9 Августа бояринъ Василій Шереметевъ далъ знать о взятіи города Глубокаго, 20 о взятіи Озерища, и въ тотъ же день князь Алексъй Трубецкой далъ знать о побъдъ надъ гетманомъ Радзивиломъ, одержанной въ 15 верстахъ отъ города Борисова, на ръчкъ Шкловкъ: 12 полковниковъ, 270 всякихъ людей, знамя и бунчукъ гетманскіе, знамена и литавры достались побъдителямъ; раненый Радзивилъ спасся съ немногими людьми. Въ тотъ же день прискакаль третій сеунчь, или въстникъ побъды, отъ гетмана Золотаренка: Гомель сдался ему. 24 Августа сдался Могилевъ Поклонскому и Воейкову; последній писаль государю, что православныхъ Могилевцевъ онъ привелъ къ присягъ, а католиковъ, которые хотятъ служить государю, приводить къ присягъ не смъетъ, потому что они не христіане. Жиды были побиты въ Могилевъ; но мъщане сложили эту вину на козаковъ Поклонскаго. Государь исполнилъ челобитье Могилевцевъ, чтобъ жить имъ подъ Магдебурскимъ правомъ, носить одежду по прежнему обычаю, не ходить на войну, чтобъ не выселять ихъ въ другіе города; дворы ихъ были освобождены отъ военнаго постоя, позволено было выбирать изъ черни шаферовъ для завъдыванія приходами и расходами городскими; объщано не допускать Ляховъ ни къ какой должноти въ городъ; козаки не могли жить въ Могилевъ, развъ по дъламъ службы; Жиды также не допускались въ городъ на житье. Школъ быть по образцу Кіевскихъ училищъ. Подобныя же грамоты даны были и другимъ покорившимся городамъ.

Августъ окончился удачными дъйствіями Золотаренка, который 29 числа далъ знать о взятіи Чечерска, Новаго Быхова и Пропойска. А между-тъмъ уже два мъсяца Смоленскъ былъ въ осадъ; приступъ ночью на 16 Августа неудался; по Польскимъ извъстіямъ Русскихъ погибло 7,000 да ранено было 15,000. Царь же Алексъй Михайловичъ писалъ сестрамъ: «Наши ратные люди зъло храбро приступали и на башню и на стъну взошли и бой былъ великій; и, по гръхамъ, подъ башню Польскіе люди подкатили порохъ, и наши ратные люди сошли со стъны многіе, а иныхъ порохомъ опалило; Литовскихъ людей убито больше двухсотъ человъкъ, а нашихъ ратныхъ людей убито съ триста человъкъ, да ранено съ тысячу». Какъ бы то ни было, и осажденные понесли сильный уронъ и увидали, что держаться болье нельзя: укръпленія повреждены, всъхъ защитниковъ не наберется и двухъ тысячъ, а защищать надобно стъны, растянутыя на такомъ огромномъ пространствъ, и 34 башни; наконецъ пороху недоставало. Шляхта, отчаявшись отбить непріятеля, отказывалась повиноваться: мало кто шелъ на стѣны, никто не хотълъ работать для возстановленія укръпленій; козаки чуть-чуть не убили королевскаго инженера, когда онъ сталъ высылать ихъ на работу; толпами стали перебъгать къ осаждающимъ; особенно бъжали тъ, которые не получали жалованья. Сентябрь начался счастливыми въстями для царя: 1-го числа получилъ онъ въсть о сдачь Усвята, 4 о сдачь Шклова. Смоленскій воевода Обуховичъ и полковникъ Корфъ прислали просить о начатіи переговоровъ; 10 Сентября стольники Иванъ Богдановичъ Милославскій и Семенъ Юрьевичъ Милославскій, да стрълецкій голова Артемонъ Сергъе-

вичъ Матвъевъ на съъздъ съ Литовскими людьми договорились о сдачъ Смоленска: Обуховичъ и Корфъ получили позволеніе выбхать въ Литву; остальной шляхть и мыщанамъ дано было на волю: или выбхать въ Литву, или присягнуть государю. Начальники еще хотъли тянуть время, выжидать, но жители Смоленска не хотъли ждать: они составили сеймики, на которыхъ главный голосъ принадлежалъ пану Голимонту и двоимъ Соколинскимъ: условились о сдачъ, подговорили замковую пъхоту, сорвали хоругвь съ воеводскаго дома, отворили ворота и пошли къ царю. 23 Сентября подъ стънами Смоленска происходило обратное явленіе тому, какое видъли здъсь въ 1634 году: Литовскіе воеводы, выходя изъ Смоленска, били челомъ и клали знамена предъ государемъ Московскимъ. На другой день бояре, окольничіе, стольники, стряпчіе и дворяне приходили поздравлять государя съ Смоленскомъ, подносили хлъбъ и соболи. Въ столовомъ шатръ царь угощаль объдомъ Грузинскихъ и Сибирскихъ царевичей , бояръ и окольничихъ, сотенныхъ головъ государева полка и Черкасскаго наказнаго гетмана Ивана Золотаренка съ товарищами. 28 числа угощалъ есауловъ своего полка и Смоленскую шляхту. Получивши въсть о взятіи города Горъ, государь 5 Октября выступилъ изъ-подъ Смоленска въ Вязьму. На дорогъ 16 числа получилъ въсть о сдачъ Дубровны <sup>75</sup>.

Но въ то время, какъ съ Запада приходили все въсти счастливыя, изъ Москвы давали знать, что здъсь свиръпствуетъ моровая язва. Еще въ Іюль мъсяць, по распоряженію Никона, царица съ семействомъ выъхала изъ столицы; выъхаль и патріархъ по указу царскому. Чтобъ сберечь государя и войско, поставлены были кръпкія заставы по Смоленской дорогь, также по Троицкой, Владимірской и другимъ дорогамъ; людямъ, ъдущимъ подъ Смоленскъ, вельно говорить, чтобъ они въ Москву не заъзжали, объъзжали около Москвы. Здъсь, въ государевыхъ мастерскихъ палатахъ и на казенномъ дворъ, гдъ государево платье, двери и окна кир-

пичемъ заклали и глиною замазали, чтобъ вътеръ не проходиль; съ дворовъ, гдъ обнаружилось повътріе, оставшихживыхъ людей не велъно выпускать: дворы были завалены и приставлена къ нимъ стража. люди, которыхъ уже давно воспользовались тревожили разныя новизны Морозовскія, Ртищевскія, Никоновскія. 25 Августа князь Пронскій съ товарищами были у объдни въ Успенскомъ соборъ; около церкви собралось много народа изъ разныхъ слободъ, принесли въ кіотъ икону-Спасъ Нерукотворенный, лице и образъ соскребены. Когда бояринъ вышель отъ объдни, земскіе люди подошли къ нему и начали говорить: «Взятъ этотъ образъ на патріарховъ дворъ у тяглеца Новгородской сотни Софрона Лапотникова, и отданъ ему образъ изъ тіунской избы для переписки, лице выскребено, а скребли образъ по патріархову указу». Выступилъ Софронъ Лапотниковъ и сталъ говорить: «Мив было отъ этого образа явленіе, приказано показать его мірскимъ людямъ, а мірскіе люди за такое поруганіе должны стать». Мірскіе люди подхватили: «На всъхъ теперь гнъвъ Божій за такое поруганіе: такъ дълали иконоборцы; во всемъ виноватъ патріархъ, держитъ онъ въдомаго еретика старца Арсенія, даль ему волю, вельть ему быть у справки печатныхъ книгъ, и тотъ чернецъ много книгъ перепортилъ, ведутъ насъ къ конечной погибели, а тотъ чернецъ за многія ереси вмісто смерти сосланъ былъ въ Соловецкій монастырь; патріарху пристойно было быть на Москвъ и молиться за православныхъ христіанъ, а онъ Москву покинулъ, и попы, смотря на него, многіе отъ приходскихъ церквей разбъжались, православные христіане помираютъ безъ покаяпія и безъ причастія. Напишите, бояре, къ государю царю, къ царицъ и царевичу, чтобъ до государева указа патріархъ и старецъ Арсеній куда-нибудь не ушли». — Пронскій съ товарищами началъ уговаривать земскихъ людей всякими мфрами, чтобъ они отъ такого дъла отстали: «Святъйшій патріархъ» говориль ринъ: «пошелъ изъ Москвы по государеву указу и

соцкіе къ нему приходили бить челомъ, чтобъ онъ въ нынъшнее время изъ Москвы не увзжалъ, то патріархъ казалъ имъ государеву грамоту, что онъ идетъ по государеву указу, а не по своей волъ». Народъ выслушалъ это спокойно, но потомъ, въ тотъ же день, толпа явилась у Краснаго крыльца, принесли иконныя доски, говоря, что съ этихъ досокъ образа соскребены: «Мы» говорили изъ столпы: доски разнесемъ во всъ сотни и слободы, и завтра придемъ къ боярамъ по этому дълу». При всемъ этомъ волненіи соцкіе не показывались, а предводительствовали и говорили гостиной сотни купцы Дмитрій Заика, Алексапдръ Баевъ да Кадашевецъ Иванъ Нагаевъ. Пронскій отписаль объ этомъ дъль цариць и царевичу (т.-е. бывшему при нихъ Никону), и, по ихъ приказанію, призваль къ себт черныхъ сотень и слободъ соцкихъ и старостъ и лучшихъ людей и говорилъ имъ, чтобъ они къ совъту худыхъ людей не приставали, своей братьи говорили, чтобъ и опи отъ такого злаго начинанія отстали, заводчиковъ воровства поймали и къ нимъ боярамъ привели. Соцкіе отвъчали, что они къ злому заводу не пристаютъ и свою братью станутъ унимать. Потомъ Пронскій вельлъ призвать оставшихся въ Москвъ гостей, изъ гостиной и суконной сотенъ лучшихъ и середнихъ людей и велълъ имъ прочитать грамоту, присланную отъ царицы. Призванные, выслушавъ грамоту, отвъчали, что они про патріарха никакихъ безчестныхъ словъ не говаривали, къ соборной церкви и къ Красному крыльцу не прихаживали, а которые воры приходили и тъ ръчи говорили, то они за нихъ не стоятъ и, проведавъ, имена ихъ принесутъ. Тутъ же черныхъ сотенъ и дворцовыхъ слободъ старосты и соцкіе били челомъ, чтобъ святьйшій патріархъ пожаловаль, благословиль для ныньшняго времени у приходскихъ церквей пъть объдни въ часъ дня, и которые священники изъ Москвы сбъжали и живутъ по деревнямъ, тъхъ выслать назадъ въ Москву, а которые живутъ въ Москвъ подъ запрещеніемъ, тъхъ разръшить, потому что многія церкви стоять безъ пінія, православные христіане уми-Истор. Росс. Т. Х.

рають безъ покаянія и причастія и мертвыхъ погребать некому. Не знаемъ, удовлетворено ли было это требование, но попытались еще разъ поднять народъ противъ печатанія книгъ, исправляемыхъ Арсеніемъ 76. Въ началъ Сентября князь Пронскій даль знать цариць, что моровое повытріе въ Москвъ усиливается, православныхъ христіанъ остается немного; писаль, что какая-то женщина Степанида Калужанка съ братомъ Терешкою разсказываютъ видънія и запрещаютъ печатать книги. Проискому отъ имени царицы и царевича Алексъя Алексъевича отвъчали (конечно Никонъ): «Степанидка съ братомъ своимъ Терешкою въ ръчахъ рознились: изъ этого ясно, что они солгали; и вы бы впередъ такимъ небыличнымъ вракамъ не върили; печатный дворъ запечатанъ давно и кпигъ печатать не вельно для мороваго повътрія, а пе для ихъ бездъльныхъ вракъ». Зараженныя деревни вельно было засъкать и разставлять около нихъ сторожи крвпкія, на сторожахъ разложить огни часто; подъ смертною казнію запрещено было сообщение между зараженными и незараженными деревнями. Со стану на ръкъ Нерли царица отправлялась въ Колязинъ монастырь; дали знать, что черезъ дорогу въ Колязинъ провезено тъло думной дворянки Гавреневой, умершей отъ заразы, и вотъ вельно было на этомъ мысть. на дорогь и по объ ея стороны, саженъ по десяти и больше, накласть дровъ и выжечь гораздо, уголье и пепелъ вибств съ землею свезть, и насыпать новой земли, которую брать издалека. 11 Сентября царское семейство уже было въ Колязинъ монастыръ. Грамоты, присылаемыя сюда изъ Москвы отъ бояръ, переписывались черезъ огонь; въ этихъ грамотахъ присызались въсти нерадостныя: 11 Сентября умеръ бояринъ князь Михайла Петровичъ Пронскій, 12 бояринъ князь Хилковъ; померли гости, бывшіе у государевыхъ дълъ; въ черныхъ сотняхъ и слободахъ жилецкихъ людей осталась самая малая часть; стръльцовъ изъ шести приказовъ и одного не осталось, многіе померли, другіе больны, иные разб'яжались; ряды вст заперты, въ лавкахъ никто не сидитъ; на дворахъ

знатныхъ людей изъ множества дворни осталось человъка по два и по три; объявилось и воровство: разграблено было нъсколько дворовъ, а сыскивать и унимать воровъ некъмъ; тюремные колодники проломились изъ тюрьмы и бъжали изъ города, человъкъ съ сорокъ переловили, но 35 ушло. Въ отвътъ былъ посланъ приказъ въ кремлъ запереть всъ ворота и ръшетки запустить, оставить одну калитку на Боровицкій мостъ, и ту по ночамъ запирать. Съ 10 Октября моръ началъ стихать, и зараженные стали выздоравливать. 21 Октября государь прібхаль въ Вязьму и, по случаю мороваго повътрія, не поъхаль далье; сюда къ нему прітхала и царица съ семействомъ изъ Колязина. Въ начаит Декабря государь послаль досмотръть въ Москвъ-сколько умерло и сколько осталось; донесли: въ Успенскомъ соборъ остался одинъ священникъ да одинъ дьяконъ; въ Благовъщенскомъ одинъ священникъ; въ Архангельскомъ службы нътъ: протопопъ сбъжалъ въ деревню; во дворцъ по двору едва можно пройти: сугробы снъжные! На трехъ дворцахъ дворовых в людей осталось 15 человъкъ. Въ Чудовъ монастыръ умерло 182 монаха, живыхъ осталось 26; въ Вознесенскомъ умерло 90 монахинь, осталось 38; въ Ивановскомъ умерло 100, осталось 30; въ посольскомъ приказъ переводчиковъ и толмачей 30 умерло, 30 осталось. На боярскихъ дворахъ: у Бориса Морозова умерло 343 человъка, осталось 19; у князя Алексъя Никитича Трубецкаго умерло 270, осталось 8; у князя Якова Куденетовича Черкасскаго умерло 423, осталось 110; у князя Одоевскаго умерло 295, осталось 15; у Никиты Ивановича Романова умерло 352, осталось 134; у Стръшнева изо всей дворни остался въ живыхъ одинъ мальчикъ и т. д. Въ черныхъ сотияхъ и слободахъ: въ Кузнецкой умерло 173 человъка, осталось 32; въ Новгородской сотнъ умерло 438, осталось 72; въ Устюжской полусотив умерло 320, осталось 40; въ Покровской сотить умерло 477, осталось 48 и т. д. Въ другихъ городахъ: въ Костромъ умерло 3247 человъкъ; въ Нижнемъ Новгородъ

1836, а въ увзав 3666; въ Калугв посадскихъ людей умерло 1836 (включая женъ, дътей, племянниковъ и затьевъ), осталось 777; въ Троицкомъ монастыръ и подмонастырскихъ слободахъ умерло 1278 человъкъ; въ Торжкъ умерло 224, осталось всякихъ людей 686, въ утздъ умерло 217, осталось 2801; въ Звенигородъ умерло 164, осталось съ женами и дътьми всего 197, въ убздъ умерло 707, осталось 689; въ Верев съ увздомъ умерло 1524 человека; въ Кашине умерло 109, осталось 300, въ убздъ умерло 1539, осталось 908; въ Твери умерло 336, осталось 388; въ Тулъ умерло 1808, осталось 760 мужскаго пола; въ Переяславлъ Рязанскомъ умерло 2583 человъка, осталось 434; въ Угличъ умерло 319, осталось 376; въ Суздалъ умерло 1177, осталось 1390 (съ женами и дътьми); въ Переяславлъ Залъскомъ умерло 3627, осталось 939. Эти извъстія важны для насъ и въ томъ отношеніи, что дають намь понятіе о населеніи городовь Московскаго государства во второй половинъ XVII въка.

Между-тъмъ война продолжалась въ Бълоруссіи: 22 Ноября бояринъ Василій Петровичъ Шереметевъ даль знать, что онъ взяль съ боя Витебскъ. Это была последняя радостная въсть въ 1654 году, и стали приходить въсти непріятныя. Прежде всего началась ссора у шляхтича съ козакомъ: Могилевъ, какъ вы видъли, былъ занятъ полковникомъ Поклонскимъ и Воейковымъ, которые и остались въ немъ начальствовать. 7 Сентября прискакаль изъ Могилева шляхтичь Рудницкій и объявиль государю, что прислаль къ Поклонскому гетманъ Золотаренко изъ-подъ Быхова грамоту, пишетъ съ великими угрозами, хочетъ его убить, а сердится за то, зачъмъ Могилевцы сдались Поклонскому; Рудницкій же донесъ, что Запорожцы воюють Могилевскій убздъ. Государь въ тотъ же день послалъ приказъ князю Алексъю Никитичу Трубецкому отправить въ Могилевъ отрядъ ратныхъ людей; Трубецкой 12 Сентября прислаль въ Могилевъ стрълецкаго голову съ приказомъ, и Поклонскій съ Воейковымъ разослали этихъ стръльцовъ по уъзду для обереганія крестьянъ

отъ козаковъ. На другой день, 13 Сентября, явился въ Могилевъ самъ наказной гетманъ Золотаренко протздомъ подъ Смоленскъ къ государю; Воейковъ воспользовался этимъ случаемъ и сталъ жаловаться гетману, что козаки навхали въ Могилевскій утадъ и распоряжаются: хлтбъ, собранный на государя, вельди возить къ себъ подъ Быховъ, мельницы стали отдавать на оброкъ, денежные оброки съ крестьянъ выбирають, лошадей и животину всякую у нихъ берутъ. Золотаренко отвъчалъ: «Что жь мы будемъ ъсть, если намъ хльба, коровъ и лошадей не брать? вы готовите хльбъ на зиму для государевыхъ ратныхъ людей, а намъ надобно теперь». -«Кто же тебъ мъшаетъ готовить всякіе запасы въ Быховскомъ увзяв?» возразиль на это Воейковъ, и темъ разговоръ кончился. Но дъло не кончилось: 15 Сентября новая жалоба отъ Поклонскаго: «Золотаренко, вывхавши изъ Могилева, прибилъ встрътившихся ему людей моихъ и сказалъ имъ: то же будеть отъ меня и полковнику вашему! Посль этого всв мои козаки, испугавшись, отступились отъ меня, никто уже со мной не хочетъ быть, вст къ нему передались, и я, не имъя людей, не могу больше быть полковникомъ, бью челомъ вашему царскому величеству, укажите мнъ гдъ-нибудь жить, а здъсь подлъ Золотаренка ни за что служить не стану, боюсь его пуще Ляховъ». Отъ Воейкова также приходили жалобы на козаковъ: 12 Октября онъ доносилъ, что Золотаренко запретилъ крестьянамъ возить хльбъ и съпо въ Могилевъ, велълъ возить къ себъ въ войско Запорожское; стръльцы собрали было по селамъ хлъбъ и хотъли молотить, но наъхали козаки, стръльцовъ выбили, хлъбъ отняли, и многіе изъ нихъ, ограбивъ крестьянъ, на службъ не остались, разошлись по своимъ городамъ.

Черкасъ стало меньше; Поклонскій остался полковникомъ въ Могилевъ; но вотъ взволновались Могилевцы: 14 Октя-бря бурмистры, райцы, ловники и мъщане пришли къ Воей-кову и говорили: «Изъ Смоленска государь изволилъ пойти къ столицъ и своихъ ратныхъ людей отпустилъ; а къ намъ въ

Могилевъ ратныхъ людей зимовать не прислано, пороху нътъ и пушекъ мало; мы видимъ и знаемъ, что государь хочетъ насъ выдать Ляхамъ въ руки; а на козаковъ Золотаренковыхъ нечего надъяться: запустошивъ Могилевскій утадъ, вст разбъгутся, и теперь уже больше половины разбъжалось. Мы на своей присятъ стоимъ, но однимъ намъ противъ Ляховъ стоять не умътъ». — Воейковъ тотчасъ далъ знать объ этомъ государю, и тотъ отвъчалъ ему: «Собери встхъ мъщанъ къ сътзжему двору и скажи встмъ вслухъ, что государь ихъ пожаловалъ, велълъ къ нимъ въ Могилевъ послать изъ Дубровны окольничаго и воеводу Алферьева, да солдатскаго строю полковника съ полкомъ, да двухъ стрълецкихъ головъ съ приказами; изъ Смоленска пришлется къ нимъ 300 пудъ зелья да 300 пудъ свинцу».

И Алферьевъ долженъ былъ начать свою службу въ Могилевъ жалобою на козаковъ, только не на однихъ Черкасъ Золотаренковыхъ. 1 Декабря писалъ онъ государю: «Могилевцамъ и Могилевскому увзду была обида большая отъ козаковъ, стаціи со всего Могилевскаго утзда они выбрали вст, и какъ скоро Золотаренковы козаки изъ Могилевскаго увзда вышли, то стали делать обиды большія козаки Поклонскаго полка, лошадей и животину отнимають и платье грабять, стръльцовъ и солдатъ въ утздт и въ городт на караулт по воротамъ быютъ, и отъ ихъ побоевъ многіе стръльцы и солдаты лежать при смерти, и твоихъ государевыхъ запасовъ съ Московскаго уъзда выбрать не дадутъ. А полковникъ Поклонскій козаковъ не унимаеть, на твою государеву службу нейдетъ и козаковъ не посылаетъ; а на той сторонъ ръки Березы Ляхи, и отъ Могилева до ръки Березы только 80 верстъ». Золотаренко отступилъ въ Новый Быховъ, не взявши Стараго; причину этого неуспъха объясняли Быжовцы, захваченные въ плънъ: «Когда Золотаренко стоялъ подъ Быховымъ, то Быховцы говорили одно: сколько Золотаренку ни стоять, а мы ему никогда не сдадимся: сдались ему добровольно Гомляне, и онъ ихъ всъхъ перевязалъ да

отвезъ къ государю подъ Смоленскъ. Когда въ Быховъ узнали, что Могилевцы добили челомъ государю и живутъ всъ поирежнему, то мъщане Быховскіе начали между собою толковать, какъ бы государю добить челомъ; только шляхта и другіе люди, особенно Жиды, этого не хотъли; да и мъщане думали сдаться Поклонскому или государевымъ воеводамъ, а Золотаренку никогда бы не сдались, потому что ему не върятъ» 77.

Въ то время, когда Черкасы Запорожскіе мъшали своимъ козацкимъ характеромъ успъшному ходу дълъ въ Бълоруссін, главный предводитель ихъ, Богданъ Хмельницкій, съ своимъ войскомъ оставался въ бездействіи въ Малороссіи. Подданство этой страны Московскому православному государю отозвалось между православнымъ народопаселеніемъ Турецкихъ областей, возбудило большія надежды. Въ Москву приходили въсти: Греки Бога молятъ, чтобъ совокупилъ христіанство воедино и быть бы имъ подъ благочестивымъ христіанскимъ государемъ, только того и дожидаются, какъ государевы ратные люди Дунай ръку перейдутъ или Хмельницкій съ Черкасами выступить, и они тотчась на Турокъ сами встанутъ и будутъ надъ ними промышлять сообща. Но Хмельницкій съ Черкасами хотя и выступиль, но остановился въ таборахъ подъ Хвостовымъ. Царь отправилъ туда 20,000 жадованья для раздачи козакамъ; но Выговскій писалъ (19 Іюля): «Жалованье царское, червонные золотые теперь нельзя закамъ раздавать, потому что войско Запорожское не вмъстъ находится, и нельзя составлять списка, доколь Богъ подасть побъду надъ врагами; теперь больше 100,000 войска вышло на рать, а жалованья царскаго только 20,000, если этимъ раздълимъ, другіе забунтуютъ и на службу государеву не пойдутъ». Въ Августъ Хмельницкій извъщаль государя, что господарь Молдавскій и Волошскій и король Венгерскій хотятъ быть подъ царскою рукою; но Выговскій писаль боярину Бутурлину, что Волохамъ върить нельзя, потому что они вибств съ Поляками отъ Анбстра ударили на полкъ Браславскій. Государь не быль доволень медленностію гетмана. Въ Августъ дворянинъ Ржевскій посланъ быль сказать ему: «Государь самъ пошелъ на Поляковъ, а тебъ, гетману, и всему войску Запорожскому, видя такую премногую государскую милость, и давно было надъ Польскимъ королемъ промышлять; а Крымскаго хана бояться нечего: отъ него защищаетъ бояринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ, да и у тебя, гетмана, на Полтаве и въ другихъ мъстахъ, куда можно ожидать прихода Крымскихъ людей, полки казацкіе есть; кромъ того Донскимъ козакамъ вельно идти войною въ Крымъ и Татарскіе юрты разорять». Хмельницкій отвічаль, что еслибъ онъ не боялся хана, то давно бы пошелъ, и теперь выступаетъ по царскому указу. Дъйствительно, онъ выступиль изъ-подъ Хвостова, но не помѣщалъ Полякамъ свиръпствовать въ Подоліи и Украйнъ, гдъ жители Русскихъ городовъ, защищаясь отъ врага, ознаменовали себя геройскимъ, но безполезнымъ мужествомъ. Вмъстъ съ Хмельницкимъ долженъ былъ идти Московскій воевода Андрей Бутурлинъ, который не былъ доволенъ распоряженіями гетмана и писаль государю: «Я пошель отъ Хвостова Августа 25, а гетманъ пошелъ 26 и настигъ меня въ Романовкъ, а въ Романовит далъ мит вожа и велтлъ идти передъ собою, велтлъ меня вести и самъ идетъ за мною съ войскомъ Запорожскимъ пустымъ мъстомъ, чернымъ шляхомъ, не спъща. 6 Сентября мы пришли подъ пустой городокъ Бердичевъ и стояли до 15 числа; ставится онъ гетманъ отъ меня особымъ обозомъ. Я прівзжаль къ нему много разъ и говориль по твоему государеву указу, чтобъ шелъ не мъшкая въ сходъ къ твоимъ боярамъ и воеводамъ, князю Алексъю Никитичу Трубецкому съ товарищами, подъ Луцкъ жилыми мъстами; но онъ мнъ отказаль тъмъ, что со мною ратныхъ людей мало, а о князъ Трубецкомъ подъ Луцкомъ не слыхать, а знаетъ онъ подлинно, что Польскій король съ гетманомъ идетъ противъ него; также знаетъ онъ навърное, что Польскій король Крымскаго хана подкупилъ, который сбирается войною подъ Чер-

касскіе города, и ему, гетману, идти противъ короля и надъ Польскими городами промышлять не съ къмъ. У меня въ обозъ-продолжаетъ Бутурлинъ-ратнымъ людямъ въ запасахъ оскудънье и многіе драгуны разбъжались и лошадьми опали; а иные драгуны пошли для корму подъ Польскіе города безъ моего въдома, и если гетманъ будетъ стоять въ пустыхъ мъстахъ къ зимнему времени или поворотится назадъ къ Чигирину или къ Бълой Церкви, то Комарицкіе драгуны и остальные разътдутся и твоей казны, наряду, зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ запасовъ оберегать и везти будетъ некому». Опасенія Бутурлина оправдались: Хмельницкій отправился въ Чигиринъ, оставивъ Московскаго воеводу у Бълой Церкви; Комарицкіе драгуны, иные съ голоду, другіе пропившись и проворовавшись, покинули воеводу и разбъжались по домамъ, унимать было ихъ некому, потому что Бутурлинъ заболълъ, а товарища у него не было.

Но, дъйствуя медленно противъ враговъ, Хмельницкій извъщаль царя о вредныхъ замыслахъ противъ Москвы въ Малороссіи. Въ Сентябръ пріъхаль къ государю уже извъстный намъ Грекъ Иванъ Петровъ Тафлары, высвободившійся изъ Польскаго плена, въ который онъ попалъ подъ Берестечкомъ. Грекъ объявиль, что еще въ великій постъ передъ Свътлымъ Воскресеньемъ присылали на сеймъ къ королю Кіевскій митрополить и другіе духовнаго чина люди двоихъ чернецовъ съ объявленіемъ, что имъ съ Московскими людьми быть въ союзъ невозможно и они этого никогда не желали; Москва хочетъ ихъ перекрещивать: такъ чтобъ король, собравши войско, высвобождаль ихъ, а они изъ Кіева Московскихъ людей выбыють и будуть подъ королевскою рукою попрежнему. Король написаль универсалы, обольщая Малороссіянь, и духовныхъ, и мірскихъ людей, всякими прелестями. Развозить эти универсалы по Малороссіи король поручиль ему, Ивану Петрову; но онъ, взявши универсалы, привезъ ихъ прямо къ гетману Хмельницкому и разсказалъ ему о сылкъ митрополита къ королю. Богданъ отвъчалъ ему: «Знаю

я давно объ этомъ, и знаю, что дълать», и послаль его, Ивана, къ государю объявить обо всемъ. Сначала Поляки надъялись на храбраго и ловкаго козацкаго полковника Богуна, который медлилъ присягою царю. Православный шляхтичъ Олекшичъ, желая удержать Богуна на сторонъ королевской, писаль ему: «Твоя милость хорошо въдать можешь, что въ эти годы, воюя только сами съ собою, мы сильно опустошили свою землю: что же будеть, когда столь многіе народы войдуть въ страну нашу? Безъ сомивнія придеть тогда конечная погибель имени православному. Наводитъ немалую печаль намъ и всей братіи нашей, отъ единой крови происходящимъ и единую церковь Восточную матеріею своею почитающимъ, когда слышимъ, что патріархъ Московскій духовнымъ нашимъ и всему міру христіанскому на повиновеніе себь присягать велить, отступивши отъ святьйшаго патріарха Константинопольскаго; мы для этого и съ костеломъ Римскимъ уніи принять не хотьли, и пастырю нашему старъйшему, котораго намъ Богъ далъ, не противились» 78.

Такъ прошелъ 1654 годъ. Новый 1655 годъ начался въстями непріятными съ Запада. Любовицкіе мѣщане измѣнили, воеводу Рожнова отдали Полякамъ; Оршане отложились и заставы поставили; жители Озерищъ связали воеводу и отослали къ гетману Литовскому Радзивилу, порубили 36 человъкъ Русскихъ солдатъ, ушло только четыре человъка; въ Смоленскъ измънили — молодой Соколинскій и двое Ляпуновыхъ. Матвъй Васильевичъ Шереметевъ разбилъ на-голову князя Лукомскаго, хотъвшаго отнять дороги у Витебска 79; но, съ другой стороны, гетманъ Радзивилъ предпринялъ наступательное движение на Русскихъ: 2 Генваря Золотаренко писалъ изъ Новаго Быхова, прося помочь ему противъ приближающагося Радзивила, а 7 Генваря извъщаль, что онъ осажденъ 24,000 Литвы. Но Радзивилъ не сталъ медлить подъ Новымъ Быховымъ, когда ему представилась возможность овладъть болье значительнымъ городомъ-Могилевомъ. Онъ вошелъ въ сношенія съ Поклонскимъ. Тотъ, какъ бы

загоди оправдываясь въ измѣнѣ, писалъ 17 Генваря боярину Василью Васильевичу Бутурлину: «Поддавшись разъ царю его милости, измѣнять не мыслю, и посылаю къ царскому величеству листы, писанные ко мн Радзивиломъ; только надобно скоро людей: одни мы не можемъ съ королемъ Польскимъ воевать, и не надобно бы давать себя Ляхамъ на посмъяніе». Скоро послъ того товарищъ Поклонскаго, Воейковъ, далъ знать князю Трубецкому объ измънъ полковника-шляхтича: «На пятое Февраля, за два часа до свъта, полковникъ Поклонскій государю измѣнилъ съ Могилевскою и другихъ городовъ шляхтою и съ козаками, которые у него въ полку были, гетмановъ Радзивила и Гонсъвскаго съ Польскими войсками въ большой земляной валъ впустилъ, и теперь я въ меньшемъ земляномъ валу сижу въ осадъ съ государевыми ратными людьми и съ мъщанами, которые съ нами; было три приступа и подъ валъ четыре подкопа, но подкопами намъ ничего не сдълали и теперь мы ждемъ выручки отъ васъ». Поклонскій, оправдывая свой поступокъ, писалъ Золотаренку: «Мы въ лучшей вольности прежде за Ляхами были, чемъ теперь живутъ наши; собственные мои глаза видъли, какъ бездъльно поступала Москва съ честными женами и дъвицами». Къ протопопу Нъжинскому онъ писалъ: «Золотыя слова шляхть и городамъ на бумагь надавали, а на ноги шляхть и мъщанамъ жельзныя вольности наложили; насмотрълся я надъ Кутеннскими монахами, какъ Москва почитаетъ духовенство и вещи церковныя: въ церкви престолы сами обдирали и все украшеніе церковное въ столицу. отослали, а самихъ чернецовъ въ неволю загнали; а что съ отцомъ митрополитомъ и другими духовными дълаютъ! жаль: вмъсто лучшаго въ пущую неволю попали». Единомышленникамъ Поклонскаго, тъмъ духовнымъ, которымъ казалось, что попали въ пущую неволю, не нравилось поведение Могилевскихъ мъщанъ, оставшихся върными Москвъ. Осодосій Василевичь, архимандрить Слуцкій, игумень Михайловскій Кіевскій, писаль имъ, что Хмельницкій и Москва разбиты

въ-пухъ: «А мы убогіе съ отцомъ митрополитомъ и со всъми духовными полагаемъ надежду на пана гетмана, что дастъ намъ убъжище въ Литвъ; только одно намъ мъщаетъ и по истинъ всей въръ и народу нашему нестерпимую чинитъ трудность и хлопоты, что паны мъщане Могилевскіе не хотятъ князю его милости (Радзивилу) покориться» 80.

Призывая къ себъ козаковъ, бывшихъ прежде у него подъ начальствомъ, Поклонскій писаль: «Съ Москвою намъ не въки жить; знаете, какія мерзости она надълала; Москва едва годится на то, чтобъ намъ служить, а не то, чтобъ мы ей служили; на Украйнъ большая часть полковниковъ отъ нихъ отлучилась, а намъ и подавна отлучиться должно». Къ мъщанамъ Могилевскимъ писалъ: «Чего вы ждете? умираете какъ псы, а государю своему королю поклониться не хотите; ждете помощи изъ Москвы: но скоро услышите, что сдълалось съ Московскою помощію: царь сидить въ столиць, патріархъ убить народомъ, повътріе людей выгубило, на войну выйти некому, а кто покажется, того наши быотъ. Мы отъ васъ не отойдемъ, а если и отойдемъ, то вырубятъ васъ защитники ваши, такъ какъ теперь изъ Смоленска вывели и шляхту имъщанъ и послали воевать съ Калмыками». Любопытно, что Никонъ почему-то отказался проклясть Поклонскаго и Василевича 81.

Въ то время, какъ эти событія происходили въ Бълоруссіи, на югв начались наконецъ военныя дъйствія у Хмельницкаго съ Поляками и союзниками ихъ Крымцами: ханъ Магметъ-Гирей, видя большую опасность для себя отъ соединенія козаковъ съ Москвою, счелъ нужнымъ подкрѣпить Польшу. Еще въ 1653 году, когда разнеслись слухи о томъ, что козаки поддаются Москвѣ и что государь велѣлъ строить гетману города по ръкамъ Осколу и Донцу, на Князь-Ивановомъ Лугу, то ханъ написалъ Богдану, чтобъ онъ сохранялъ твердо договоръ съ нимъ, и онъ, ханъ, съ своей стороны, придетъ къ нему на помощь при первой въсти о движеніяхъ короля; если же гетманъ и Черкасы захотятъ себъ покою,

то пусть переходять жить на Крымскій берегь за Днепръ и строятъ себъ города; если же правда, что гетманъ билъ челомъ государю Московскому въ въчное холопство, то онъ, ханъ, снесшись съ Польскимъ королемъ, пойдетъ на Черкасъ войною съ большимъ собраньемъ. Приближенный ханскій, Сефергазы-ага, говорилъ Московскому посланнику Жеребцову, который требоваль, чтобъ ханъ обязался не воевать съ Запорожскими Черкасами: «Запорожскіе Черкасы съ 800 льть были въ подданствъ у Польскихъ королей, а послъ того были въ подданствъ у насъ Татаръ лътъ съ семь, и мы, Крымскіе люди, проча ихъ себт и чая отъ нихъ впередъ правды и постоянства, за нихъ стояли, съ Польскими и Литовскими людьми бились и много неповинной крови проливали и въ обиду ихъ никому не давали; въ то время Запорожскихъ Черкасъ было только 8,000, а мы, Татары, сдълали ихъ съ 20,000; Черкасамъ то было любо, какъ мы за нихъ стояли и помощь имъ вездъ подавали, а гетманъ Богданъ Хмельницкій въ то время и меня, Сефергазы-агу, целоваль въ ногу и хотълъ быть за нами въ подданствъ въчно; а теперь Запорожскіе Черкасы намъ солгали, воровствомъ своимъ отъ насъ отложились, доброту нашу забыли и называются государевыми. Вы, посланники, въдайте, что эти воры и бунтовщики, Запорожскіе Черкасы, и царскому величеству солгутъ такъ же какъ Полякамъ, и намъ солгали, а Магметъ-Гирею царю того сделать неуметь, чтобъ на такихъ воровъ войною не ходить и ихъ не разорять: развъ у всъхъ Крымскихъ и Ногайскихъ людей не будеть на рукахъ ногтей или глаза ихъ землею загребутъ, тогда только они Запорожскимъ Черкасамъ воровства ихъ и измѣны мстнть не будутъ» 82.

Въ Генваръ Хмельницкій вмъстъ съ бояриномъ Василіемъ Борисовичемъ Шереметевымъ встрътился съ Польскимъ и Татарскимъ войскомъ подъ Ахматовымъ. Здъсь Русскіе въ страшные морозы два дня отбивались отъ превосходившаго ихъ числомъ непріятеля и отступили къ Бълой Церкви, гдъ находилось другое Московское войско подъ начальствомъ

окольничаго Оедора Васильевича Бутурлина. Украйна была страшно опустошена Поляками и Татарами.

11 Марта государь послаль въ Белую Церковь приказъ Шереметеву и Бутурлину быть къ себъ въ Москву, а на ихъ мъсто отправилъ въ Бълую Церковь боярина Василія Васильевича Бутурлина и стольника князя Григорья Григорьевича Ромодановскаго: имъ велъно было вмъстъ съ Хмельницкимъ идти подъ Литовскіе города. Золотаренко попрежнему стояль подъ Старымъ Быховымъ, и въ Мартъ писалъ къ государю, что глубокіе снъга мъшають ему подать помощь Могилеву; но снъга не помъщали козакамъ взять Бобруйскъ, Глускъ, Королевскую Слободу и истребить ихъ жителей. Когда дороги попросохли, въ Апрълъ мъсяцъ они двинулись на помощь къ Могилеву вмъстъ съ Московскимъ воеводою Михайлою Дмитріевымъ; но Радзивилъ и Гонствскій не дождались Золотаренка: 9 Апръля ночью приступили они къ городу, взорвали три подкопа, а четвертый завалился и подавилъ Литовскихъ ратныхъ людей; тутъ осажденные сдълали вылазку и побили много непріятеля. Посль этой неудачи гетманы 1-го Мая сняли осаду Могилева и отступили къ Березинъ; Золотаренко возвратился къ Старому Быхову; Дмитріевъ, поговоря съ нимъ, послалъ къ Березинъ сына своего Василья да двухъ полковниковъ: Стародубскаго Тимовея Аникъева да наказнаго Нъжинскаго Уманца; посланные сошлись съ Поляками въ мъстечкъ Толочинъ и побили непріятеля. Золотаренко писаль къ Морозову, бывшему въ походъ при царъ дворовымъ воеводою: «Низко челомъ быю благодътелю моему: изволь милость твоя побить челомъ его царскому величеству, что бъ повелъть изволилъ прислать ратныхъ людей своихъ нъсколько тысячъ къ намъ, върнымъ слугамъ своимъ». Хмельницкому очень не нравилась эта безславная для козаковъ осада Стараго Быхова; 28 Мая онъ писалъ брату Золотаренкову, Василью, полковнику Нъжинскому: «Пріятно намъ слышать, что особымъ промысломъ вашей милости Богъ непріятелямъ далъ страхъ; дай Боже

ихъ еще лучше побъдить; только не надобно мъшкать подъ курятниками, какъ прошлаго года; просто надобно идти туда, гдъ голова или гдъ особые полки непріятельскіе стоятъ. И прошлаго года много бы добраго сдълалось, если бы около курятниковъ не замъшкались, а то только людей, и нашихъ, и Московскихъ, потеряли. Уговаривай и боярина, который тамъ будетъ начальствовать надъ войсками царскаго величества, чтобъ безъ задержки прямо съ вами на непріятеля шелъ, чтобъ и этого лъта даромъ не потерять. Промышляйте надъ головою, а съ хвостами послъ управитесь» 83.

Надъ головою хотълъ промышлять самъ царь. Новый 1655 годъ засталъ Алексъя Михайловича въ Вязьмъ, гдъ онъ пережидаль окончанія мора въ Москвь; здъсь, какъ доносили государю, послъ язвы физической начала свиръпствовять нравственная. 15 Генваря царь писаль начальному въ Москвъ боярину, Ивану Васильевичу Морозову: «Въдомо намъ учинилось, что въ Москвъ въ моровое повътріе мужья отъ женъ постригались, а жены отъ мужей, а теперь изъ нихъ многіе живуть на своихъ дворахъ съ женами, и многіе постриженные въ рядахъ торгують, пьянство и воровство умножилось. И вы бы вельли провъдать о томъ подлинно и къ намъ отписали тотчасъ съ нарочнымъ гонцомъ». 19 числа, увъдомляя князя Якова Куденетовича Черкасскаго объ осадъ Поляками Новаго Быхова, царь писаль: «Мы пойдемъ къ Москвъ на малое время, легкимъ дъломъ, оставя все въ Вязьмъ; пойдемъ помолиться образу Пресвятыя Богородицы, приложиться къ мощамъ, бояръ и всъхъ людей обвеселить отъ печали, и, отвезши сестеръ своихъ, царицу и дътей, назадъ возвратимся и пойдемъ противъ Польскаго короля». Князю Юрію Алекстевичу Долгорукому писаль: «Ты бы шель не мъшкая съ княземъ Алексъемъ Никитичемъ Трубецкимъ, также и къ друзьямъ писалъ нашъ указъ и высылалъ по мѣстамъ, чтобъ не дать недругу войти въ наши города, чтобъ его встрътить въ его земль, до тъхъ поръ огонь и тушить, пока не разгорълся, а какъ разгорится, то уже некогда ту-

лить». 20 Генваря въ Смоленскъ боярину Григорію Гавриловичу Пушкину быль послань такой приказь: «Въдомо намъ учинилось, что во многихъ шляхтичахъ шатость, начали измънять, отъезжать въ Литву: и вы бы техъ воровъ, отъ кого измъны чаете, велъли въ тюрьму сажать и высылайге ихъ къ намъ изъ города ночнымъ временемъ, чтобъ про то вскоръ никому не было въдомо, а если почаете и ото всей шляхты и мъщанъ измъны, то всъхъ къ намъ присылайте, по скольку человъкъ возможно, а если посылать ихъ нельзя и ъхать они не захотять, то посылайте въ Москву связанныхъ; если же наглой измъны или дурна большаго отъ нихъ почаете, то, по самой конечной мъръ, велите съчь, кромъ женъ и дътей». Но самое любопытное письмо писалъ государь 23 Генваря къ любимцу своему Матвтеву, котораго приблизиль къ себъ изъ дьячьихъ дътей: «Отъ царя и великаго князя Алексъя Михайловича върному и избранному головъ нашему Артемону Сергъевнчу Матвъеву: поздорову ль ты, върный пашъ рабъ! а мы, великій государь, въ славномъ градъ Вязьмъ далъ Богъ здорово со всъми людьми Божінми и нашими; также и въ царствующемъ градъ Москвъ даль Богь подлинно утихло и здраво, лишь мы пребываемъ попрежнему въ тяжестяхъ великихъ душевныхъ, но не отчаяваемся своего спасенія. Къ сему же что речетъ великое солнце, пресвътлый Іоаннъ Златоусть: не люто есть спотыкаться, люто — споткнувся не подняться. Добиваюся зъло того, чтобъ быть не солицемъ великимъ, а хотя бы малымъ свътиломъ, малою звъздою тамъ, а не здъсь... И въ томъ не осуди, что пишу: нечисть отъ гръха, потому что множество имъю его въ себъ, а о томъ зъло возбраняетъ ми совъсть писати, что чисть отъ греха: охъ, люто тако глаголати человъку, наипаче же мнъ, что чистъ отъ гръха! и сему конецъ; еще же за твою върную службу пишу, что у насъ авлается.

«Посланникъ приходилъ отъ Шведскаго Карла короля, думный человъкъ, а имя ему Уддеудла, таковъ смышленъ, и купить его, то дорого дать что полтина, хотя думный человъкъ; мы, великій государь, въ десять лътъ впервые видимъ такого глупца посланника. А присланъ нарокомъ такой глупецъ для провъдыванья, что мы будемъ ли въ любви съ королемъ? и про то намъ подлинно въдомо; а братомъ не смълъ король писаться, и мы тому добръ ради, и зъло отъ насъ страшны они Свіяне. А какъ посланникъ у насъ былъ, и мы его пожаловали, вельли състь, и онъ състь не смълъ. И Смоленскъ имъ не таковъ досаденъ, что Вытепскъ да Полотскъ, потому что отнятъ ходъ по Двинъ въ Ригу. А король въ листу своемъ первомъ пишетъ, чтобъ въчное докончаніе подкрыпить послами, да будто, любя меня, прислаль обвъстить посланника, думнаго человъка: и мы мнимъ сколько отъ любви, а вдвое того отъ страху; тако намъ, великому государю, то честь, что прислалъ обвъстить посланника, а и думнаго человъка, хотя и глупъ, да что же дълать? така намъ честь! А въ другомъ листу пишетъ, чтобъ не воевать Курляндскаго для его королевской дружбы, а онъ Курляндскій ему королю другь: и мы отказали тъмъ, что подданный Польскому королю, а и объщался намъ не помогать королю Польскому, а нынъ многіе Курляндскіе Нъмцы въ полонъ взяты и нынъ многихъ посылаетъ, будто сами нанимаются.

«Подлинно Радивилъ да Гасевской пришли подъ Новый Быковъ, а съ ними пришло всякаго чина 12,000, и облегли Новый Быховъ въ двухъ и въ трехъ верстахъ, а на приступъ
не смъютъ идти; а сперва языки говорили 100,000, а другіе
сказали 50,000, а третьи 40,000, а четвертые 24,000, да
подлинно довъдались, что 12,000, а съ Золотаренкомъ всего
съ 6000 сидитъ, и онъ выходилъ на князя Несвицкаго и его
побилъ и обозъ весь взялъ и опять возвратился въ Быховъ.
И мы по бояръ и по всъхъ ратныхъ людей послали и велъли
со всъми запасы идти на службу и ставиться по мъстамъ
безсрочно, потому что время приспъло. А мы, великій государь, идемъ тоже, и не потому, что Радивилъ гордится
предъ Богомъ, и хочетъ взять Новый Быховъ, да Могилевъ,
истор. Росс. Т. Х.

да Шкловъ, и взявъ, идти къ Москвѣ; а король подлинно котѣлъ посылать пословъ къ намъ великому государю, да Радивилъ отговорилъ: я де пойду еще отвѣдаю счастья своего и Золотаренка собью и городы отворочу и подъ Москву пойду, и король и воротилъ пословъ».

Алексъй Михайловичъ исполнилъ объщание: 10 Февраля перевхаль въ Москву, а раннею весною отправился вторично въ Смоленскъ. Надобно было предупредить повторение зла, сдъланнаго въ прошлогодній походъ, когда ратные люди свиръпствовали въ Смоленскомъ и другихъ покорившихся уъздахъ, насиливали женщинъ, убивали мужчинъ, чтобъ не было на нихъ челобитчиковъ. Государь назначилъ смертную казнь за такое поведение и торговую казнь господину, который позволить подобные поступки холопу своему. 24 Мая государь выступилъ изъ Смоленска, обратившись къ ратнымъ людямъ съ такою сказкою: «Если король Польскій не вспомнитъ Бога, не признается къ намъ, великому государю, въ своей неправдъ и не станетъ мириться такъ, какъ годно Богу и намъ, то мы, великій государь, прося милости у Бога и у престрашныя и грозныя воеводы, пресвятыя Богородицы (которая изволила своимъ образомъ и до днесь воевать ихъ Литовскую и Польскую землю, и не могутъ нигдъ противу нея стати, ибо писано: лихо противъ рожна прати), и взявъ на помощь честный кресть, за изгнаніе православной въры будемъ зимовать сами и воевать, доколь нашъ Владыка свое дъло совершитъ, и какъ дастъ Богъ перейдемъ за ръку Березину, то укажемъ вамъ всемъ везде хлебъ и животину брать въ приставство. И вамъ бы служить не щадя головъ своихъ, а деревень бы не жечь для того, что тъ деревни вамъ же пригодятся на хлъбъ и на пристанище; а кто станетъ жечь, и тому быть во всякомъ разореніи и ссылкъ, а холопу, который сожжеть, быть казнену безо всякой пощады. Если кто побъжитъ со службы или бользнь прикинетъ, не хотя служить, то быть ему казнену безо всякой пощады. И вамъ бы потщиться върою и правдою, отъ всего чистаго ссрдца,

съ радостію, безо всякаго сумнтнія, безо всякаго ворчанія, и переговоровъ бы о томъ отнюдь не было: кто скуденъ, тотъ пусть милости проситъ у государя, а не ворчитъ и не бъжитъ со службы; а кто будетъ съ радостію съ нами служить до отпуску, тотъ увидитъ, какая ему государская милость будетъ». Первая милость, какую царь счелъ нужнымъ оказать служилымъ людямъ, состояла въ принятіи мъръ противъ побъга отъ нихъ людей. Еще находясь въ Смоленскъ, 25 Апрыля государь писаль боярину Василью Васильевичу Бутурлину: «Въ нынъшнемъ году съ Москвы и со службы отъ насъ отъ многихъ бояръ и отъ всякихъ чиновъ людей побъжали люди, сбираются въ глухихъ лъсахъ, а собравшись, хотять вхать къ Хмельницкому; къ своей брать в пишутъ, будто сулятъ имъ Черкасы маетности, и многихъ своихъ бояръ поставили пъшими и безодежными. И вы, поговоря съ гетманомъ и перехватавъ ихъ всъхъ, велите изъ нихъ человъкъ десять повъсить въ нашихъ старыхъ городахъ, въ Путивлъ съ товарищи, остальныхъ же, высъкши кнутомъ, пришлите въ Москву, и заказъ кръпкій учините, чтобъ впередъ Черкасы ихъ не принимали» 84.

Въ началь Іюня въ Шкловъ прівхаль къ государю Золотаренко, и отправленъ быль за Березину; отряженный имъ Черниговскій полковникъ Поповичъ взялъ Свислочь: «непріятелей въ немъ всвхъ подъ мечъ пустили, а самое мъсто и замокъ огнемъ сожгли». Та же участь постигла Кайдановъ; Московскій воевода Матвъй Васильевичъ Шереметевъ взялъ Велижъ; бояринъ князь Федоръ Юрьевичъ Хворостининъ овладълъ Минскомъ. 29 Іюля бояринъ князь Яковъ Куденетовичъ Черкаскій, соединившись съ Золотаренкомъ, въ полмиль отъ Вильны напалъ на обозъ гетмановъ Радзивила и Гонсъвскаго; бой длился отъ шестаго часа дня до ночи; гетманы потерпъли пораженіе и бъжали за ръку Вилію, а Русскіе приступили къ Вильнъ и овладъли этою столицею Литвы. Царь стояль въ деревнъ Крапивнъ, за 50 верстъ отъ Вильны, когда прискакалъ къ нему гонецъ съ этимъ радост-

нымъ извъстіемъ. 9 Августа пригнали новые сеунчики (въстники побъды): Ковно былъ взятъ; 29 Августа пришла въсть о взятін Гродно.

Въ то же время, въ Іюль, Бутурлинъ и Хмельшицкій вы-ступили въ походъ, безпрепятственно вступили въ Галицію; гетманъ коронный Потоцкій потерпълъ пораженіе подль Грод-ка; Русскіе подошли ко Львову, но ничего не сдълали городу по явному нежеланію Хмельницкаго дъйствовать ръшительно: онъ взялъ съ осажденныхъ 60,000 злотыхъ и удалился отъ города, а Выговскій прямо писаль горожанамъ-Львовскимъ, чтобъ не сдавались на царское имя. Ръшительбывшая подъ начальствомъ Данилы Выговскаго, брата писарева, и Петра Потемкина; Люблинцы присягнули царю. Московскіе воеводы, одни безъ козаковъ, съ двухъ сторонъ воевали Литву. Въ Сентябръ вышелъ на судахъ изъ Кіева князь Дмитрій Волконскій; 15 числа пришель онъ подъ Туровъ: Туровцы вышли къ нему на встръчу съ образами и присягнули царю. Не останавливаясь въ Туровъ, Волконскій отправился сухимъ путемъ подъ городъ Давыдовъ; съ версту отъ города встрътило его Литовское войско и завязало бой; Литва была втоптана въ городъ, который запылалъ, и Литва бросилась бъжать изъ него (16 Сентября). Побъдители возвратились къ судамъ своимъ и поплыли внизъ по ръкъ Горынъ къ ръкъ Припети, Припетью шли вверхъ до ръ-ки Вятлицы, отъ Вятлицы шли сухимъ путемъ до города Сто-лина, котораго достигли 20 Сентября: Литва, вышедъ изъ города, учинила бой большой, была побита, бъжала, городъ былъ занятъ и сожженъ Русскими. Отъ Столина Волконскій возвратился къ Припети, къ судамъ своимъ, Припетью плылъ до ръки Пины, и 25 Сентября достигъ Иинска. Литва не пустила Русскихъ пристать къ берегу, и Волконскій долженъ былъ высадиться ниже города, у села Пенковичей; послъ большаго бою Русскіе по следамъ Литвы вошли въ Пинскъ и Литву выбили. Простоявши въ Пинскъ двое сутокъ, чтобъ

дать отдохнуть людямъ, Волконскій 27 Сентября сжегъ городъ и слободы, пошель назадъ къ судамъ своимъ и поплыль внизъ по Припети; въ селъ Стаховъ разбилъ отрядъ Литовскаго войска, привелъ къ присягъ жителей городовъ Кажана и Латвы и опять Днъпромъ возвратился въ Кіевъ и привелъвойско въ цълости: только у одного солдата подъ Пинскомъруку оторвало изъ пушки, да двухъ человъкъ изъ пищали ранили 85.

Съ другой стороны, 23 Октября князь Семенъ Андреевичъ Урусовъ и князь Юрій Борятинскій пошли съ войскомъ изъ Ковно къ Бресту и побили Поляковъ на Бълыхъ Пескахъ, въ 150 верстахъ отъ Бреста. 13 Ноября подошли они къ этому городу и встрътились здъсь съ новымъ гетманомъ Литовскимъ, Павломъ Сапъгою: Урусовъ потерпълъ пораженіе, отступиль отъ Бреста и сталь обозомь за ръкою, но Литва выбила его оттуда; Урусовъ сталь въ 25 верстахъ отъ Бреста, въ деревиъ Верховичахъ, Сапъга обошелъ его и тутъ, дорогу и воду отняль и двое сутокъ держаль въ осадъ, требуя, чтобъ все войско сдалось ему; Урусовъ не согласился и вступиль въ битву, которая окончилась блистательнымъ торжествомъ для него: поразивъ Литву на-голову, Русскіе тнали ее шесть версть, взяли четыре пушки, 28 знаменъ 86. Посль этого дъла Урусовъ и Борятинскій пошли къ Вильнъ. Между этими воеводами и полчанами ихъ было сильное неудовольствіе. Новгородскіе дворяне и дъти боярскіе били челомъ на Урусова, что, сказавши имъ государевъ указъ выступить изъ обоза, изъ Подберезья въ Вильно и дальше въ Ковно, приказалъ имъ приготовить всемъ полкомъ хлебныхъ запасовъ на кормъ ратнымъ людямъ, которые стояли въ Ковно. Они, дворяне, подали за руками челобитную, что имъ этого хлъба, и своихъ запасовъ, и конскихъ кормовъ везти съ собою въ Ковно невозможно. Урусовъ вышелъ изъ шатра и, не принявши челобитной, билъ ихъ булавою и стръльцамъ вельль бить ихъ ослопьемъ до умертвія, а иныхъ челобитчиковъ велель бить кнутомъ на козлъ безъ пощады. Они до-

кладывали ему о полковыхъ и расправныхъ своихъ дълахъ: бояринъ, не выслушавъ ихъ челобитья, бранилъ ихъ...... и биль булавою, и ослопьемъ, и кнутомъ, и плетьми безъ пощады, не учиня никакой расправы и сыску, говорилъ имъ, будто указалъ государь, выбравъ изъ нихъ лучшихъ людей, въшать, а иныхъ бить кнутомъ, тогда какъ они передъ государемъ вины своей никакой не въдаютъ. Все это воевода мститъ имъ прежнюю недружбу, потому что они били челомъ на него царю Михаилу Өеодоровичу, а инымъ мститъ за Новгородскую недружбу. Узнавши, что у кого-нибудь изъ нихъ есть плънники, воевода присылалъ друзей своихъ съ стръльцами и самъ выбиралъ лучшихъ дтвицъ и женщинъ, бралъ къ себъ силою и, подержавъ у себя, отсылалъ въ Великія Луки на государевыхъ подводахъ. Посылалъ головъ съ сотнями за лошадьми и часть приведенныхъ лошадей взялъ себъ, другихъ роздалъ тъмъ, къ кому добръ, остальныхъ послалъ къ государю въ Вильну. Идучи дорогою, заставлялъ служилыхъ людей ловить рыбу изъ прудовъ, выпустя воду. Приказалъ идти подъ Брестъ наскоро съ выоками, а дорогою свои и конскіе кормы и людей въ плѣнъ брать: они дворяне, услыхавъ государеву милость, забыли свои великія нужды и безконство, 'на государеву службу пошли съ радостію, но какъ только перешли ръку Нъманъ, Урусовъ и Борятинскій запретили имъ подъ смертною казнію брать чтолибо у жителей; а сами воеводы въ благочестивыхъ христіанскихъ церквахъ утварь, въ костелахъ, по мъстечкамъ, въ панскихъ маетностяхъ, въ мѣщанскихъ дворахъ всякую казну грабили, колокола, лошадей, кареты, органы брали и, отягчась добычею, шли подъ Брестъ очень медленно, а ихъ поморили голодною смертію. Къ Бресту пошли воеводы скорымъ походомъ, а отъ Бреста за пять верстъ черезъ ръку и болота мостъ большой и худой, за которымъ стояли роты Литовскихъ людей. Воеводы вельли за мостъ перебираться наскоро; Литовскіе люди, пострелявшись, отъ мосту побежали къ Бресту, а изъ Русскихъ многіе за тъснотою по мосту

перебраться не поспъли, людей дворянскихъ съ простыми лошадьми по мосту не перепустили; нарядъ, казну и пъшихъ людей воеводы велѣли оставить за рѣкою у мосту, а въ Брестъ послали аманата пана Свяцкаго и козака, и приказалъ имъ Урусовъ занять себъ дворъ, потомъ, не сождавшись со встми ратными людьми, пошель за мость къ Бресту съ небольшимъ отрядомъ. Литовскіе люди присылали изъ города съ просьбою сътхаться и говорить о добромъ дълъ; но воеводы, не сказавши служилымъ людямъ ничего про битву, вельли задоръ учинить Луцкимъ козакамъ, произошла битва, и вслъдствіе такого нестройства и безвъстнаго боя государевыхъ ратныхъ людей многихъ побили, ранили и въ плънъ взяли, и животворящій кресть, который отъ государя быль данъ, достался врагу. Изъ подъ Бреста отошли они ночью за ръку въ обозъ, а поутру пришли къ нимъ Литовскіе люди и начали по нихъ изъ наряда стрелять; воеводы пошли отъ нихъ въ отходъ и пришли въ деревню Верховичи; Литовскіе люди дорогу у нихъ отняли, и воеводы велели отступать другою дорогою; но они, служилые люди, говорили, что имъ за ръками и топкими болотами въ отходъ нейти, мосты худые и разметаны и на засадахъ много непріятелей, пусть воеводы велять имъ съ Литовскими людьми биться, вышли на бой съ своими людьми и Литовскихъ начальныхъ людей многихъ побили конныхъ, а пъшихъ побили безъ остатка. Урусовъ на бою лошадей и платья у Литвы брать имъ не вельль, сказаль, что все будеть на черный пай. Воеводы брали у шляхты подарки, что у кого полюбится или гдъ что провъдають, и многіе изъ шляхты, узнавъ, что берутся подарки большіе, государю не присягали. Урусовъ не по нуждъ въ постные дни ълъ мясо, ихъ, дворянъ, безчестилъ, называлъ неслугами и небойцами, а на самомъ у Бреста и сабли не было, въ Верховичахъ, испугавшись пушечной стръльбы, съ бою уъхалъ и государево знамя съ собою увезъ. — Урусовъ и Борятинскій отвъчали, что запретили грабить жителей, когда шляхта поддалась и дала аманатовъ; сами нигдъ ничего не грабили; противъ Бреста дъйствовали враждебно, ибо оттуда прислали имъ сказать, что Брестъ принадлежитъ Шведскому королю; дворянамъ о предстоящей битвъ давали знать, задираться не приказывали, и когда начался бой, то дворяне правой стороны поддержались, а лѣвой побъжали и воеводъ выдали; подъ Брестъ идти дворяне отказались; лошадей и платье брать у непріятеля на бою не запрещали; у шляхты брали подарки, но и сами отдаривали; сабля на Урусовъ всегда была и боя никогда онъ не оставлялъ 87.

Урусовъ завязалъ дело подъ Брестомъ въ то время, когда уже шли дъятельные мирные переговоры. Гетманъ польный Литовскій Гонсъвскій прислаль къ князю Якову Куденетовичу Черкасскому съ вопросомъ: изволитъ ли государь съ королемъ мирное постановленіе учинить? Государь послаль къ Гонсъвскому любимца своего стольника Оедора Михайловича Большаго-Ртищева. Посланный нигдъ не нашелъ Гонсъвскаго, посаженнаго, какъ ему сказали, подъ стражу Радзивиломъ, а въ Брестъ, въ концъ Сентября, нашелъ новаго гетмана Литовскаго Павла Сапъгу, назначеннаго на мъсто Радзивила. Ртищевъ объявилъ Сапътъ, что государь соизволяетъ на мирное постановленье. Сапъга отвъчалъ, что онъ, именемъ всего собранія, бьетъ челомъ великому государю, всея Великія и Малыя и Бълыя Россіи самодержцу, о поков, покорно бьетъ челомъ за объявленное пожалование христіанское. Ртищевъ, какъ посланный къ Гонствскому, а не къ Сапътъ, не объявилъ послъднему присланныхъ съ нимъ мирныхъ условій, говоря: «что одинъ началъ, другой не можетъ совершить, потому: что человъкъ, то разумъ». Онъ требоваль, чтобъ Сапъга объявиль ему свои мирныя условія; тотъ отвъчалъ, что имъ трудно дать статьи, не доложа королю. Положили до събзда великихъ пословъ прекратить непріятельскія действія съ объихъ сторонъ. Ртищевъ привезъ къ государю отъ Сапъги посланника Глядовицкаго, съ которымъ велъно говорить о дълахъ окольничему князю Семену Романовичу Пожарскому да думному дьяку Лопухину. Глядовицкій, отъ имени гетмана Сапъги и сенаторовъ, билъ челомъ, чтобъ государь во 1) велълъ кровь утолить; 2) велълъ назначить масто, куда король тотчась отправить пословъ своихъ; 3) удержалъ отъ войны гетмана Хмельницкаго и Кіевскихъ воеводъ; 4) чтобъ шляхть и другимъ людямъ вольно было на пепелища свои возвратиться; 5) чтобъ учинена: была размъна плънныхъ. Принявши статьи, Пожарскій сказаль посланнику, чтобъ онъ, когда будетъ у государя, отнюдь бы не называль Сапъгу гетманомъ великаго княжества Литовскаго, а если назоветь, то его вышлють съ великимъ безчестьемъ и отпуску ему не будетъ: такъ онъ бы гордостьсвою отложилъ; да и то ему говорено, за какія гордости смирилъ Богъ короля ихъ и пановъ радныхъ, какъ посыланы были отъ великаго государя великіе и полномочные послы и посланники къ королю, и король ни въ чемъ не исправился, и за то, сами видите, какъ Богъ его смирилъ: покинувши все, съ немногими людьми убъжалъ въ Венгерскія горы, но и тамъ ему мъста нътъ; сенаторамъ бы вашимъ и вамъ всъмъ давно поискать государской милости, ъхать самимъ къ великому государю и милости просить не пересылкою. Ты говоришь, что королю присылать о мирт къ госудерю: но гдт вашего короля сыскать?» Глядовицкій отвтчаль: «Воля Божія совершилась; кто бываеть на конт, тоть бываетъ и подъ конемъ, а ужь безъ пана намъ не быть, не тотъ панъ, такъ другой». Пожарскій: «Время вамъ бить челомъ великому государю, а не искать другаго государя, и великій государь васъ пожалуетъ каждаго по вашему достоинству; скажи намъ послъднее: какъ тебъ гетмана назвать?» Глядовицкій: «Изговоря государское именованье и титло, скажу: посланный отъ Павла Сапъги, гетмана великихъ войскъ-Литовскихъ.» Пожарскій: «Говори: гетмана великихъ войскъ, а Литовских говорить тебъ непристойно». Глядовицкій не согласился. 25 Ноября онъ былъ у бояръ и думныхъ людей. Бояре отвъчали Сапътъ и сенаторамъ: «Вы въ своей грамотъ просите насъ бить челомъ за васъ великому государю, а

Яна Казимира короля Польскаго пишете великимъ княземъ Литовскимъ и гетманъ подписался гетманомъ великаго княжества Литовскаго: но вамъ подлинно извъстно, что даровалъ Богъ великому государю нашему взять у его королевскаго величества всю Бълую Русь и стольный городъ Вильну, и тосударь нашъ учинился на всей Бълой Россіи и на великомъ княжествъ Литовскомъ, и на Волыни, и на Подоліи великимъ тосударемъ. Вамъ такъ писать непристойно; лучше бы вамъ просить милости у его царскаго величества и быть подъ его высокою рукою, а государь въры, правъ и вольностей вашихъ нарушить ни въ чемъ не велитъ». То же писалъ и самъ царь Сапътъ. Если великій государь царь хотълъ быть великимъ княземъ Литовскимъ, то великій государь патріархъ быль честолюбивъе: 29 Іюля онъ писаль Алексъю Михайловичу, чтобъ тотъ не только оставилъ за собою Вильну, но доискивался Варшавы, Кракова и всей Польши. 1-го Сентября прислаль онъ государю благословение писаться велиликимъ княземъ Литовскимъ 88.

Но въ то время, какъ Алексей Михайловичъ считалъ несомнъннымъ, что всъ завоеванія его останутся за нимъ, и называлъ себя всея Великія, и Малыя, и Бълыя Россіи самодержцемъ, Литовскимъ, Волынскимъ и Подольскимъ, явился ему опасный соперникъ: то былъ не Янъ Казимиръ Польскій, но энергическій преемникъ Христины Шведской, Карлъ Х Густавъ. Видя затруднительное положение Польши, онъ напалъ на нее подъ пустыми предлогами и овладълъ всею Великою Польшею, которая признала его своимъ королемъ; потомъ овладълъ Варшавою и Краковомъ; Янъ Казимиръ бъжаль въ Силезію. Но Карлъ Х-й не хотълъ довольствоваться одною Польшею: онъ обратилъ свои взоры и на Литву, гдъ гетманъ Радзивилъ, потерявши Вильну, поддался Шведскому королю, къ чему особенно склоняло его единовъріе: Радзивилъ былъ протестантъ; принимая подъ свою руку Радзивила и другихъ пановъ Литовскихъ, Карлъ объщалъ возвратить имъ всъ ихъ владънія, занятыя Русскими. Легко

понять то раздражение, какое обнаружилось противъ Шведскаго короля въ станъ царя Московскаго. Еще въ Іюль пріъхалъ къ царю въ Смоленскъ Шведскій посланникъ Розенлиндъ и подалъ грамоту, въ которой король извъщалъ о начатін войны съ Польшею, потому что Янъ Казимиръ въ грамотъ своей писалъ короля Шведскаго не по достоинству и чинить ему убытки сколько ему возможно; поэтому королевское величество причину имъетъ съ оружіемъ на Яна Казимира наступить и достать его земли, которыя поближе къ Швецін; ожидаеть король, что такіе его достойные умыслы у царскаго величества хорошо приняты и истолкованы будуть, ибо клонятся къ тому, чтобъ стоять противъ недруга, который съ своими помощниками ищетъ обоимъ государямъ, и Московскому, и Шведскому, вреда и разоренія. Царское величество изволилъ бы указать своимъ боярамъ и воеводамъ съ Шведскими генералами всякую дружбу держать. Царь отвъчалъ: «За многія злыя неправды къ намъ королей Владислава и Яна Казимира далъ Богъ намъ взять всю Бълую Русь и многія воеводства, города и мъста съ убздами великаго княжества Литовскаго, да нашъ же бояринъ Бутурлинъ съ Запорожскимъ гетманомъ Хмельницкимъ въ коронъ Польской, на Волыни и въ Подоліи побралъ многія воеводства, города и мъста, и мы учинились на всей Бълой Руси и на великомъ княжествъ Литовскомъ, и на Волыни, и на Подоліи великимъ государемъ». Этимъ царь ясно показывалъ, чего Карлъ не долженъ былъ трогать, если хотълъ остаться въ миръ съ Москвою.

Тщетныя предосторожности! столкновеніе было необходимо. Радзивилъ величалъ себя великимъ гетманомъ Шведскаго короля и великаго княжества Литовскаго, воеводою Виленскимъ. 18 Августа отправленъ былъ къ нему дворянинъ Лихаревъ. Онъ нашелъ гетмана подъ Кайданами и говорилъ ему: «Писалъ ты къ боярамъ царскаго величества и въ грамотъ своей написался Шведскаго короля и великаго княжества Литовскаго великимъ гетманомъ, Виленскимъ воеводою.

Царскаго величества бояре и воеводы удивляются, что ты такъ написалъ, потому что великое княжество Литовское и городъ Вильна никогда не бывали за Шведскимъ королемъ, Вильна была Польскаго короля, а за его неправды взяль этотъ городъ государь нашъ, и теперь Вильна и Литовскіе города за государемъ нашимъ. Такъ ты даришь Шведскаго короля чужимъ, а у государя нашего съ Шведскимъ королемъ въчное докончаніе. Ближній бояринъ и воевода князь Яковъ Куденетовичъ Черкасскій вельлъ тебь говорить: если ты хочешь быть Виленскимъ воеводою, то поищи государской милости къ себъ, и будь въ подданствъ у царскаго величества: государь тебя пожалуеть гетманствомъ Литовскимъ, воеводствомъ Виленскимъ, всеми твоими маетностями, да сверхъ того пожалуетъ тебя великимъ своимъ царскимъ жалованьемъ, а вольности вашей и въры нарушить не велить». Радзивиль отвъчаль: «Хотимъ мы быть у великаго государя въ подданствъ; но посланцевъ нашихъ задержали, и въ утзят около Вильны ратные государевы люди крестьянъ, жонокъ и малыхъ ребятъ посъкаютъ всъхъ и домы палятъ; видя, что посланцевъ задержали, а Польскій король насъ покинулъ, я отдался въ подданство Шведскому королю». Гонсъвскій отвъчаль: «Государь показаль бы милость, взяль у Польскаго короля къ своему краю, что хочетъ, а насъ бы подъ Польскимъ королемъ не трогалъ». Въ другое свиданіе съ Лихаревымъ Радзивиль сказаль: «У насъ мысль наша вся розно пошла, у всъхъ нашихъ людей мысль врознь». Сношенія съ Радзивиломъ начаты были вопреки желанію Никона, который 19 Іюля писалъ государю: «Радзивила не призывать: его и такъ Богъ предастъ».

Въ Сентябръ князь Яковъ Куденетовичъ Черкасскій отправилъ дворянина Нестерова къ Шведскому генералу, графу Делагарди, который далъ знать боярину, что городъ Друя сдался Ш ведамъ. Нестеровъ доносилъ: шляхта, которая поддалась Ш ведскому королю, тужитъ и говоритъ: «не знаемъ, ка къ впередъ будетъ жить, не привыкнуть намъ жить въ

подданствъ у Шведскаго короля, мы Шведскаго языка не знаемъ, а Шведы нашего языка не знаютъ, къ Русскимъ же людямъ были мы привычны, съ ними жили вмъстъ и языкъ у насъ одинъ былъ». - Представленный Делагарди, Нестеровъ говорилъ ему: «Тебъ извъстно, что въ 1654 году бояринъ Василій Петровичъ Шереметевъ взялъ города Друю, Дрису, Глубокое и людей привелъ ко кресту служить великому государю; а теперь Друю заняли Шведы! Шведы приходять также къ Ковно, занятому Русскими, Радзивилъ пишется воеводою Виленскимъ и гетманомъ великаго княжества Литовскаго, тогда какъ Вильну Богъ далъ великому государю нашему. А когда въ 1654 году Московскіе воеводы пошли было на владънія Курляндскаго князя, и Шведскій король прислалъ просить государя, чтобъ Курляндскаго князя не воевать, то госудать его просьбу исполнилъ». Долагарди отвъчаль: «Если по сыску окажется, что Русскіе прежде Шведовъ заняли Друю и Дрису, то король за эти города стоять не будеть, а безъ въдома королевского я объ нихъ ничего решить не смею. Не знаю, какъ Шведы прітажали къ Ковно, а если и прітзжали, то царскимъ людямъ вреда не сдълали. Съ Радзивиломъ я увижусь скоро и буду ему говорить, чтобъ онъ воеводою Виленскимъ и гетманомъ не писался». Делагарди объщался также освободить всъхъ Московскихъ плънниковъ, находившихся у Радзивила. Но эти учтивости не помогали; скоро явилась новая причина къ досадъ: узнали, что Карлъ переписывался съ Хмельницкимъ и Золотаренкомъ 89.

Но чемъ сильнее было раздражение противъ Шведовъ, темъ охотнее склонали слухъ къ предложениямъ мира съ Польшею, истерзанною, безсильною, уступчивою и неопасною. Въ Октябръ явились въ Москвъ давно небывалые гости, цесарские послы Аллегретти и Лорбахъ. Опасно было для Австрии падение союзной католической Польши и усиление на ея развалинахъ враждебной, протестантской Швеции, и вотъ Фердинандъ III поспъшилъ явиться посредникомъ между

царемъ и Яномъ Казимиромъ, чтобъ освободить Польшу отъ Московской войны и, если можно, обратить царское оружіе противъ Швеціи. Съ самаго прівзда, въ разговорв съ приставами, послы уже начали толковать о коварствъ Шведовъ, о необходимости мира съ Поляками, и всъми средствами зодабривать Русскихъ, льстить имъ, зная, что каждое слово, сказанное приставамъ, будетъ донесено царю. «Едва ли Богъ петерпитъ Шведамъ», говорилъ Аллегретти приставамъ: «не дождавшись исхода перемирныхъ урочныхъ лътъ, они напали на Поляковъ въ то время, когда царское величество изволилъ наступить на Литву съ своими ратными людьми. Издавна у Шведовъ такой лукавый умысель, что они нападають на того, кто безсилень. А намъ извъстно, какія неправды Польскаго короля Яна Казимира къ царскому величеству; Поляки уклонились на гордость и никакого исправленія во всъхъ неправдахъ не учинили». Но потомъ Аллегретти началъ дълать намеки на то, что надобно защищать только свое, а не желать чужаго: «У цесарскаго величества была война съ Шведскимъ королевствомъ и съ иными государствами тридцать три года, съ объихъ сторонъ людямъ учинилась погибель великая, государствамъ запустъніе и убытки; но сколько война ни велась, теперь успокоена миромъ, и стало это Богу любо и людямъ годно. За правду стоять надобно, это не гръхъ предъ Богомъ, но кто чужаго захочетъ, то, думаемъ мы, это не будетъ прочно впередъ». Боясь однако разсердить этимъ намекомъ, Аллегретти поспъшилъ прибавить: «Мы это говоримъ съ вами не договоромъ, бестдною ртчью, по пріятельской дружбт». Потомъ Аллегретти началъ ръчь о необходимости всъмъ христіанскимъ государямъ соединиться противъ невърныхъ: «Мнъ случилось быть въ Цареградъ у Турскаго султана въ послахъ отъ короля Испанскаго, и видълъ я тамъ, какъ Татары продаютъ Русскихъ и Поляковъ въ работу. Прослезился я, видя, что такое мученіе чинили христіанамъ. Мы надивиться не можемъ, какъ такіе великіе государи до сихъ поръ терпятъ

бусурманамъ? Мало того, что продаютъ христіанъ въ работы, на каторги: псы, въдомые враги Божіи, Жиды, покупаютъ младенцевъ и въ жидовство приводятъ! Какъ можнохристіанамъ терпъть такія злыя бъды и досады?» возразили: « Крымскіе Татары берутъ много людей и изъ-Нъмецкихъ государствъ, и также продаютъ въ работы и на каторги». Аллегретти отвъчаль: «Дай Боже намъ слышать и видъть, чтобъ совокупились христіанскіе государи, бусурманъ покорили и власть ихъ разорили». Вътзжая въ Москву, послы удивлялись церковному строенію, стройство ратныхъ людей; но не понравилось имъ на квартиръ, хотя и вельно было въ ней поставить столы и скамьи, перекрыть горницу, которая капала, послать 10 тарелокъ оловянныхъ да 36 тарелокъ деревянныхъ. Аллегретти говорилъ приставамъ: «У насъ посламъ отводятъ жилые дворы, на дворахъ постели и одъяла изготовлены бываютъ стройныя, скатерти и сосуды всякіе, все готовое. Мы, думая, что и у царскаго величества будетъ намъ такъже, постели и сосудовъ съ собою не взяли, и теперь намъ безъ нихъ быть нельзя». Приставы отвъчали: «У великихъ государей нашихъ того не повелось, чтобъ ставить пословъ на посадскихъ дворахъ, для нихъ устроены посольскіе дворы, а сосуды всякіе и постели послы привозять съ собою.»

Въ Ноябръ возвратился изъ похода государь и имълъ торжественный въъздъ въ Москву: пришедши на лобное мъсто, Алексъй Михайловичъ поклонился образу, поцъловалъ крестъ изъ рукъ патріарха, указалъ спросить о здоровьт весь міръ, всъхъ, которые стояли тутъ около Лобнаго мъста: весь міръ въ землю челомъ ударили и царскому величеству многолътствовали 90. 15 Декабря Аллегретти съ товарищами представлялся государю, которому поднесъ въ двухъ стклянкахъ миро чудотворца Николая, два кувшинца золотыхъ съ жемчугами, двъ объяри цвътныя, объярь серебряную, часы золоченые, двъ коробки аромату, двъ коробки сахара составнаго. 17 числа послы были въ отвътъ у бояръ князей: Алексъя Никитича Трубецкаго, Григорья Семеновича Куракина, Юрья Алексъевича Долгорукаго. Аллегретти говорилъ: «Цесарское" величество прислалъ насъ къ царскому величеству поэдравить великаго государя на его преславныхъ государствахъ и обновить прежнюю дружбу предковъ. Цесарское величество желаетъ и того, чтобъ укротилось кровопролитіе между царскимъ величествомъ и королемъ Польскимъ и оружіе ихъ обратилось бы на общихъ христіанскихъ непріятелей, на бусурманъ. Всякой войнъ бываетъ конецъ - миръ, а къ миру приводятъ посредники, и если царское величество не изволить заключить миръ съ Польскимъ королемъ посредствомъ цесарскаго величества, а потомъ заключитъ миръ посредствомъ другаго какого-нибудь государя, то цесарскому величеству будетъ это безчестье». 20 Декабря быль другой сътздъ, на которомъ бояре отвъчали посламъ, что государь принимаетъ въ любовь доброхотный совътъ цесаря и для братской дружбы къ нему соглашается на миръ съ Польшею, но требуетъ, чтобъ ему немедленно дано было знать, на какихъ статьяхъ быть миру, потому что у государя войска собраны многія и безъ дъла держать ихъ убыточно. Послы отвъчали, чтобъ государь назначилъ пограничное мъсто для посольского съъзда, они дадуть знать объ этомъ императору, а тотъ, въ свою очередь, дастъ знать королю Яну Казимиру, и что пересылка эта больше двухъ мъсяцевъ не продлится. Бояре спросили: гдъ теперь король Янъ Казимиръ, паны радные при немъ ли, и нътъ ли между нами розни? Аллегретти отвъчалъ: «Король Янъ Казимиръ еще не згинулъ, а при немъ есть и паны радные и ръчь посполитая; теперь онъ стоитъ отъ Кракова близко, въ Силезіи. Цесарь съ нимъ въ близкомъ свойствъбрать двоюродный, а что теперь отстали отъ Польскаго короля Радзивилъ да подканцлеръ Радзіевскій, и это дъло не большое - тутъ не вся земля. А которые вмъстъ съ ними поддались Шведскому королю, то дело это не можетъ надолго состояться, потому что у Поляковъ владъють всемъ сперва духовные люди, и имъ католикамъ съ Лютеранами и Кальвинами какъ ужиться? И папа, и цесарь, и короли Испанскій и Французскій, и другіе государи католической въры вступятся и своей въръ згинуть не дадутъ. Хотя теперь король Нольскій и Кракова лишенъ, но и Москва была за Поляками, а потомъ Русскіе люди собрались и Поляковъ изъ Москвы выгнали».

На сътядъ 24 Декабря бояре спросили пословъ: «Если Шведы Польшею завладъютъ, то цесарь Польскому королю будетъ ли помогать противъ Шведовъ? «Аллегретти отвъчалъ: «Если Польскій король будетъ въ крайности, т.-е. если царское величество помириться съ нимъ не изволитъ и цесаря въ посредники не возьметъ, то за Польскаго короля не одинъ цесарь, но и папа, и Французскій и другіе государи двинутся». Потомъ Аллегретти спросилъ: «Хмельницкій царскому величеству въренъ ли и впередъ отъ него шатости въ какую-нибудь сторону не чаять ли?» Бояре спросили: «Зачъмъ онъ это спрашиваетъ?» Посолъ отвъчалъ: «У Шведовъ ръчь несется, будто Хмельницкій хочетъ поддаться подъ Шведскую корону». Бояре отвъчали: «Черкасы никогда отъ царскаго величества не отступятъ, нельзя этому быть» 91.

Въ Москвъ хотъли удостовъриться, дъйствительно ли Янъ Казимиръ еще имъетъ какія-нибудь средства? узнать, какъ велика можетъ быть надежда для царя удержать не только великое княжество Литовское, но пріобръсти и корону Польскую. Въ Февралъ 1656 года отправленъ былъ дворянинъ Лихаревъ къ Литовскому гетману Павлу Сапътъ и короннымъ — Станиславу Потоцкому и Станиславу Лянцкорнскому. Въ Апрълъ Лихаревъ нашелъ Сапъту въ Люблинъ, который, по уходъ Русскаго войска занятъ былъ Шведами, а теперь сдался Литовскому гетману на имя Яна Казимира. На слова Лихарева, призывавшаго его подъ высокую руку великаго государя, Сапъта отвъчалъ: «На государевомъ жалованьъ челомъ бью: еслибы я не слыхалъ про пана своего короля, еслибъ онъ къ намъ не верпулся, то я бы со всею Литвою къ царскому величеству пошелъ въ подданство; не мы его покину-

ли, онъ насъ покинулъ. А теперь слышу, что онъ къ намъ возвратился, прітхалъ во Львовъ и идетъ на Шведа: такъ я своего пана короля, своей втры и своего Саптжинскаго дожа и права не могу покинуть, измѣнникомъ быть не хочу; государь же меня назоветь измѣнникомъ, скажеть: измѣнилъ ты королю, измънишь и мнъ; скоръе горло свое дамъ, а такъ не сдълаю. Княжество Литовское все хотъло къ царскому величеству, но Урусовъ насъ задралъ и домы наши запустошилъ. И теперь все княжество Литовское хочетъ миру съ государемъ, а Польша хочетъ больше мира съ Шведкоролемъ». Изъ Люблина Лихаревъ поъхалъ СКИМЪ Львовъ. Здъсь Потоцкій даль такой же отвъть: «Неслыханное дъло, чтобъ королю покинуть государство свое или намъ отъ него отступить, онъ тутъ родился, природный государь намъ, на время отъъзжалъ да и опять пріъхалъ».

Но въ то время, какъ Лихаревъ велъ эти переговоры съ гетманами, въ Апрълъ прітхаль въ Москву Польскій посланникъ Петръ Галинскій. Государь указаль посольскому думному дьяку Алмазу Иванову ъхать къ Галинскому и распросить, съ чъмъ онъ пріъхаль? Посланникъ объявиль, что онъ привезъ статьи, на которыхъ становить миръ между королемъ и великимъ государемъ, и если царское величество согласится, то долженъ быть назначенъ пограничный сътздъ уполномоченныхъ для окончательнаго постановленья. Да онъ же посланникъ долженъ объявить о замыслахъ Шведскаго короля противъ Московскаго государства: Карлъ Х-й не толькообъщаль Радзивилу съ товарищами возвратить земли, занятыя царскими войсками, но и хотълъ идти съ войскомъ прямо подъ Москву, объщалъ, что изъ Смоленска ни одинъ кирпичь не пропадеть; всь эти договоры и обязательства за рукою и печатями короля и графа Магнуса Делагарди у короля Яна Казимира и у полковниковъ есть, и съ этихъ подлинныхъ листовъ присланы съ нимъ, Галинскимъ, списки. Безъ представленія государю Галинскаго позвали въ отвътъ къ окольничему Богдану Матвъевичу Хитрову и дьяку Алмазу

Иванову, несмотря на то, что посланникъ со слезами просилъ позволенія сперва поднести королевскую грамоту самому царю. Галинскій объявилъ следующія статьи: 1) король желаетъ мира; 2) чтобъ государь уступилъ королю все завоеванное. На замъчаніе, что это дъло нестаточное, Галинскій сказаль: «Если мало попросить, такъ не зачёмъ и уговору быть, а какъ много попросить, такъ есть изъ чего убавить, а все это въ волъ великаго государя». Галинскій больше всего старался произвести раздражение противъ Шведовъ: «Королю и народу» говорилъ онъ: «не такъ досадно на царское величество, хотя у нихъ государство опустошено, какъ досадно на Шведовъ, которые, видя ихъ упадокъ и разоренье, не выждавъ перемирныхъ семи лътъ, напали на нихъ невинно и, сговорясь съ еретиками Венграми, разоренье сдълали большое; мириться со Шведами король и сенаторы безъ воли царскаго величества не будутъ, въ томъ я дамъ письмо за своею рукою».

Послѣ этихъ объясненій Галинскій былъ представленъ государю и позванъ въ другой разъ въ отвѣтъ къ тѣмъ же Хитрову и Алмазу. Дьякъ объявилъ, что хотя великому государю за многія грубости и досады къ миру склонности учинить и не довелось, однако, по прошенью цесаря Фердинанда, на то изволяетъ. Галинскій далъ запись, что король безъ воли царской, до съѣзда великихъ пословъ, со Шведскимъ королемъ мириться не будетъ; Хитровъ же, со своей стороны, объявилъ, что если Шведскій король докончанье нарушитъ и на царскіе города наступитъ, то государь отпоръ ему давать велитъ. Условились — до посольскаго съѣзда, который долженъ быть въ одномъ изъ пограничныхъ городовъ, съ обѣихъ сторонъ непріятельскія дѣйствія прекращаются. Съ этимъ Галинскій и отправился изъ Москвы 92.

Отправлены были и Австрійскіе послы: 25 Апръля имъ было сказано, что 27 числа они будутъ у государя на отпускъ и у стола, а отпускъ имъ будетъ потому, что посланы отъ государя и отъ нихъ гонцы къ цесарю, положенъ имъ

срокъ прівхать къ первому Маю, Май мъсяцъ близко, а прогонцевъ и въсти нътъ; великому государю дожидаться нельзя, въ первыхъ числахъ Мая онъ идеть на своего непріятеля со многими войсками, и потому имъ, посламъ, теперь дълать нечего; если же цесарь изволить для посредства прислать другихъ пословъ, то тъ послы будутъ у царскаго величества въ походъ. Тщетно послы возражали, что отпуска не примутъ, потому что гонецъ ихъ не бывалъ, а не дождався гонца, ъхать имъ къ цесарю не съ чемъ; тщетно били челомъ, чтобъ государь взяль ихъ съ собою въ походъ: имъ объявлено, что государь идетъ въ свои новопріемные города, въ великое княжество Литовское, что посольскій сътздъ будетъ въ Вильнт и никакъ не раньше последнихъ чисель Іюля или первыхъ Августа, и потому имъ, посламъ, ждать долго, а въ походъ за царскимъ величествомъ идти непристойно. Послы спрашивали: куда царскому величеству изъ Литовскихъ нововзятыхъ городовъ походъ будетъ? Думный дьякъ отвъчалъ: «Намъ царскаго величества мысль въдать нельзя, да и спрашивать о томъ страшно». На это Аллегретти сказалъ: «У Испанскаго короля однажды войска многія были изготовлены и корабли воинскіе; спрашивали у него ближніе люди, куда онъ эти корабли и войско изготовилъ? Король отвъчалъ: что у него сдумано, того имъ въдать ненадобно; еслибъ онъ въдалъ, что рубашка его думу знала, то онъ бы ее сейчасъ въ огонь кинулъ».

Отправлены были послы Польскій и Австрійскіе, но оставались въ Москвъ Шведскіе, пріъхавшіе еще въ Декабръ 1655 года для подтвержденія Столбовскаго докончанія. Послы эти были: Густавъ Белке, Александръ фонъ-Ессенъ Филиппъ фонъ-Крузенштернъ. Съ самаго начала послы должны были увидать, что Столбовское докончаніе не будетъ подтверждено. Въ отвътъ, 17 Генваря 1656 года, послы сказали боярамъ: «Польскій король хотя теперь кажется и пропалъ, только у него друзей много, которые съ нимъ одной Римской въры; они, надобно думать, за него всту-

пятся, чтобъ въра ихъ Римская не погибла: такъ царское величество изволиль бы съ государемъ нашимъ королемъ на этого общаго непріятеля соединиться и укръпиться и стоять на него сообща; оберегаться отъ него надобно гораздо, чтобъ за него иной какой недругъ не всталъ и ссоры и лиха какого не учинилъ; да чтобъ царское величество изволилъ послать къ королевскому величеству своихъ пословъ». Начались споры за новые царскіе титулы: «Бълой Россіи, Литовскій, Волынскій и Подольскій», которыхъ послы не хотьли давать государю, отговариваясь новостію дела, своимъ незнаніемъ объ немъ; особенно же казались посламъ сомнититулы: «Восточнаго, и Западнаго, и Съвернаго», потому что владенія королевскія, говорили они, сходятся съ владъніями царскаго величества. На вопросъ пословъ, зачемъ государь такъ началъ писаться? бояре отвечали: «За великимъ государемъ нашимъ въ тъхъ странахъ государства есть: на Востокъ-царство Казанское и Астраханское, а на Западъ и Съверъ — Сибирское царство и иные многіе города и мъста». Бояре объявили ръшительно, что безъ грамоты, въ которой вполнъ будутъ написаны царскіе титулы, не станутъ подтверждать въчнаго докончанія; не скрывали и главной причины неудовольствія: «Съ королевской стороны» говорили они: «дълается многая неправда къ нарушенію въчнаго докончанія: когда великій государь ходилъ на Польскаго короля своею парсуною и многія земли взяль, и другія хотели добить ему челомь, въ то время государь вашъ, видя, какъ Польша и Литва подъ государеву высокую руку мало не вст клонятся, не обославшись съ царскимъ величествомъ, пошелъ въ Польскіе города войною и у царскихъ ратныхъ людей отъ Полоцка дорогу велълъ перенять, и подъ которыми городами царскіе ратные люди стояли и на время по прошенью осадныхъ сидъльцевъ поотошли, королевскіе ратные люди, обольстя осадных в сидъльцевъ, тъ города взяли, и прітажая въ утады, занятые царскими войсками, берутъ всякіе запасы самовольствомъ; города, поко-

рившіеся царскому величеству, перезывають на свою сторону, безчестя государя и все Московское государство; Делагарди писалъ къ Полякамъ, перезывая ихъ на Шведскую сторону съ устрашеньемъ, и въ той же грамотъ царское величество написалъ непріятелемъ». Послы, по настоянію бояръ, отправили гонца къ своему королю, чтобъ позволилъ перемънить грамоту, написать въ ней новыя титла царскія. Послы жаловались боярамъ: «Которые Поляки поддались было королевскому величеству, и тъхъ Поляковъ они видъли въ Москвъ, и государемъ они пожалованы». Бояре отвъчали: «Кто царскаго величества милости поищеть и къ государю прівдеть, техъ царское величество жалуеть. Ведомо царскому величеству учинилось, что королевское величество ссылается съ подданными царскими, съ гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ и съ Васильемъ Золотаренкомъ, призываетъ ихъ къ себъ въ подданство, отводя отъ высокой руки царской». Бояре показали и грамоту королевскую къ Золотаренку. Послы, посмотръвъ грамоту, сказали: «Переведена грамота не прямо: говорите, что король призываетъ Золотаренка въ подданство, а король только призываетъ его къ себъ на помощь на общаго недруга; а къ Хмельницкому посылалъ король для того, что они сами королевскому величеству били челомъ въ подданство и приказывали говорить: если король ихъ не приметъ, то они опять поддадутся Польскому королю. Но король и не мыслить принять ихъ въ подданство, писалъ къ Залотаренку, чтобъ подождалъ указа и никуда не ходилъ, а къ Хмельницкому писалъ, чтобъ козаки Полякамъ не поддавались». Бояре: «Грамота переведена справчиво: король пишетъ Золотаренку, что за его службу, за исканіе королевской милости похваляеть, а Золотаренко писалъ къ королю поддаваясь ему нарочно, извъдывая, какова королевская дружба къ царскому величеству, и когда король его грамоту приняль съ радостію и отв'ячаль съ похвалою, то Золотаренко грамоту королевскую для обличенья неправды тотчасъ къ царскому величеству прислалъ.

Великое княжество Литовское Богъ далъ царскому величеству, и королю въ повъты великаго княжества вступиться не довелось: королевскому величеству Богъ поручилъ въ коронъ Польской взять Краковъ и Варшаву въ то время, какъ отъ царскихъ ратныхъ людей Польскіе и Литовскіе люди изнемогли; а когда Польскіе и Литовскіе люди были въ цълости, тогда король на нихъ не наступалъ. И если король, забывъ это, велълъ захватывать царскіе города и повъты, то хотя и малыя мъста неправдою захватили, однако за малыя придется отдать большія». Послы возражали, что о такихъ ссорахъ можно послать сыскать и дъло исправить безсорно; но бояре прямо указывали на необходимость войны: «Этого дъла вершить нечъмъ, кромъ того, что за малыя мъста отдавать вамъ большія мъста» эз.

Чтобъ заставить Шведовъ за малыя области отдать большія, царь хотьль вооружить противь Карла Х-го Данію. Въ Мартъ былъ отправленъ туда стольникъ князь Данила Мышецкій, который объявиль королю Фридриху III-му, что Шведскій король Карлъ Густавъ, услышавъ царскаго величества промыслъ надъ Польскимъ королемъ, видя Поляковъ большомъ утъсненьъ, присталъ тутъ же со стороны и, не обославшись съ царскимъ величествомъ, въ то же время на Польскихъ людей войною наступилъ безвъстно, у царскихъ ратныхъ людей въ войнъ путь перенялъ и сталъ привлекать Польскіе города на свою сторону, притворяясь союзникомъ царскаго величества; Шведскіе генералы перешли въ области, занятыя царскими войсками, за Нъманъ и Вилію, съ жителей, поддавшихся царю, сбираютъ стаціи и налоги чинять; король посылаеть грамоты къ Запорожскимъ Черкасамъ, перезываетъ ихъ отъ царя къ себъ въ подданство, объщалъ покорившимся ему Литовцамъ возвратить имъ всъ завоеванія царскія. «Великому государю извъстно» говорилъ Мышецкій Фридриху III-му: «что и вашему королевскому величеству съ Шведской стороны многія неправды; Шведскій король всякими мърами промышляетъ, чтобъ ему Варяжскимъ моремъ всьмъ одному завладьть, въ торговыхъ промыслахъ всьмъ большое утъсненье сдълать: время теперь приспъло вашему королевскому величеству промыслъ надъ нимъ учинить и съ великимъ государемъ нашимъ соединиться». Фридрихъ отвъчалъ, что отправляетъ къ государю своего посла 49. Въ то же время отправленъ былъ стольникъ Алфимовъ къ Шведскому королю съ выговоромъ за непріятные поступки въ Литвъ. Карлъ Х-й отвъчалъ увъреніями въ дружбъ, писалъ, что непріязненныя столкновенія случились не по его приказу, начальные люди поступали самовольно, объщалъ розыскать виноватыхъ и наказать ихъ. Но эти увъренія и объщанія не могли остановить войны уже ръшенной, и это ръшеніе не могло долго оставаться тайною.

Въ Мать Белке сказалъ думному дьяку Алмазу Иванову: «Въсти носятся въ міру, будто царское величество хочетъ на Шведскую землю наступить войною». Дьякъ отвъчалъ: «Если такая молва въ людяхъ и есть, то говорять это глупые люди, и такихъ пустыхъ ръчей не переслушать; а со стороны короля явная неправда: договариваясь съ Радзивиломъ, объщалъ онъ всъ имънія Литовскихъ пановъ, которыя теперь у царскаго величества, возвратить назадъ». Отвътъ не могъ успокоить пословъ, тъмъ болъе, что съ ними стали обходиться дурно. 11 Мая Белке прислалъ жалобу: «Запрещають намъ ходить въ городъ и въ Нъмецкую слободу, людей нашихъ и слугъ держатъ какъ плънныхъ, не пускають со двора болье четырехь человькь разомь, не велятъ ходить со шпагами; о томъ же нечего и говорить, какое намъ потчиванье въ корму бываетъ». На жалобу эту посламъ отвъчали: «Говорено вамъ было много разъ, что со стороны королевскаго величества делаются многія неправды къ нарушенію въчнаго докончанія; для исправленія этихъ неправдъ послали вы къ королевскому величеству секретаря, и тотъ секретарь до сихъ поръ назадъ не бывалъ; потомъ отправленъ къ королю царскаго величества гонецъ, и тотъ задержанъ: по этому видно, что королевское величество начинаетъ и ищетъ того, чтобъ учинить въчному докончанію нарушенье; да и кромъ того многія съ королевской стороны неправды, и тъми неправдами въчное докончаніе нарушено съ королевской стороны». 17 Мая вельно объявить посламъ, что мирное докончаніе нарушено съ Шведской стороны, вельно ихъ перевести съ посольскаго двора въ Замоскворъчье, кормъ давать противъ прежняго третью долю; но потомъпослъднее приказаніе было отмънено.

Между-тъмъ 15 Мая государь уже вытхалъ изъ Москвы; отрядъ войска, подъ начальствомъ Петра Потемкина, отправленъ былъ для занятія береговъ Финскаго залива, туда, гдъ только спустя полвъка суждено было Русскимъ стать твердою ногою; Никонъ, по обычаю своему, захватывалъ далеко: 25 Мая онъ писалъ государю, что къ Потемкину отправлены Донскіе козаки, которыхъ онъ, патріархъ, благословилъ идтивъ Стокгольмъ и въ другія мъста моремъ: знаменитыхъ громителей береговъ Черноморскихъ хотъли употребить для: той же цъли на Балтійскомъ моръ! 30 Іюня Никонъ увъдомилъ государя о взятін Канцевъ Потемкинымъ. 5 Іюля царь торжественно вътхалъ въ Полоцкъ, и 15 выступлъ съ полками противъ Шведовъ въ Ливонію; 31 Іюля 3400 Русскихъ ратныхъ людей приступили къ Динабургу ночью, за два часа до свъта; за полчаса до свъта большой городъ быль уже взять, потомъ взяли и меньшой или верхній, гдт вырубили всъхъ людей. Немедленно царь велълъ построить въ Динабургъ церковь св. Бориса и Глъба и городъ назвать Борисоглъбовымъ. Потомъ быль взятъ Кокенгаузенъ; этотъ сторинный Русскій городъ Кукейносъ переименованъ былъ въ «Царевичевъ Дмитріевъ городъ». Объ немъ царь писалъ сестрамъ: «Кръпокъ безмърно, ровъ глубокій, меньшой братъ нашему Кремлевскому рву, а крепостію сынъ Смоленску граду; ей, чрезъ мъру крыпокъ; а побито нашихъ 67, да ранено 430». 23 Августа самъ царь осадилъ Ригу; 1 Сентября съ шести Русскихъ батарей началась по городу сильная пальба, не прерывавшаяся ни днемъ, ни ночью; несмотря на то, губернаторъ Рижскій, графъ Магнусъ Делагарди, не сдавалъ города, а 2 Октября осажденные ударили на укръплънія осаждающихъ и нанесли имъ сильное пораженіе. Эта неудача, осеннее время, возстаніе крестьянъ, истреблявшихъ Русскіе отряды, посылаемые для кормовъ, слухи, что самъ Карлъ Х намъренъ прітхать въ Ливонію — все это заставило царя снять осаду Риги и отступить въ Полоцкъ. Дерптъ сдался Русскимъ, но этимъ и кончилось пріобрътенія ихъ въ Ливоніи 95.

Въ Полоцкъ Алексъй Михайловичъ дожидался конца переговоровъ своихъ уполномоченныхъ съ Польскими. Еще 13 Іюля изъ соборной Полоцкой Софійской церкви государь отпустиль на съездъ съ Польскими послами въ Вильну боярина князя Ивана Никитича Одоевскаго, окольничаго князя Ив. Ив. Лобанова-Ростовского, дьяковъ Дохтурова и Юрьева; Польскіе коммиссары были: Янъ Казимиръ Красинскій, воевода Полоцкій, и Христофъ Завиша, маршалокъ великій; съвздъ былъ назначенъ у Вильны, въ двухъ верстахъ отъ города, а Польскимъ коммиссарамъ стоять въ деревит на ръчкъ Немежь, въ шести верстахъ отъ Вильны. По срединь быль поставленъ государевъ шатеръ для переговоровъ, около него особые для Московскихъ, цесарскихъ и Польскихъ пословъ. Въ то же время разосланы были царскія грамоты въ повъты Лидскій, Слонимскій, въ воеводство Новгородское, въ повътъ Ошмянскій, въ воеводство Минское, въ повътъ Гродненскій, въ воеводство Троцкое, въ пов'ять Волковыйскій, Мозырскій, Ръчицкій, въ воеводство Виленское. Грамоты были такого содержанія: «Вамъ бы вфрнымъ и подданнымъ нашея царскаго величества отчины полковникамъ, ротмистрамъ, всякимъ урядникамъ и всей урожденной шляхтъ и всему рыцарству учинить между собою сеймикъ и выбрать двухъ человъкъ добрыхъ и умныхъ, которыхъ бы съ наше царское дело стало, а выбравъ послать ихъ на съездъ въ Вильну къ нашимъ полномочнымъ посламъ. И тъ бы выборные люди, будучи на съъздъ, намъ великому государю, по своему объщанью, служили, великаго княжества Литовскаго

и короны Польской сенаторамъ, полковникамъ, ротмистрамъ, и всей урожденной шляхть, и всему рыцарству, и духовнаго всякаго чина людямъ, которые будутъ на събздъ съ Польскими послами, нашу государскую милость и ванье къ себъ выславляли, что мы васъ пожаловали, въры вашей, правъ и вольностей ни въ чемъ нарушить не велъли, прежними маетностями владъть велъли, да и сверхъ прежнихъ маетностей пожаловали иными многими, чтобъ, слыша нашу государскую милость къ вамъ, Литовскіе и Польскіе сен аторы и всякихъ чиновъ люди нашей милости поискали, къ покою были склонны и были подъ нашею высокою рукою, и отъ на шего великаго княжества Литовскаго корона Польская не отлучилась бы. Да и про то выборные люди объявили бы, что мы, великій государь, великаго княжества Литовскаго Польскому королю Яну Казимиру не уступимъ, потому что мы города и мъста его взяли своею государскою особою, и жители ихъ кромъ насъ никого государемъ имъть не хотятъ. Если же Польскіе и Литовскіе сенаторы и всякихъ чиновъ люди станутъ отговариваться, что имъ отъ короля Яна Казимира, пока онъ живъ, отступить нельзя, ибо они ему присягали, то говорить, чтобъ они имъли королемъ своимъ Яна Казимира, пока онъ живъ, а насъ бы, великаго государя, на корону Польскую царемъ выбрали, намъ и сыну нашему присягнули и кромъ насъ на королевство Польское, по смерти Яна Казимира, другаго государя никого себъ не выбирали, и въ конституцію бы это напечатали. А когда это доброе дело совершить Богь, то мы пожалуемъ васъ нашимъ государскимъ жалованьемъ, чего у васъ и на умѣ нѣтъ».

12 Августа былъ первый събздъ. Одоевскій петребоваль, чтобъ король уступилъ царю все великое княжество Литовское и заплатилъ военные убытки, которые въ 1654 году простирались до 800,000 рублей, а въ 1655 до 500,000 рублей. 14 числа Польскіе послы потребовали, чтобъ государь возвратилъ королю все завоеванное и заплатилъ убытки. Одоевскій отвъчалъ: «Что великому государю Богъ подаровалъ, того

онъ никогда не уступитъ». Начался длинный споръ о томъ, имълъ ли право Алексъй Михайловичъ начать войну съ королемъ; Одоевскій доказываль это право съ большимъ вычетомъ; коммиссары настаивали на своемъ, что нестерпимыя обиды учинились имъ отъ нарушенья въчнаго мира съ царской стороны, но что они полагають это дело на волю Божію: попустиль на нихъ Богъ такое разоренье за гръхи ихъ. Коммиссары дали понять посламъ, что слишкомъ большія требованія ихъ могуть заставить короля заключить миръ съ Швеціею при посредствъ Французскаго короля. Одоевскій отвъчаль: «Намъ извъстно, что Французскій король предлагаетъ Яну Казимиру королю миръ съ Швеціею на трехъ условіяхъ: 1) чтобъ Прусскому князю быть удъльнымъ княземъ: 2) чтобъ Богуславу Радзивилу быть съ своимъ же удъломъ: 3) чтобъ по смерти Яна Казимира быть королемъ Польскимъ Шведскому королю». Коммиссары сказали на это: «Тому статься нельзя, чтобъ по смерти королевскаго величества быть въ Полынъ Шведскому королю; намъ надобенъ король, который бы ходилъ въ нашей Польской ферязи, а не въ Нъмецкихъ флюндрахъ, а эти намъ флюндры и такъ придокучили».

16 Августа быль третій събздъ вмъсть съ Австрійскими послами. Коммиссары объявили прежніе запросы, бояре отказали имъ впрямъ и пошли было изъ государева шатра вонъ. Тутъ вступились Австрійскіе послы: «Надобно» говорили они: «старыя всякія причины, за что война началась, оставить, и говорить бы о томъ, какъ миръ учинить». Посредники объявили отъ имени коммиссаровъ, что они отказываются отъ вознагражденія за убытки, причиненные имъ войною, поэтому и государевымъ посламъ слъдуетъ сдълать также какую нибудь уступку: «Полякамъ» говорилъ Аллегретти: «бъднымъ и разореннымъ людямъ, царскому величеству уступать нечего, города княжества Литовскаго почти всъ за великимъ государемъ; если же отъ васъ уступки имъ никакой не будетъ, то доброе дъло не состоится,

и посредничать намъ нечего; лучше ли будетъ, если Польскій король, вмѣсто мира съ царскимъ величествомъ, помирится съ Шведскимъ королемъ?»—«Царскому величеству: отвъчалъ Одоевскій»: не страшно, если Янъ Казимиръ помирится съ Шведскимъ королемъ, у царскаго величества войска много, есть съ къмъ и противъ обоихъ государствъ стоять». Тогда Австрійскіе послы, осердившись, хотъли было уже выходить изъ шатра, но Одоевскій остановилъ ихъ и объявилъ, что царь соглашается не требовать отъ Поляковъ вознагражденія за военные убытки, пусть только отдадутъ всѣ Литовскіе города.—«Запросы слишкомъ тяжелы»: отвъчалъ Аллегретти: «за такими запросами миру статься нельзя».

18 Августа былъ четвертый съёздъ. Одоевскій объявилъ, что государь отступается отъ тёхъ Литовскихъ городовъ, которые еще за королемъ. «Это не уступка», возражали коммиссары. Послъ споровъ, Одоевскій наконецъ объявилъ настоящее дело: «Государь вашъ въ совершенныхъ летахъ, а наследниковъ у него неть: такъ пусть речь посполитая, по совъту съ королемъ, пришлетъ къ нашему великому государю пословъ съ избраніемъ его великаго государя, и писать его обраннымъ коруны Польской великимъ государемъ, потому что великое княжество Литовское подъ царскою рукою утвердилось; а великій государь хочетъ васъ держать въ своей большой милости и вольностей вашихъ нарушить ничъмъ не велитъ». Коммиссары отвъчали: «Это дъло великое; скоро отвъту дать нельзя». Назначивъ новый съъздъ 20 Августа, коммиссары начали говорить объ успъхахъ своего короля противъ Шведовъ, и потомъ сказали: «Королевское величество велёль вамъ объявить, что гетманъ Хмельницкій ссылку держитъ съ Шведскимъ королемъ и съ Седмиградскимъ княземъ Рагоци, потому что теперь между царскимъ и королевскимъ величествомъ начались мирные переговоры, и Хмельницкій, опасаясь за свою изміну всякаго зла, хочеть отъ царскаго величества отстать». Одоевскій отв'ячаль, что это несхожее дело.

20 Августа, на пятомъ събздъ, коммиссары объявили, что предложение пословъ объ избрании царя въ наслъдники Польскаго престола принимають любительно, но что это дъло великое, безъ короля его сдълать нельзя, а королевской инструкціи на счеть его имъ нъть никакой; кромъ того, Польшъ безъ Литвы быть нельзя, а послы отъ Литовскихъ городовъ не отступаются; пусть царское величество покажеть свою любовь, уступить королю Литву, Бълую и Малую Русь. Въ споръ вступился Аллегретти и приняль явно сторону Польскихъ коммиссаровъ, требуя уступокъ отъ бояръ; Одоевскій замьтиль ему, что онъ, вмъсто посредничества, царскому дълу только помешку чинитъ; Аллегретти осердился и говориль: «О королевствъ Польскомъ и прежде многіе государи христіанскіе старались, и теперь у цесаря есть братья и дъти и другіе арцыкняжата одной съ Поляками Римской въры, и имъ не инаго чего ожидать; государь, который хочеть быть государемъ другаго государства, не отнимаетъ у него стараго, но прибавляетъ новое.» Одоевскій опять замітиль, что Аллегретти, вмісто посредничества, говоритъ такія вещи, которыхъ и сами Польскіе коммиссары не говорятъ.

Шестой съъздъ, 22 Августа, прошелъ въ спорахъ объ условіяхъ избранія царя въ короли; бояре требовали, чтобъ Польскій престолъ былъ наслъдственнымъ для царя и его потомства; паны утверждали, что Поляки никакъ не откажутся отъ права избранія; кромъ того паны настапвали, чтобъ Поляновскій договоръ оставался во всей силъ. 25 Августа, на седьмомъ съъздъ, Аллегретти объявилъ, что онъ объизбраніи царя на Польскій престолъ и слышать не хочетъ, присланы они отъ императора для посредничества о миръ, а не объизбраніи. Одоевскій отвъчалъ, что онъ, Аллегретти, говорить непристойныя ръчи, и объявилъ коммиссарамъ, что царь требуетъ навъки Малую и Бълую Русь, Волынь и Подолію, а Литовскаго княжества требуетъ только на 20 лътъ за военные убытки. На осьмомъ съъздъ, 27 Августа, цесар-

скіе послы такъ посредничали, что сами Польскіе коммиссары объявили Одоевскому: «Сътхаться бы намъ завтра и о поков христіанскомъ поговорить между собою, а цесаревымъ посламъ тутъ не быть, потому что отъ нихъ на объ стороны кромъ ссоры добра никакого нътъ, не желаютъ, чтобъ былъ на Польскомъ престолъ царь Алексъй Михайловичъ, а прочатъ цесарева сына или брата». 28 Августа коммиссары начали говорить боярамъ: «Цесарскіе послы на насъ досадують, зачьмъ мы начали говорить объ избраніи царскаго величества, у императора есть дъти и братья и на королевствъ Польскомъ есть кому быть; но намъ цесарева племени, Австрійскаго дома короли уже наскучили: какъ у насъ государствовало потомство Ягайла короля, то мы благоденствовали, а когда начали у насъ быть короли Нъмецкой приророды, то мы отъ ихъ потомства теперь мало что не нищіе, и государству своему видимъ запустошеніе. Цесарскіе послы рады не соединенію, а разорванью между нами: такъ мы станемъ между собою говорить о добромъ деле сходительнымъ обычаемъ, и початокъ доброму дълу мы объявляемъ такой: государь нашъ уступаетъ царскому величеству все то, что уступлено было вами по Поляновскому договору; о Малой и Бълой Руси, о Волыни и Подоліи пошлемъ гонца къ королю, и вы пошлете съ своей стороны къ царскому величеству; что же касается Литвы, то царское величество поступился бы ею королю, потому что и такъ государство наше почти все разорено; объ избраніи царскаго величества мы уже писали къ королю и дожидаемся отвъта». Одоевскій отвъчалъ, что они, послы, обо всемъ этомъ отпишутъ къ великому государю. Коммиссары начали было толковать о возвращеніи въ королевскую сторону Запорожскихъ козаковъ съ ихъ землями; но послы имъ отказали: то дъло не схожее: Черкасы государю присягали, что быть подъ его рукою вовъки, и отступиться отъ нихъ государю нельзя, даи потому нельзя отпустить Черкасъ къ королевскому величеству, что у нихъ съ Поляками давняя вражда, и усмирить ихъ никакъ невозможно, и только царскому величеству отъ себя ихъ отлучить, и они тотчасъ поддадутся или Турскому, или Крымскому, или Шведскому, и, соединясь съ ними, обоимъ государствамъ станутъ чинить всякое зло и разоренье, а какъ будетъ на коронъ Польской государемъ его царское величество, то и Запорожскіе Черкасы будутъ заодно же.

29 Августа получили послы государеву грамоту; царь писаль, чтобъ дъло объ избраніи его на Польскій престолъ и о миръ отложить до другаго времени, войска съ объихъ сторонъ задержать на полгода или больше, и обратить ихъ на общаго непріятеля Шведа, съ которымъ не заключать отдъльнаго мира; и только 18 Сентября пришелъ царскій отвътъ на грамоту посольскую, отправленную послъ съъзда 28 Августа; царь писаль, чтобъ послы продолжали дело объ избраніи. 20 Сентября быль десятый събздъ. Коммиссары объявили, что объ избраніи къ нимъ наказа еще не прислано, присланъ наказъ о мирномъ постановленьъ. Одоевскій отвъчаль, что въ такомъ случав лучше всего всякое дело отложить и двинуть войска на Шведа, съ которымъ порознь не мириться. Но коммиссары предложили вопросъ: если царское величество избранъ будетъ въ короли, то уступитъ ли Малую и Бълую Русь королевству? Послы отвъчали, что всего лучше это дело отложить на полгода или больше. Коммиссары не согласились. Одоевскій предложиль последнюю мфру: въ государеву сторону Малую и Бълую Русь, Волынь и Подолію навѣки, а Вильну съ другими городами Литовскими на 18 летъ. Коммиссары отказали и хотели вместе съ Австрійскими послами разътхаться безъ дъла. Тогда послы, чтобъ царскому избранію на Польскій престолъ помѣшки не учинилось, предложили: избраніе царя въ наслідники королю Яну Казимиру и уступку Малой и Бълой Руси Московскому государству; паны останутся при встхъ своихъ правахъ и при вольномъ избраніи короля; государь объщается возвратить Польшъ Ливонію по Двину, кромъ городовъ,

принадлежавшихъ царю Ивану Васильевичу, объщается отыскивать и наследственное Яна Казимира королевство Шведское; объщается возвратить всъхъ плънниковъ, всъ пушки, взятыя въ городахъ Литовскихъ; имънія, отнятыя у православныхъ церквей и монастырей, возвращаются; духовенству православному быть въ прежней чести; унія должна быть уничтожена, ибо она Богу всемогущему грубна: это не въра, но замыселъ злыхъ людей, которые отступили отъ Греческаго закона, и между Греческимъ закономъ и католическою върою чинятъ ссору; православные имъютъ одинакія права съ католиками. Коммиссары отвѣчали на это, что прежде надобно заключить миръ, а потомъ уже вести дъло объ избраніи, иначе избраніе будетъ невольное; Австрійскіе послы говорили, что объ избраніи они и слышать не хотять, ибо присланы быть посредниками только при заключеніи мира. Съ этимъ всъ и разъъхались.

Послъ этого разрыва Австрійскіе послы прислали сказать, что они переговорамъ объ избраніи царя мъшать не будуть, и какъ скоро начнутся объ этомъ разсужденія, то они будутъ выходить изъ шатра; Польскіе коммиссары не соглашались на это и предложили Одоевскому сътхаться безъ Австрійскихъ пословъ на какомъ-нибудь особенномъ мъстъ, и поэтому 24 Сентября съъзжались за слободою, на загородномъ шляхетскомъ пустомъ дворф, въ двухъ верстахъ отъ Вильны. Коммиссары объявили, что получили отъ короля грамоту: Янъ Казимиръ пишетъ, что по вопросу объ избранін царя ему въ наследники назначенъ сеймъ, который начнется 15 Сентября новаго стиля; но чёмъ сеймъ кончился, о томъ они, коммиссары, ничего не знаютъ. Коммиссары говорили также: «Пишутъ къ намъ пріятели, что они избранію царя въ короли рады, но не вст сенаторы на это согласны: одни хотятъ выбирать царевича Алексъя Алексъевича, другіе цесарева сына или брата, иные Венгерскаго; но еслибы великій государь уступиль Польшт Бтлую Русь, то думають, они коммиссары, что вст сенаторы согласятся на

царское избраніе, или на избраніе царевича; о Малой Россіи они способовъ искать станутъ, безъ Бълой же царскому избранію никакъ не состояться, потому что у многихъ сенаторовъ и шляхты города и маетности въ Бълой Россіи за ръкою Березою. Сенаторы пишутъ къ намъ тайно, что королева хочетъ избранія царевича Алексъя; король часто бываетъ нездоровъ, и когда умретъ, то она останется отъ него безплемянна, и царевичъ будеть у нея вмъсто сына, а она станетъ оберегать его здоровье». Въ заключение коммиссары объявили, что Запорожскіе козаки согласились съ Крымскимъ ханомъ, Волошскимъ господаремъ и Рагоци мъщать царскому избранію въ короли, ибо въ такомъ случать имъ будетъ тъсно, а Запорожцы опасаются мести отъ Поляковъ; и Шведскій король съ Хмельницкимъ ссылается: козаки люди шаткіе, хотя и прислгають, но въ правдъ не стоять. Австрійскіе послы, по требованію Одоевскаго, объявили, что они, и не выходя изъ шатра, не будутъ мъшать переговорамъ о царскомъ избраніи, не будуть ничего говорить ни за, ни противъ.

Съ 24 Сентября по 6 Октября не было съъздовъ: коммиссары дожидались королевского указа; предполагая, что они проволакивають дело, Одоевскій назначиль съездъ 6 Октября и потребовалъ отложить переговоры о миръ и объ избраніи на полгода или на годъ, прекратить войну и обратить войско на Шведовъ. Но коммиссары настояли, чтобъ ждать еще королевской грамоты до 9 Октября; а цесарскіе послы прислали сказать Одоевскому, что будуть способствовать царскому избранію въ короли. На сътздт 9 Октября коммиссары объявили, что указъ имъ присланъ: король и паны соглашаются на избраніе царя или царевича, если будетъ заключенъ миръ по Поляновскому договору; что же касается до въчнаго мира безъ избранія, то король уступаетъ царскому величеству Смоленскъ и всъ города, уступленные по Поляновскому миру. Отвътъ былъ прежній, что царское величество безъ Малой и Бълой Россіи миру не

заключитъ: 19 Октября пришла къ посламъ царская грамота: договариваться, чтобъ учинить рубежь по ръку Березыню, также Полоцку, Витебску и Лифляндскимъ городамъ быть за государемъ; о Божіемъ дъль промышлять съ большимъ радъньемъ, а иное и купить, сулить тысячи многія, пятьдесять и шестьдесять и больше обоимъ посламъ, а если дъло не сдълается, то какъ-нибудь укръпиться, чтобъ войнъ на объ стороны не быть и съ Шведомъ безъ обсылки не мириться, укрыпиться хотя малою крыпостью, но непремыню то привести, чтобъ пословъ отпустить съ ласкою, войнъ не быть и съ Шведскимъ королемъ не мириться. - Коммиссары никакъ не согласились на уступку Малой и Бълой Руси, и нотому положили по дълу отъ избраніи государя отправить къ королю на сеймъ своихъ полномочныхъ пословъ, а пока договоръ совершится, рать съ объихъ сторонъ задержать, никакихъ зацъпокъ не чинить и съ Шведскимъ королемъ не мириться.

По всему было видно, что въ Москвъ всъми средствами хотъли поддержать перъщительное положение и пе начинать войны съ Польшею, не окончивъ войны Шведской, а между тъмъ подготовлять избрание царя въ наслъдники Яну Казимиру; для этого хотъли пріобръсти себъ сильшую сторону между вельможами, изъ которыхъ склоните другихъ къ Москвъ казался гетманъ Гонсъвскій.

4 Ноября 1656 года изъ Полоцка государь отправиль любимца своего стольника Артемона Матвъева съ семью сороками соболей, цъною на 700 рублей, къ гетману Випцентію Корвину Гонсъвскому. Матвъевъ нашелъ гетмана въ Кайданахъ, и, упомянувъ о Виленскомъ договоръ на-счетъ избранія царя въ короли Польскіе, прибавилъ: «Ты бы, гетманъ, служилъ и свою братью наговаривалъ, чтобъ они также великому государю служили и то дъло привели къ совершенью». Гетманъ отвъчалъ: «Тому дълу чинится помънка: Шведскій король въ союзъ съ королемъ Французскимъ, который помогаетъ деньгами и людьми, и хочетъ, чтобъ Шведскій король

быль на корунь Польской, а Шведскій король ссылается съ гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ и съ Рагоци Венгерскимъ, и дума у нихъ одна. Писалъ ко мнъ маршалокъ надворный Юрій Любомирскій, что гетманъ Хмельницкій присягаль предъ послами Рагоци быть во всей ихъ воль, а вздить отъ Хмельницкаго къ Шведу безпрестанио чернецъ. Великій государь изволиль бы послать къ курфюрсту Бранденбургскому, чтобъ оторвать его отъ Шведа, и тогда Шведъ будетъ безсиленъ; но что будетъ писать курфюрстъ къ государю, тому бы государь не върилъ, потому что курфюрстъ человъкъ некръпкій, а вблизости при немъ живутъ Шведскіе люди; да послалъ бы царское величество къ цесарю, чтобъ цесарь наступиль на Шведскаго короля; послаль бы къ Датскому королю и къ Голландскимъ штатамъ, чтобъ помъщали на моръ Шведскому королю, который хочетъ захватить въ свои руки Зундскую пошлину. Цесарь присылаеть, чтобъ выбрали сына его на корону Польскую; братъ цесаревъ Леопольдъ присылаетъ, чтобъ выбрали его; того же проситъ курфюрстъ Баварскій, и у сенаторовъ разныя мысли; но я ихъ наговариваю всячески, чтобъ избрали царское величество».

Матвъевъ сталъ уговаривать гетмана постараться, чтобъ рубежу отъ Московскаго государства быть по ръку Березину, а отъ короны Польской по ръку Бугъ. Гетманъ отвъчалъ: «Не только мнъ сенаторовъ наговаривать, и помянуть объ этомъ дълъ нельзя, назовутъ меня измънникомъ». Потомъ Гонсъвскій говорилъ: «Изволилъ бы государь послать королевъ подарокъ и слово ей далъ: какъ будетъ царевичъ Алексъй Алексъевичъ въ совершенныхъ лътахъ, то женится на ея илемянницъ: этимъ всего лучше государь утвердитъ свое дъло». Матвъевъ возразилъ: «Царевичъ малъ, а въра Греческая далека отъ Римской, и этому дълу отнюдь нельзя статься». Гетманъ отвъчалъ: «Учинилъ бы государь соединеніе въръ, какъ прежде была единая благочестивая въра, король Владиславъ больше всего хотълъ соединенія въръ; изволилъ бы государь послать объ этомъ дълъ къ королю, це-

сарю и папъ, чтобъ учинить сътздъ духовнымъ и мірскимъ людямъ и объ этомъ великомъ дъль разговоръ имъть. Какъ узнають, что царское величество старается о соединеніи въръ, то многіе народы покорятся ему. Самые сильные люди въ коронъ: Юрій Любомирскій маршалокъ, который хочетъ цесаря или сына его, воевода Познаньскій Лещинскій, который хочетъ Рагоци; кромъ нихъ сильны Конецпольскій и Чарнецкій: этихъ людей великому государю надобно пожаловать; когда они будутъ служить царскому величеству, тогда все будеть по его воль. Да чтобъ царское величество приказалъ посламъ своимъ на сеймъ не спъшить отдачею городовъ; велълъ бы и ратнымъ своимъ людямъ приблизиться къ Вильнъ, чтобъ этими ратями сенаторовъ поусумнить. Если я буду годенъ въ службу къ великому государю, то чтобъ царское величество пожаловалъ меня маетностями, которыя прежде за мною были, да чтобъ пожаловаль, вельлъ миъ дать 5,000 мушкетовъ, 3,000 барабановъ, 3,000 паръ пистолей; да чтобъ пожаловалъ, далъ средства прітхать на сеймъ людно, потому что у нахъ кто людиве, того больше боятся и слушаютъ» 96.

Война съ Швеціею была начата потому, что Польша почти не существовала, и неблагоразумно казалось усиливать на ея счетъ Швецію, съ которою предстояла потомъ опасная борьба. Но теперь обстоятельства перемѣнились: какъ Москва въ началѣ вѣка спаслась отъ внутренной смуты и внѣшняго порабощенія благодаря религіозному одушевленію, обхватившему весь народъ и объединившему его, такъ теперь религіозное одушевленіе обхватило народъ Польскій и спасло государство. Карлъ Х-й выгналъ Яна Казимира изъ Польши, отнялъ у него Варшаву и Краковъ, провозгласилъ себя королемъ Нольскимъ; но онъ былъ протестантъ: католическая Польша въ XVII вѣкъ, при господствъ религіознаго интереса, не могла признать королемъ своимъ протестанта, тѣмъ болѣе, что этотъ протестантъ и подданные его давали чувствовать католикамъ свой протестантизмъ; они рѣшились на-

пасть на главную святыню королевства — монастырь Ченстожовскій, который теперь въ Польшт имтлъ такое же значеніе, какое Троицкій монастырь имтлъ въ Московскомъ государствт въ смутное время. Церковь призвала народъ къ возстанію противъ враговъ иновтрныхъ, и народъ повиновался;
знаменитый полководецъ Чарнецкій началъ дтйствовать съ
усптхомъ противъ Шведовъ, Карлъ Х-й увидълъ, что Польская корона ускользаетъ отъ него, Янъ Казимиръ, поддерживаемый энергическою женою своею, ободрился.

Вследствіе этихъ перемень должна была перемениться и политика Московская: жаръ къ войнъ со Шведами, охлажденный подъ Ригою, охладился еще болье, когда въ Карль Х-мъ перестали видъть опаснаго соперника, когда усиленіе Яна Казимира и особенно отношенія Малороссійскія начали грозить опасностію болье важною. 23 Февраля 1657 года царь и бояре приговорили: промышлять всякими мърами, чтобъ привести Шведовъ къ миру; это поручение было возложено на воеводу Царевичева-Дмитріева города, Абанасія Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Ординъ-Пащокинъ, Псковской помъщикъ, въ царствованіе Михаила Өеодоровича упоминается какъ участникъ въ посольскихъ сътздахъ при размежевани и поправленіи границъ; въ началь возмущенія Нащокинъ жилъ во Псковъ; когда гилевщики, послъ разговора съ воеводою Собакинымъ на дворъ архіепископскомъ, начали шумъть, то изъ ихъ скопу прибъжали на дворъ къ Нащокину площадной подъячій да стрълецъ и сказали ему: «Вытэжай изъ Пскова въ свою деревню: хотятъ убить тебя да Өедора Емельянова». Нащокинъ выбхалъ въ деревню, а оттуда въ Москву, куда привезъ подробныя извъстія о бунть. Но когда Хованскій пошель подъ Псковъ, Нащокинъ отправился съ нимъ: ему поручилъ воевода уговаривать крестьянъ, чтобъ они обратились, изъ лъсовъ вышли и жили попрежнему. Какъ Нащокинъ исполнилъ свое поручение, видно изъ отзывовъ Хованскаго, который писалъ къ царю о его службъ, работь и радънь во всякомъ дъль. Еще сильнъе высказались

усердіе и способности Нащокина во время Шведской войны; онъ сдълался воеводою Царевичева-Дмитріева города и, по удаленіи царя изъ Ливоніи, сталъ главнымъ лицомъ здѣсь. Но, навлекши на себя прежде негодованіе Псковскихъ гилевщиковъ, какъ дворянинъ, приверженецъ правительства Московскаго, теперь Нащокипъ возбудилъ противъ себя ненависть людей, которымъ не нравилось, что человѣкъ, сравнительно съ ними незначительный, успѣлъ личными достоинствами возвыситься и стать на первомъ планъ. Эти люди стали мъшать ему, не посылали нужнаго войска, разрушали то дѣло, о которомъ хлопоталъ Нащокинъ, а хлопоталъ онъ о томъ, чтобъ стать твердою ногою въ прибалтійскихъ областяхъ.

Въ Іюль писалъ Нащокинъ государю: «Извъстно мнъ, что изъ Риги бурмистры и лучшіе люди отъ мороваго повътрія выбъжали, а служилые люди вышли къ Волмерю съ Магнусомъ Делагарди, но и въ обозъ Шведскомъ также тяжелая бользнь, самъ Делагарди умеръ. Писалъ ко мив Яковъ, князь Курляндскій, что теперь удобное время для мира съ королемъ Шведскимъ; я отвъчалъ ему: за нарушение въчнаго мира многія земли встали на Шведскаго короля, и кромъ видимой рати теперь отъ Господа Бога послана на Ригу война невидимая, и если Рижане покорно къ подданству приступять, то отъ належащаго страха избудутъ и безъ печали въ свои домы возвратятся, и писалъ я съ большимъ подтвержденьемъ, чтобъ Курляндскій князь промышляль о подданствъ Рижанъ. Но Курляндскій князь манитъ, дружа Шведамъ, чтобъ время безъ промыслу прошло. А промысла чинить намъ некъмъ: твой государевъ указъ съ осени посланъ въ Полоцкъ, Витепскъ и Псковъ, чтобъ высылали въ Царевичевъ-Дмитріевъ городъ ратныхъ людей и хльбные запасы, и до сего времени твой указъ не исполненъ, и тъмъ на твоихъ государскихъ людей многія крови наведены. Еслибъ сначала твой указъ исполненъ былъ, то Шведамъ изъ Риги нельзя было бы выходить ко Псковскимъ мъстамъ. Еслибъ Шведы не боялись ратныхъ людей изъ Царевичева-Дмитріева города, то съ-

ъздовъ и перемирья безотступно не просили бы, а другихъ твоихъ государевыхъ городовъ Рижане не боятся, потому что далеко отъ нихъ. Но помощи мив не даютъ по моей причинъ, твое государево дъло возненавидъли для меня, холона твоего. Четвертое льто безъ перемъны я покинутъ въ самыхъ дверяхъ непріятельскихъ, и этимъ путемъ Литовскіе и Нъмецкіе люди на твои города не прихаживали; а которымъ ратнымъ людямъ, по твоему указу, со мною быть велъно, и во все льто государевъ указъ не исполненъ, въ городахъ ратные люди и запасы полковые задержаны. Тебъ, помазаннику Божію, Господь Богъ обо мнъ явно учинилъ: «аще бы отъ міра былъ, міръ убо своя любилъ бы». Изъ чужихъ непріятельских в земель послушаніе и вспоможеніе твоему государеву дълу чинять, а изъ твоихъ городовъ ни малой части твоего указа не исполняють, въ твоемъ государевомъ дълъ многій промыслъ разрушають и во-время промыслу дълать мя в не дають. И въ томъ твоя царскаго величества воля! Но твоему государеву указу вельно городъ Друю въдать въ Царевичевъ-Дмитріевомъ городъ, и послъ твоего указа, не списываясь со мною, изъ Полоцка памяти посылаютъ къ бурмистрамъ и многіе налоги чинятъ и убытки многіе Друянамъ дълаютъ, волости Друйскія на разоренье козакамъ отдали, Друю хотять запустошить и отъ твоей высокой руки отогнать. Въ Резицкомъ и въ Лужскомъ увздахъ Полоцкіе козаки твои государевы волости безъ остатку разоряютъ, о твоихъ государевыхъ грамотахъ быютъ челомъ въ Полоцкъ, зная, что ихъ за самовольство въ Полоцкъ не унимаютъ, а мнъ уберечь уфздовъ отъ такихъ самовольныхъ людей нельза. Въ ближнихъ къ Ригъ увздахъ отъ Нъмцевъ столько визоренья ньть, сколько въ Друйскомъ, Резицкомъ и Лужскомъ увздахъ отъ козаковъ запустъло. За мною во всъ четыре года приставства нигдъ не бывало, и по твоему государеву указу оберегаю я не выборомъ, и гдъ въ разоренныхъ мъстахъ крестьянъ собралъ, а изъ Полоцка пустошатъ. Въ грамотахъ великаго государя писано: которые утзды въ Ливоніи добро-

вольно въ подданство не учинятся, тъ мъста ратнымъ людямъ безъ остатку вельно разорять. И ратные люди, слыша такой указъ, не оставять живущему нигдъ мъста. А нынъ Господь Богъ помазаннику своему явными знаками безъ крови ту землю предаетъ, ничего инаго не требуетъ Господъ-Богъ, только милосердія къ покорнымъ, а противные сами на себя жестокій судъ нанесуть. У служилыхъ людей тотъ обычай, чтобъ непротивныхъ плънить безъ остатка, за что имъ и смертная казнь бываетъ, а нрава своего не откладываютъ. Этою зимою изо Пскова служилые люди соседнихъ съ Юрьевымъ присяжныхъ крестьянъ посъкли и деревни пожгли, и то видя, въ иныхъ мъстахъ отъ подданства бъгутъ; а Нъмцамъ то и надобно, увздныхъ людей къ себв привозятъ и полки свои пополняють, а пъхота лучшая у Шведовъ Лифляндскіе люди. Рейтарамъ Царевичева-Дмитріева города за разоренье крестьянъ много наказанья было, но они не унялись, зная, что въ другихъ городахъ отъ такого разоренья ихъ не унимають; о такомъ ихъ самовольствъ писано въ рейтарскій приказъ, и по 5 Іюля государева указа объ этомъ не прислано, а впередъ сдерживать рейтаръ отъ разоренья надъ увздными людьми нельзя. А если увзды пусты будуть, то государевымъ служилымъ людямъ въ новопріобратенныхъ городахъ держаться нельзя, а хлъбные запасы изъ Русскихъ городовъ туда возить убыточно. Для нынъшняго посъщенія Божія надъ Ригою покинуть безъ промыслу невозможно. Прошенье Рижанъ о съъздъ и присылки теперь частыя въ Царевичевъ-Дмитріевъ городъ, а начальные люди и бурмистры еще при Магнусъ Делагарди тайными ссылками къ милости великаго государя приведены. Доброму дълу пакостникъ Магнусъ былъ, но животъ его на землъ згинулъ, и если Рижанъ вскоръ не захватить, показавъ грозу ратныхъ людей, и они станутъ искать другихъ средствъ къ полученію помощи. Надобно Лифляндскую землю занять прежде, чемъ Шведы оправятся отъ разрушенья, прициненнаго смертію Делагарди э 97.

Когда Нащокинъ хлопоталъ объ утверждении Ливони за

царемъ, князь Мышецкій велъ переговоры съ Даніею о войнь Шведской. Льтомъ 1656 года князь Мышецкій вмъсть съ Датскимъ посланникомъ Германомъ Косомъ нашли государя Ливоніи. Косъ объявилъ, что королевскіе ратные люди теперь не въ собраньъ, а когда соберутся, то король выступить въ походъ противъ Шведовъ. Царь отвъчаль ему: «Князь Мышецкій намъ извъщалъ, что люди у королевскаго величества готовы, и королевское величество шелъ бы не испустя времени, а только теперь не пойдеть и время пройдетъ». 7 Августа, изъ стана своего подъ Кокенгаузеномъ царь отпустиль того же Мышецкаго опять въ Данію съ грамотою за своею самодержавною рукою. Объявивъ королю объ успъхахъ царя въ Ливоніи и о походъ его подъ Ригу, Мышецкій говориль: «И вашему бы королевскому величеству, со своей стороны, также идти на общаго недруга нынъшнимъ лътомъ, и быть въ войнъ обоимъ великимъ государямъ и одному безъ другаго года два или три не мириться». Король отвъчаль: «У меня ратные люди готовы и я пойду на Шведовъ четырьмя полками: три полка пойдутъ сухимъ путемъ, а четвертый на Варяжское море съ корабельнымъ сборомъ. Прошу государя вашего въ прибавку къ Датскимъ кораблямъ нанять еще у Голландцевъ 20 кораблей воинскихъ». Король сталь требовать у Мышецкаго, чтобъ тотъ заключилъ подробный договоръ о союзъ, но посланникъ отвъчалъ, что безъ царскаго указа сдълать ему этого не умъть. Все льто 1657 года Мышецкій прожиль въ Копенгагень, при немь Фридрихъ III началъ войну со Шведами; но Поляки, а не Русскіе явились ему въ ней союзниками: въ Москвъ совершенно охладъли къ войнъ Шведской, ибо все внимание сосредоточилось на Югъ.

Въ то время, какъ царь, задержавши войну Польскую, обратилъ всъ свои силы противъ Швеціи, изъ Бълоруссій слышались сильныя жалобы на Черкасъ, которые, въ свою очередь, жаловались на воеводъ Московскихъ. Самыя сильныя жалобы слышались на Чаускаго наказнаго полковника,

Ивана Нечая, который прибраль къ себъ многихъ гультяевъ, а иныхъ мъщанъ и пашенныхъ крестьянъ захватилъ силою и записалъ въ козаки; во многихъ городахъ, селахъ и деревняхъ поставилъ козацкія залоги безъ царскаго повельнія; шляхту, мъщанъ и пашенныхъ крестьянъ, которые не хотъли записываться въ козаки, приказывалъ грабить, мучить и побивать до смерти; писался полковникомъ Бълорусскимъ, Гомельскимъ и иныхъ городовъ. Другой полковникъ, Федоръ Константиновъ, приходилъ подъ Копысъ и побивалъ государевыхъ людей; третій, Иванъ Дорошенко, покинулъ Новый Быховъ безъ государева указа и не видя на себя прихода ратныхъ людей ни откуда.

Для повърки этихъ жалобъ въ Апрълъ 1656 года отправился въ Бълоруссію отъ Хмельницкаго полковникъ Антонъ Ждановичъ вмъстъ съ Московскимъ сотникамъ стрълецкимъ Сивцовымъ. Спросили они Ивана Дорошенка: зачъмъ покинулъ Новый Быховъ? Тотъ отвъчалъ, что сдълалъ это по приказу Василія Золотаренка, который, по смерти брата своего Ивана, былъ полковникомъ Нъжинскимъ; всъ подтвердили показаніе Дорошенка; но спросить Золотаренка было нельзя: онъ находился въ это время въ Чигиринъ у гетмана, и дъло осталось неръшеннымъ. Спросили Өедора Константинова: зачемъ побивалъ государевыхъ людей? Тотъ отвечалъ: «Былъ я полковникъ Польскій, передался къ войску Запорожскому съ шестью хоругвями и шелъ съ ними черезъ городъ Копысъ къ гетману Богдану; въ Копысъ вельли мнъ ъхать въ Москву; но я въ Москву тхать отказался; тогда меня хотъли силою поворотить въ Москву, напали на меня ночью и стали бить моихъ людей, я также отбивался, но приступа къ городу никакого не дълалъ. Но Малороссійскій сотникъ Дроздовичъ уличилъ его: по его показанію, Федоръ, пришедши въ Копысъ на посадъ, сталъ бить и мучить жителей; воевода Толочановъ призвалъ его къ себъ, угостилъ и сталъ ему говорить: «Для чего ты царскаго величества людей бъешь?» Тогда онъ на воеводу фукнуль, пошель за городъ,

и на другой день въ городъ стрълялъ и приступалъ; Толочановъ послалъ въ Могилевъ за войскомъ; явились Московскіе солдаты, подошли къ отряду Өедора и послали сказать полковнику, чтобъ онъ переговорилъ съ ними, показалъ бы имъ царскую грамоту или приказъ гетманскій. Өедоръ отвъчалъ: «Я вамъ покажу такую грамоту, что никто изъ васъ ногъ не унесетъ». Начался бой, и солдаты заставили Оедора уйти. Спросили Нечая: какъ смълъ свести царскіе солдатскіе гарнизоны и поставить свои козацкіе? Нечай отвъчаль: по гетманскому приказу, и показалъ грамоту, гдъ Хмельницкій писаль, чтобъ Нечай поставиль козацкіе гарнизоны вездь, гдъ стояли прежде Золотаренковы. Козаки-разбойники оправдали Нечая, показавши, что онъ не зналъ объ ихъ разбояхъ. Двое старшихъ изъ нихъ были повешены, другіе биты въ два кія до полусмерти по приказу Ждановича. Сотника Жуковскаго за разбой вельль онъ казнить смертію; вельль вывести отовсюду козацкіе гарнизоны.

Но надобно было удовлетворить и Малороссіянъ, пбо сотники войска Запорожскаго, стоявшаго въ Бълоруссіи, со встми товарищами били челомъ царю съ кровавыми слезами, что нестерпимыя обиды и смертное убійство терпять они отъ начальныхъ и ратныхъ людей Московскихъ, находящихся подъ властію князя Ивана Борисовича Репнина, воеводы Могилевскаго, Мстиславскаго воеводы Дашкова и другихъ. При челобитной поданъ былъ длинный списокъ пограбленному. Стольникъ Леонтьевъ отправился для сыска. Могилевцы священники, шляхта и чиновные горожане объявили Леонтьеву, что ничего не знають о насиліяхь воеводы князя Репнина Черкасамъ. Сотенные люди сказали: «Воевода человъкъ по сту Черкасъ въ тюрьму сажалъ ли, не знаемъ; а Нъжинскихъ четырехъ козаковъ кнутомъ въ проводку билъ, за что - незнаемъ, и другихъ человъка по два и по три бивали. На писаны въ росписи ръзаные Черкасы, но мы знаемъ, что ихъ четверыхъ поръзали у вина, а кто ръзалъ-не знаемъ; знаемъ, что воевода взялъ имфніе по смерти одного козака,

тогда какъ послѣ него остался братъ, имѣніе и этого брата было взято также вмѣстъ съ имѣніемъ умершаго. Мстиславцы объявили, что не знаютъ объ обидахъ Черкасамъ отъ государевыхъ людей; но они, Мстиславцы, и маетности ихъ всѣ разорены Черкасами. Ждановичъ обвинялъ Шкловскаго воеводу, Василья Яковлева, что посылалъ солдатъ, которые выжгли деревни. Шкловцы на повальномъ обыскъ объявили, что ничего объ этомъ не знаютъ и не слыхали, но что тѣснота имъ была отъ Черкасъ большая, нельзя было за городъ выѣхать — непремѣнно ограбятъ Черкасы.

Нечай, по отъвздв Ждановича, продолжалъ разсылать гультяевъ по городамъ и селамъ, силою писать въ козаки шляхту и мужиковъ; а въ Генварв 1657 года самъ прислалъ въ Москву жалобу, что стоялъ онъ подъ Быховымъ вмъств съ княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ, пошелъ на приступъ и былъ отбитъ, потому что Хованскій не помогъ ему. Но важнъе были столкновенія съ самимъ Хмельниц-кимъ.

Мы видели, какъ Поляки, при каждомъ удобномъ случат, старались внушить, что Хмельницкому нельзя втрить, что онъ пересылается со Шведскимъ королемъ. Русскіе отвъчали имъ обыкновенно, что это дъло нестаточное; по другое было у нихъ на сердцъ. Василій Васильевичъ Бутурлинъ далъ знать царю, что Хмельницкій во время похода своего съ нимъ подо Львовъ дъйствовалъ вовсе не такъ, какъ бы слъдовало. Когда послъ Виленской коммиссіи царь далъ знать гетману о ея ръшеніяхъ, то Богданъ 9 Декабря 1656 года отвъчалъ: «Какъ върные вашего царскаго величества слуги, мы этимъ договоромъ усердно тъшимся; только, какъ върные слуги, о неправдахъ и хитростяхъ Ляцкихъ ведомо чинимъ, что они этого договора никогда не додержатъ; они и прежде ничего не хотъли сдълать съ людьми, обвиненными въ безчестіи вашему царскому величеству, отъ сейма до сейма черезъ десять льтъ все отволакивали и никакого исправленья не чинили, хотя это дело крестнымъ целованіемъ и конституціею

остережено было. Столь явная неправда Ляцкая предъ Богомъ и предъ тобою оказывается, что они на въру нашу православную давно воюють и ей никогда желательными быть не могутъ; а теперь они этотъ договоръ для того сдълали, чтобъ, немного отдохнувъ и наговорившись съ султаномъ Турскимъ, съ Татарами и другими посторонними, на ваше царское величество снова воевать: ибо если они Ляхи въ самомъ дълъ ваше царское величество на корону Польскую и великое княжество Литовское выбирають, то для чего же воеводу Познаньскаго и каштеляна Войницкаго послади къ цесарю Римскому просить брата его роднаго на королевство; послы эти 12 Октября прівхали въ столицу цесарскую и вели переговоры во время конца коммиссіи Виленской; прежде еще посылали Пражмовского къ Рагоци съ короною, скипетромъ н яблокомъ (державою), призывая его на королевство: все это знакъ явной неправды Ляцкой! ясно, что они Виленскаго договора не додержать, и кто знаеть, будеть ли еще эготъ договоръ принятъ на сеймъ отъ всъхъ чиновъ? Для вышеръченной неправды мы Ляхамъ никакъ вършть пе можемъ, ибо знаемъ подлинно, что они православному народу пашему недоброхотны. Вторично, тебя великаго государя, единаго въ подсолнечной православнаго царя, молимъ: не подавай православнаго народа на поруганіе, о которомъ Ляхи промышляють».

Но православный царь не нуждался въ этой просьбъ и предостереженіяхъ: онъ такъ же хорошо, какъ и Хмельницкій, зналь, что избраніе его въ короли болье чъмъ соминтельно; оно могло состояться только при новыхъ успъхахъ его оружія, а для этихъ успъховъ было необходимо, чтобъ силы Великой и Малой Россіи были соединены какъ нельзя кръпче. Но гетманъ Запорожскій, преслъдуя свои особные интересы, нарушая единство государственнаго движенія, напосилъ ударъ могуществу царя и тъмъ самымъ усиливалъ Ляховъ, къ которымъ питалъ такое нерасположеніе. 12 Декабря Кісвскій воевода Андрей Бутурлинъ далъ знать въ Москву:

сказываль ему наказной Кіевскій полковникь Василій Дворецкій: «Гетманъ опасается гнъва государева, сильно сомнъвается на-счетъ Черкасъ, отправленныхъ имъ въ Виленскую коммиссію и еще не возвратившихся, думаеть, что ихъ задержали, что государь приказалъ отдать козаковъ попрежнему Польскому королю и вельлъ на нихъ идти войною; опасаясь этого, гетманъ созвалъ сеймъ, на которомъ всв полковники, есаулы и сотники дали слово стоять заодно на всякаго, кто на нихъ наступитъ. Кромъ того Хмельницкій посылаль къ Рагоци, къ воеводамъ Волошскому и Молдавскому, къ хану Крымскому, чтобъ они были съ нимъ въ соединень в; ото встхъ этихъ владътелей были у него послы и учинили договоръ: если кто на него наступитъ, то они будутъ ему помогать; послы Крымскіе у гетмана бывають часто». Прівхаль въ Кіевъ отець писаря Выговскаго, Аставій; воевода зазваль его къ себь, подпонль, и старикъ подтвердилъ ему слова Дворецкаго. Люди, посланные для въстей въ Чигиринъ, доносили, что Хмельницкій договорился съ Рагоци помочь ему овладеть Польскимъ престоломъ; мышляють отступить отъ государя гетмань да писарь и съ ними немногіе начальные люди, замышляють они это потому, что государь помирился съ королемъ, опасаются, что ихъ выдадуть Полякамъ; гетманъ хочетъ отложиться при первомъ гитвт государевомъ, но козаки и черные люди на такую неправду ему не помогають; наконецъ Хмельницкій посылаль къ Быховцамъ, чтобъ государю не сдавались, а сдались на его гетманское има.

Карлъ Х-й, когда еще мечталъ быть королемъ Польскимъ, отправилъ къ Хмельницкому посла съ такимъ наказомъ: Просить Хмельницкаго, чтобъ далъ знать, какого чина и какой власти ему хочется? хочетъ ли онъ вольнаго удъльнаго княжества при Польскомъ рубежъ, или хочетъ съ козаками своими вмъстъ съ короною Польскою подъ Шведскую защиту поддаться и при прежнихъ правахъ и вольностяхъ оставаться, или хочетъ онъ вассальныхъ правъ, съ объщаніемъ по-

могать королю и государству его ратными людьми и другими средствами. Указывать выгоды, которыя будуть козакамъ. если они соединятся съ Шведами, потому что они отъ Поляковъ никакой безопасности надъяться не могутъ; если же соединятся съ Шведами, то стъснять такъ Поляковъ, что тъ никакого зла имъ сдълать не будутъ въ состояніи, Шведы будутъ оберегать козаковъ отъ насильства шляхты, а козаки за это будутъ стараться, чтобъ Поль ша никакимъ образомъ не оглучилась отъ Шведскаго короля. Договариваться съ Хмельницкимъ о раздълъ рубежа отъ Польши и отъ Москвы. Главное условіе договора должно состоять въ томъ, чтобъ онъ возбранялъ Татарамъ входъ въ Польскіе и Литовскіе рубежи, чтобъ не ходили черезъ Днапръ, Днастръ и Бугъ; кромъ того при всякой войнъ Хмельницкій выставляеть на помощь королю 40,000 человъкъ на свой счетъ и держитъ ихъ въ службъ три мъсяца, по прошествіи которыхъ они, продолжая службу, будутъ получать на прокормъ изъ королевской казны, какъ и другіе ратные люди. Козаки должны объщаться ни съ какимъ государствомъ не соединяться и не договариваться безъ въдома королевскаго. Хмельницкій всякими мърами долженъ привести Москву къ тому, чтобъ она далъе Березины не искала себъ владъній и чтобъ вся Литва осталась за Шведами. Хмельницкій и козаки должны объщаться не начинать ни съ къмъ войны безъ воли королевской. Требовать, чтобъ въ большихъ городахъ можно было строить протестантскія церкви. Для удобства торговли выпросить часть земли у ръкъ Днъпра, Буга и Днъстра, гдъ бы строить анбары; также требовать мъстъ надъ Днъпромъ, гдъ король хочетъ построить крипости противъ Татаръ; козаки не должны позволять крестьянамъ, которые теперь на тъхъ мъстахъ живуть, бъгать и къ нимъ перевзжать, а если перебъгутъ, отдавать назадъ; земля эта, которой хочетъ король, простирается на 12 миль отъ истоковъ ръки Тетери до ея устья въ Дныпръ, по Дныстру на островы и по обымъ сторонамъ на 4 мили, а еще бъ лучше, еслибъ уступили Кіевъ. Если

Хмельницкій захочеть быть удъльнымъ, то вольно ему постановить у себя ръчь посполитую козацкую, далъ бы козакамъ права и уложенье, какъ имъ жить и какъ наследникамъ его властвовать. Остается у него во владении только воеводство Кіевское, а воеводство Черниговское надобно уступить Москвь; если же Хмельницкій не согласится, то уступить ему воеводство Брацлавское до Буга или даже до Ямполя, также можно уступить ему четвертую часть или половину торговыхъ пошлинъ. Если Хмельницкій захочетъ подъ королемъ Шведскимъ голдовникомъ (вассаломъ), уступить ему воеводство Кіевское, и писаться ему княземъ Кіевскимъ и Черниговскимъ и гетманомъ войска Запорожскаго. Хмельницкій долженъ быть въ такомъ же положеніи къ королю, какъ курфюрстъ Бранденбургскій или герцогъ Курляндскій къ Польшъ. Каждый новый гетманъ долженъ давать королю по 300,000 золотыхъ Польскихъ; каждому новому королю долженъ давать 30,000 золотыхъ червонныхъ, также долженъ дарить королевскихъ сыновей, когда будутъ жениться, и дочерей, когда замужъ пойдутъ. Хмельницкій будетъ воленъ раздавать служилымъ своимъ людямъ маетности наслъдственно или пожизненно; хорошо было бы, еслибъ Хмельницкій встмъ крестьянамъ, которые у него въ подданствъ, велълъ оставаться въ домахъ своихъ, чтобъ они ему и начальнымъ его людямъ давали оброки денежные и пашни не пустошили; впрочемъ это полагается на волю Хмельницкаго. Относительно духовнаго чина все будетъ попрежнему; митрополитъ Кіевскій не можетъ быть поставленъ безъ воли королевской.

Но въ началъ 1657 года Карлъ Х-й уже потерялъ надежду удержать за собою все королевство Яна Казимира, долженъ былъ искать союзниковъ и подълиться съ ними добычею: между Карломъ, Рагоци и Хмельницкимъ заключенъ былъ договоръ, по которому Украйна признавалась навсегда отдъльною отъ Польши; Великая Польша, Данцигъ и Приморье отходили къ Швеціи, Малая Польша, Литва, Мазовія и Русь Галицкая доставались Рагоци; отрядъ козацкаго войска отправился къ послъднему, чтобъ дъйствовать вмъстъ противъ Поляковъ.

Какъ же Хмельницкій оправдываль свой поступокъ предъ царемъ Московскимъ? Въ Февралъ 1657 года онъ писалъ, что прівзжаль къ нему каштелянь Волынскій, Станиславь Бенъвскій, съ предложеніемъ передаться на сторону Яна Казимира, но что онъ, гетманъ, никакъ на это не рышится; этотъ Бенъвскій сказываль ему, что статьи Виленской коммиссіи никогда не состоятся; приходиль къ нему, гетману, и писаль отъ цесаря бискупь Марціанополитанскій также съ убъжденіемъ перейти на сторону короля Польскаго. «Вслъдствіе такихъ хитростей и неправдъ» писалъ Хмельницкій: «пустили мы противъ Ляховъ часть войска Запорожскаго». Понятно, что въ глазахъ царя это письмо нисколько не оправдывало своеволія и явнаго нарушенія статьи, опредълявшей поведение гетмана относительно пословъ иностранныхъ, а тутъ еще въсти изъ Крыма: «Сказывалъ Московскимъ посланникамъ переводчикъ: какъ онъ былъ у ближняго ханскаго человъка Сефергазы-аги, то при немъ были посланиики отъ Богдана Хмельницкаго пять человъкъ и говорили, чтобъ ханъ попрежнему стоялъ за Черкасъ и оберегалъ ихъ. Ближній человькъ замьтиль, что гетмань учинился въ холопствъ у государя Московскаго; тогда Черкасскіе посланцы отвъчали ему: «Какъ гетманъ билъ челомъ въ подданство Московскому царю, съ техъ поръ отъ великаго государя никакой намъ помощи, заступленья и обереганья нътъ».

23 Апръля Хмельницкій писалъ государю съ посланцемъ Коробкою: «Турецкій султанъ сбирается на Украйну въ союзъ съ королемъ Польскимъ и императоромъ Фердинандомъ; ханъ Крымскій также готовъ со встми ордами, только не знаемъ, гдъ хочетъ ударить. Все это дълается по наученію Ляцкому, потому что Ляхи искони извыкли прелестями своими разныя монархіи губить: такъ правосланыхъ Россійскихъ князей прельстили и стралища ихъ пресвътлыя ни во что об-

ратили; а теперь ни о чемъ больше не промышляютъ, какъ только о томъ, чтобъ разорить православіе, что не разъ и ваше царское величество узналъ. Теперь Ляхи, видя свою свыше отъ Бога назначенную погибель, вашему царскому величеству покоряются, а въ сердцахъ у нихъ ядъ змъиной ярости кипитъ. Покоряются вашему царскому величеству, а сами къ султану Турецкому пословъ отправляютъ, просятъ, чтобъ помогалъ имъ христіанъ воевать, и за эту помощь всъ вашего царскаго величества украинскіе города объщають, отъ Каменца Подольскаго начиная. Узнавши объ отъ владътеля Молдавскаго, извъщаемъ тебъ и молимъ твое царское величество, не върь отступникамъ Ляхамъ. И то тебъ, великому государю, извъщаю, что, будучи недосужнымъ, за изволеніемъ всъхъ полковниковъ, поручилъ я гетманство сыну своему Юрію Хмельницкому, о которомъ низко челомъ быю, молю, чтобъ твое царское величество милостивъ къ нему былъ».

Посланецъ Коробка говорилъ въ приказъ, что Богданъ за старостію и болезнію гетманство сдаль сыну своему Юрію, за радою полковниковъ и всего войска; Юрію Хмельницкому 16 льтъ; булаву гетманскую ему дали, только власти никакой не будеть имъть при жизни отцовской, владъть всъмъ и гетманомъ называться и писаться будетъ отецъ его, Богданъ Хмельницкій. Гетманъ и войско, вст отъ мала до велика, желаютъ того, чтобъ изволилъ пріъхать въ Кіевъ великій государь святъйшій Никонъ патріархъ, и тамъ бы митрополита на митрополію, а гетманскаго сына на гетманство благословилъ. — Царь отвъчалъ Хмельницкому, чтобъ онъ старался не перепускать Турокъ черезъ Дивстръ; относительно Юрія писаль: «Вамъ бы, гетману, сыну своему Юрію приказать, чтобъ онъ намъ, великому государю, служилъ върою и правдою, какъ вы, гетманъ, служили; а мы, увидя его втрную службу и въ цълости сохраненную присягу, станемъ держать его въ милостивомъ жалованьъ».

Хотя Хмельницкій и писаль, что передаль гетманство

сыну по изволенію всѣхъ полковниковъ, однако не всѣ полковники изволяли на это. Богданъ свѣдалъ, что Миргородскій полковникъ Грицка Лесницкій прочитъ гетманство Выговскому. Старикъ велѣлъ призвать ихъ обоихъ къ себѣ, Лесницкаго хотѣлъ казнить смертію, а Выговскаго велѣлъ передъ собою расковать по рукамъ лицомъ къ землѣ, и держалъ его въ такомъ положеніи мало не цѣлый день «пока у Богдана сердце ушло»; писарь лежалъ на землѣ, все плакалъ, и гетманъ наконецъ простилъ его.

19 Апръла отправились къ Хмельницкому окольничій Өедоръ Васильевичъ Бутурлинъ да дьякъ Василій Михайловъ. 23 Мая прітхали они въ Гоголево, гдт были встртчены старикомъ Астаеьемъ Выговскимъ и священниками съ образами и хоругвями; Выговскій просилъ пословъ проводить честныя иконы до церкви, а изъ церкви позвалъ ихъ къ себъ объдать. За объдомъ Бутурлинъ началъ разспрашивать старика о делахъ Малороссійскихъ, и Аставій, выславши всехъ людей вонъ, началъ говорить: «Въ прошломъ году, когда царскіе послы, князь Одоевскій съ товарищами, заключили съ Поляками мирный договоръ, то, по указу царскаго величества, отправлены были туда въ Вильну и посланцы отъ гетмана Богдана Хмельницкаго и всего войска Запорожскаго. Когда эти посланцы прітхали назадъ, то, ухватя гетмана за ноги, и облившись слезами, завопили: «Згинуло войско Запорожское въ Малой Россіи, нътъ ему помощи ни откуда, некуда ему дъться! На какихъ мърахъ у царскихъ. пословъ съ Польскими коммиссарами учинился договоръ, про то намъ отнюдь ничего невъдомо: царскіе послы не только съ нами ни о чемъ не совътовались, не только въ посольскій шатеръ не пускали, но и до шатерныхъ полъ далеко не допускали, словно псовъ въ церковь; а Ляхи намъ сказывали, что царскіе послы постановили договоръ по Поляновскимъ статьямъ, и войску Запорожскому со всею Малороссіею быть въ королевской сторонъ попрежнему, и если козаки въ послушаніи у Ляховъ не будуть, то царское

величество станетъ Ляхайъ на козаковъ помогать». Выслушавъ эти въсти, полковники начали быть въ великомъ сомнъніи, какими это мърами такъ надъ ними учинилось? а гетманъ Хмельницкій, какъ шальной, въ изступленіи ума завопилъ: «Дъти! не горюйте, я уже знаю какъ сдълать; надобно отступить отъ царской руки, а пойдемъ гдв великій, владыка повелить быть, не подъ христіанскимъ государемъ, такъ подъ бусурманомъ», и велълъ посылать по всъмъ полковникамъ, звать на раду. Тутъ сынъ мой, писарь Иванъ, ухватясь за ноги у гетмана, сталъ говорить ему наединћ: «Гетманъ! надобно это дъло дълать безъ запальчивости, разузнать, какъ что сдълано, послать къ царскому величеству и провъдать подлинно, за какія наши вины такъ сдълано? а присяга дело великое, нарушить ее нельзя, за это самъ Вышній Творецъ будетъ мстителемъ». И къ полковникамъ, которые въ то время были при гетманъ, сынъ забъгалъ и говорилъ съ плачемъ, чтобъ не отлучаться отъ высокой руки царскаго величества и слыть по всему свъту измѣнниками. Гетманъ сына моего не послушалъ, прямо отказаль, что никакъ нельзя остаться подъ царскою рукою за такое государево немилосердіе. Дъти мои, Иванъ и Данило, уговаривали полковниковъ, чтобъ не дълать этого, собрали раду, и на радъ полковники гетману отказали впрямь, что они отъ государя не отступятъ и по всему свъту измънниками слыть не хотять: нестаточное дело, говорили чтобъ царское величество, показавъ свое милосердіе надо всъми нами, высвободя насъ отъ непріятельскихъ рукъ, отдалъ бы опять врагамъ христіанскимъ. И едва гетмана уговорили. А Богданъ Хмельницкій сильно ошальль, и въ болъзни на всякаго сердится, лучше умереть или побъжать куда, чтобъ только его не видать. Сынъ мой, писарь Иванъ, говорилъ мнъ, что «на гетманово злодъйство и неправду никакими мърами угодить нельзя: еслибъ не ты да и не матка, то я бы давно отъ горести сердечной побъжалъ къ царскому величеству, или въ иныя государства; и для върной

услуги царскому величеству теперь сынъ мой Иванъ женился на шляхтянкъ благочестивой христіанской въры, на дочери Богдана Станъевича, у котораго маетности въ Оршанскомъ повътъ, на своихъ земляхъ они и Кутеинскій монастырь построили, а другой мой сынъ Константинъ женился на дочери Ивана Мещерскаго, и хотятъ бить челомъ великому государю, чтобъ велълъ маетности ихъ дать имъ, также какъ царская милость была и къ инымъ шляхтичамъ».

3 Іюня, не доъзжая до Чигирина верстъ за десять, Бутурлинъ былъ встръченъ Миргородскимъ полковникомъ Григоріемъ Лесницкимъ, который объявилъ о себъ, что онъ сдъланъ наказнымъ гетманомъ надъ всъмъ войскомъ Запорожскимъ, чтобъ идти противъ Крымскаго хана; стоитъ онъ въ десяти верстахъ отъ Чигирина и сбирается съ войскомъ, а Крымскій ханъ со встми ордами переправился за Дитпръ подъ Очаковымъ и стоитъ въ недальнихъ мъстахъ. «Теперь» говорилъ Лесницкій: «слухъ до насъ доходить, что его царское величество, неизвъстно по какимъ нашимъ гнъвъ свой на насъ положилъ и хочетъ послать на ратныхъ воинскихъ людей; однако мы женъ своихъ и дътей оставимъ безо всякаго опасенья, хотя и постигнетъ насъ мечъ его царскаго величества: мы подложимъ головы свои подъ мечъ этотъ безо всякаго сопротивленія: буди во всемъ воля великаго государя нашего».

Бутурлинъ отвъчалъ: «Это вамъ кто-нибудь наговорилъ воровски, на ссору: великій государь держитъ васъ въ сво-ей милости и жалованьъ, и вамъ бы ему служить, а воровскимъ ръчамъ, смутнымъ ръчамъ не върить, а служба ваша у великаго государя забвенна не будетъ».

Верстъ за пять отъ Чигирина встрътили Бутурлина сынъ Хмельницкаго Юрій, писарь Выговскій, есаулъ Иванъ Кова- левскій, съ ними козаковъ конныхъ человъкъ съ двъсти; Юрій сказалъ Бутурлину: «Не погнъвайтесь, что отецъ мой самъ не выъхалъ къ вамъ на встръчу: онъ очень боленъ». На другой день Бутурлинъ былъ у гетмана, котораго нашелъ

въ постели. По причинъ бользни Богданъ отказался слушать ръчи посольскія о великихъ государевыхъ дълахъ, отложилъ до другаго раза; Бутурлинъ за это отказался было объдать у него, но потомъ согласился, когда гетманъ объявилъ, что онъ почтетъ это за знакъ государевой немилости къ нему. За столъ съли и потчивали пословъ гетманова жена Анна и дочь Катерина, жена Данила Выговскаго, писаръ Иванъ Выговскій и есаулъ Иванъ Ковалевскій, а самъ гетманъ за столомъ сидъть не смогъ, лежалъ на постели. Въ половинъ стола Богданъ велълъ налить себъ кубокъ Венгерскаго, всталъ и, поддерживаемый слугами, пилъ за здоровье государя, царскаго семейства, за патріарха Никона, милостиваго заступника и ходатая.

На другой день Бутурлинъ разспрашивалъ писаря Выговскаго о въстяхъ: тотъ, взирая на образъ Спасовъ, перекрестя лице свое, съ великими клятвами говорилъ, что Хмельницкій, и онъ, писарь, и все войско Запорожское великому государю во всемъ истинные слуги и подданные безо всякой шатости; съ Шведскимъ королемъ, съ Рагоци, съ Молдаванами и Волохами гетманъ соединился не для чего инаго, только на славу, честь и хвалу великому государю. Великій государь съ Поляками договоръ велълъ учинить Поляновскимъ статьямъ, войску Запорожскому быть попрежнему къ коронъ Польской: гетманъ и все войско Запорожское о томъ опечалились, а Поляки обрадовались покою, начали злохитрствовать, забъгать во многія государства, чтобъ они вмъстъ съ ними войско Запорожское и православныхъ христіанъ воевали. Тогда гетманъ послалъ къ Венгерскому, Молдавскому и Волошскому владътелямъ о дружбъ; тъ обрадовались и присягнули въ въчной дружбъ. Это сдълано великому государю на въчную славу, что такіе честные владътели царскаго величества подданнымъ учинились въ дружбъ и братствъ и на недруговъ великаго государя въ соединеніи; а полковникъ Антонъ Ждаповичъ ходилъ на Поляковъ не для того, чтобъ Рагоци быть на коронѣ Польской, а только для того,

чтобъ Поляки съ окрестными государями дружбою не сносились и подданных в царскаго величества не разоряли. — Бутурлинъ отвъчаль: «Намъ въ великое подивленье, какими мърами то чинится, что у гетмана и войска Запорожскаго съ непріятелемъ царскаго величества, Шведскимъ королемъ, ссылка и соединеніе, и всякое доброхотсво отъ великаго государя переносится на Шведскаго короля да на Рагоци Венгерскаго и войско Запорожское всякое вспоможенье чинитъ непріятелямъ царскаго величества безъ воли и повельныя великаго государя. Дълаете вы это, забывъ страхъ Божій и свое объщаніе, данное предъ св. Евангеліемъ; корону Польскую, на которую избрали великаго государя нашего, разоряете, крови христіанскія проливаете, православнымъ церквамъ Божінмъ и православнымъ христіанамъ, живущимъ въ Польшъ, отъ Кальвиновъ разореніе и оскверненіе чинится многое, такъ что и слышать страшно: блюдитесь, чтобъ вамъ за такія неправды не навести на себя гнѣва Божія!»

Наконецъ Богданъ прислалъ звать къ себъ Бутурлина на личное свиданіе. Посоль повториль и ему тъ же самыя слова, какія говорилъ Выговскому. Богданъ вспыхнулъ: «Отъ Шведскаго короля» сказалъ онъ: «я никогда отлученъ не буду, потому что у насъ дружба давняя, больше шести льтъ; Шведы люди правдивые, всякую дружбу и пріязнь додерживаютъ, слово свое держатъ; а царское величество надо мною и надо всъмъ войскомъ учинилъ было немилосердіе свое: помирясь съ Поляками, хотълъ было насъ отдать имъ въ руки; а теперь слухъ до насъ доходитъ, что государь изволилъ послать изъ Вильны противъ насъ, Шведовъ и Венгровъ, Лахамъ на помощь 20,000 ратныхъ людей; а мы, когда еще и не были у царскаго величества въ подданствъ, великому государю служили, Крымскаго хана воевать Московскія украйны не пускали девять льть, и теперь мы отъ царской высокой руки неотступны и идемъ воевать съ непріятелями царскаго величества, хотя бы мнъ отъ нынъшней моей болъзни и смерть приключилась, для того веземъ съ собою и

гробъ. Въръ христіанской никогда я разорителемъ не буду: были съ нами въ союзъ и бусурманы, Крымскіе Татары, и тъ меня слушали, бились за церкви Божіи и за въру православную. Великому государю во всемъ воля: только мнт диво, что бояре ему ничего добраго не посовътуютъ: короною Польскою еще не овладъли и мира въ совершенье еще не привели, а уже съ другимъ государствомъ, со Шведами, войну начали, а Шведскій король, силенъ, у него въ союзъ шестнадцать земель; и еслибы я не соединился со Шведами, Венграми, Молдаванами и Волохами, то соединились бы съними Поляки, и насъ вставъ въ Малой Россіи вырубили бы и выжгли, царскаго величества рати къ намъ на помощь не подоспъли, мы бы вста згинули, а потомъ и Россійскому государству было бы нерадостно жь».

Бутурлинъ отвъчалъ: «Гетманъ! стыдно тебъ говорить такія непристойныя слова! Надобно бы тебъ помнить Бога и присягу свою, какъ объщался великому государю служить и прямить и всякаго добра хотъть; надобно было тебъ помнить царскаго величества милость и отъ непріятелей оборону; а теперь за помощію войска Запорожскаго Шведскій король и Рагоци побрали въ Польшт много городовъ и великое, неизръченное богатство пограбили; блюдитесь, чтобъ вамъ за ваши неправды не навести на себя гнъва Божія! Когда побъдою царскаго величества Поляки учинились безсильны, то на разоренье и на грабежъ много у васъ друзей стало; а какъ непріятели ваши Польскіе и Литовскіе люди вамъ были страшны и сильны, то освободиться отъ нихъ никто вамъ не помогъ, только одинъ великій государь нашъ. Когда вамъ отъ непріятелей было тесно, то ты, гетманъ, съ послами великаго государя говаривалъ поласковъе; а теперь ты говоришь съ большими пыхами, невъдомо по какой мъръ. Тебъ самому памятно, какъ приходилъ я со многими ратными людьми тебъ на помощь противъ Поляковъ и Крымскихъ Татаръ: въ то время ты быль очень низокъ и къ намъ держаль любовь большую: носи платье разноцватное, а слово

держи одинакое. Неправды Шведскаго короля не только великому государю нельзя было терпъть, но и ты бы не стерпълъ; а служба твоя великому государю извъстна и никогда у него забвенна не будетъ; теперь великій государь тебя держитъ въ милости и великой чести, и впередъ на царскую милость будь надеженъ, а непристойныя и высокія мъры отъ себя отложи. У великаго государя и въ мысли того не было, чтобъ отдать васъ Польскому королю; да и то дъло несхожее, что государь послалъ на васъ изъ Вильны 20,000 ратныхъ людей: это кто-нибудь сказалъ на ссору, такъ тебъ бы этому не върить; царское величество васъ всъхъ православныхъ христіанъ единовърныхъ держитъ въ своей милости».

Ръзкая правда въ началъ ръчи и мягкій конецъ произвели свое дъйствіе; старикъ пріутихъ и отвъчалъ: «Я върный подданный царскаго величества и никогда отъ его высоки руки не отлучусь; царскаго величества милость и оборона намъ памятны, и за то готовы мы также царскому величеству служить и головъ своихъ не щадить. Только теперь дайте мнъ покой; подумавши обо всемъ, вамъ отвътъ учинимъ въ другое время, потому что я страдаю отъ тяжкой бользи, не могу говорить». Постлали скатерть на столъ и больной попросилъ Бутурлина по пріятельски отобъдать у него чъмъ Богъ послаль; жена и дочь его попрежнему потчивали.

На другой день, 10 Іюня, пришелъ къ Бутурлину писарь Выговскій и сказалъ: «Гетманъ велълъ вамъ сказать добрый день и о вашемъ здоровь спросить, на вчерашнее же не сердитесь, потому что гетманъ очень боленъ, простите, что въ тяжкой своей бользни запальчиво говорилъ: въ бользни своей теперь на всъхъ сердится, ужь нравъ такой, насъ всъхъ бранитъ, подойти нельзя! Гетманъ велълъ спросить: донесъ ли царскому величеству стольникъ Кикинъ о желаніи гетманскомъ написать къ Шведскому королю о его неправдахъ?» Бутурлинъ отвъчалъ, что Кикинъ донесъ объ этомъ: пустъ гетманъ пишетъ къ королю и пусть тотъ исправится предъ

государемъ. «Но» прибавилъ посолъ: «перехвачена Литовскими людьми грамота гетманская къ Шведскому королю, въкоторой Хмельницкій пишетъ, подкръпляя увъреніе свое съ королемъ и ожидаетъ отъ него великихъ пословъ». Выговскій отвъчалъ: «Шведскіе послы должны быть сюда скоро; но въ грамотъ не написано, что гетманъ подкръпляетъ увъреніе свое, гетманъ писалъ только о дружбъ, пріязни и любви. Бутурлинъ сказалъ на это: «Писарь Иванъ Выговскій! помни къ себъ милость и жалованье великаго государя, служи и работай ему истиннымъ сердцемъ, правою душою, безо всякой хитрости и обману, а у царскаго величества твоя служба и работа незабвенна!» Выговскій, по обычаю своему, клялся страшными клятвами, что служитъ великому государю всею душою, гетмана и полковниковъ укръпляетъ и отъ всякой шатости отводить, и въ знакъ прямой службы и върнаго подданства женился на православной, и хочетъ просить, чтобъ тестевы имънія въ Оршанскомъ повъть перешли къ. нему и женъ его, а онъ великому государю върный подданный до конца жизпи.

12 Іюня прівхали къ гетману Шведскіе и Венгерскіе послы; Бутурлинъ послалъ за Выговскимъ и спросилъ его, зачъмъ прівхали послы? Писарь отвъчалъ, что Карлъ Х-й прислалъ о дружбъ и любви съ гетманомъ и со всъмъ войскомъ Запорожскимъ. 13 числа гетманъ прислалъ звать къ себъ царскихъ посланныхъ на разговоръ и встрътилъ ихъ такою ръчью: «Увъряю, что ни я, никто другой изъ живущихъ въ Малой Россіи отъ высокой руки царскаго величества не отступенъ; просимъ васъ донести до царскаго величества наше моленіе и просьбу, чтобъ великій государь не върилъ обличеніямъ на насъ; а что мы прибрали къ себъ въ товарищество Шведа и Рагоци, не обославшись съ великимъ государемъ, то это сдълали мы изъ страха, потому что Ляхи задаютъ фантазіи великія, подъ клятвою утверждаютъ, что царское величество насъ отдалъ имъ, да и для того, чтобъ Ляхи не соединились со Шведомъ и Рагоци. Думаемъ, что

Шведъ мирному договору будетъ радъ, а если мириться не захочетъ, то въ то время на Шведскаго короля иной способъ учинимъ; а теперь бы начатое дъло съ Ляхами къ концу привесть, чтобъ всъми великими потугами съ объихъ сторонъ, и съ царскаго величества, и съ Шведской, Ляховъ бить, до конца искоренить и съ другими государствами соединиться не дать; а мы знаемъ навърное, что словомъ Ляхи великаго государя на корону избирали, а дъломъ никакъ то не сталось, какъ видно изъ грамоты ихъ къ султану, которую я отослалъ къ царскому величеству».

Бутурлинъ, ничего не отвъчая на это, началъ свои ръчи: «Въ прошломъ 1655 году ходили вы на Ляховъ вмъстъ съ бояриномъ Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ, пришли подъ первый городъ Гусятинъ, боярскаго полка люди начали къ нему приступать и на городъ взошли, а ты, гетманъ, велълъ ихъ отъ города отбивать и на томъ отбот многихъ людей посткли, а по тъмъ людямъ, которые взошли было на городъ, изъ пушекъ стреляли. Бояринъ послалъ къ тебъ дворянъ спросить, что это значить? ты отвъчаль, что Гусятинцы прислали къ тебъ бить челомъ, что сдаются. Когда подо Львовъ пришли государевы ратные люди и хотъли надъ нимъ чинить промыслъ, то ты, гетманъ, промысла никакого чинить не даль, а взяль съ города пятьдесять тысячь золотыхъ червонныхъ; а какъ посылали подъ Люблинъ Данила Выговскаго да Петра Потемкина, то въ Люблинъ взяты взятьемъ только посады, а замочекъ сдался, и въ замочкъ этомъ тамошнимъ людямъ тъсноты никакой не чинили же и людей не выводили. А теперь которая шляхта великому государю присягнула и на маетности свои получила жалованныя грамоты, чтобъ жить безопасно, то Черкасы Нечаева полка разоряють ее, изъ маетностей выгоняють, иныхъ побивають, крестьянъ отъ пашни отлучили и произвели такой голодъ, какого давно не слыхано, не только что мертвечину и всякую нечистоту, но и человъческое мясо ъдять: и на то смотря, другимъ Полякамъ въ Литвъ подъ царскую руку подда-

ваться опасно. Когда полномочные царскіе послы говорили съ Польскими коммиссарами въ Вильнъ объ избраніи царскаго величества на корону Польскую, и Польскіе коммиссары соглашались, лишь бы только права ѝ вольности ихъ не были нарушены и маетностей не отнимали, въ то время, ты гетманъ, во всемъ полагался на государское изволеніе, а теперь говорилъ стольнику Кикину и дьяку Оомину, что если царское величество съ Польскимъ королемъ и помирится, то ты съ Поляками никогда въ согласіи не будешь, либо ихъ разоришь, либо самъ пропадешь. Такимъ образомъ въ словахъ твоихъ нътъ постоянства: сперва ты подъ Гусятинымъ говорилъ: хотя бы поддавались не только Поляки, но и Татары и Жиды, и тъхъ для чего не принять? тъснить ихъ ни въ чемъ не годится; а теперь Поляки сами желають быть подъ царскою рукою, и тебъ какое пріобрътеніе, если отъ вашего гоненія и тъсноты они поддадутся Шведскому королю или Рагони?»

Гетманъ отвъчалъ: «Правда, что подъ Гусятинымъ города добывать мы не давали, не потому, что Ляховъ берегли, а потому, что въ тъхъ городахъ много православныхъ христіанъ, а мыслили мы начальное и главное дъло - войска кварцяныя и гетмановъ побивши, идти далье въ Польшу и тамъ добывать коронныхъ городовъ, въ которыхъ Ляхи живутъ. Но этому нашему замыслу послушными быть не захотъли, пошли за грабежемъ и гонялись за корыстью. А со Львова хотя что и взято, и то роздано ратнымъ бъднымъ людямъ. Мы знаемъ, кто сами себъ честь получили больше того, но мы ихъ передъ царскимъ величествомъ не выдаемъ; чтобъ царское величество надъ нами милость показаль, темь, которые доносять на насъ невинно, верить не велълъ; а я хотя бы и шальной былъ, то не могъ бы вельть побивать изъ пушекъ царскихъ людей, единовърныхъ православныхъ христіанъ. Къ Ивану Нечаю послалъ я нарочно листы, чтобъ шляхтъ кривдъ никакихъ не чинили».

Бутурлинъ продолжалъ: «Въ дорогъ мы слышали ото вся-

кихъ людей, что была у тебя рада, и на той радъ сдалъ ты гетманство сыну своему Юрью: и тебъ бы велъть сыну своему въ церкви Божіей, предъ святымъ Евангеліемъ, при насъ присягнуть на подданство великому государю, государынъ и царевичу Алексъю Алексъевичу». Гетманъ отвъчалъ: «Видите сами, что я сильно боленъ и въ старости, и я поговорилъ съ полковниками, чтобъ попомнили свою службу, промыслъ и радънье, по смерти моей выбрали на Запорожское гетманство сына моего Юрія; а нынъ, пока живъ буду, гетманство и всякое старшинство держу при себъ, а когда по моей смерти сдълается гетманомъ сынъ мой Юрій, то онъ царскому величеству присягу учинитъ».

Следовала статья потруднее: «По указу великаго государя» говорилъ Бутурлинъ: «вельно въ Кіевъ стръльцамъ жить съ женами и детьми и дать имъ подъ дворы места и подъ пашни земли, чтобъ стрельцы въ Кіеве отъ непріятельскихъ безвъстныхъ приходовъ всегда были готовы; но въ Кіевъ полковникъ и войтъ безъ твоего гетманскаго письма подъ стрълецкіе дворы містъ не дають, и стрільцы съ женами и дътьми живутъ по шелашамъ, и вы сами городу отъ непріятелей разоренье навести хотите, потому что стръльцы въ Кіевъ безъ дворовъ жить не станутъ и побредутъ врознь, и если безъ ратныхъ осадныхъ людей что надъ Кіевомъ учинится, и то будетъ отъ васъ: такъ ты бы отписалъ въ Кіевъ поскоръе, что мъста и земли велълъ отвести». Гетманъ отвъчалъ: «Въ Кіевъ я давно не бывалъ; у кого и подъ городомъ отняты земли, отъ тъхъ до сихъ поръ хлопоты и плачъ великій, на чужихъ земляхъ трудно поселить, это значитъ право нарушить». Тутъ писарь Выговскій и есаулъ Ковалевскій стали кричать: «Какъ это можно отнимать собственныя стародавныя мъста, которыя даны церкви прежними князьями Русскими и королями Польскими, также собственные домы и земли козацкіе и мъщанскіе отнять и отдать стръльцамъ! Этимъ наведемъ на себя лютую бъду! Ляхи у гетмана отняли стародавную маетность Субботово, и за ту

кривду до сихъ поръ кровь льется; въ Кіевъ можно пробыть и безъ Московскихъ стръльцовъ, такими малыми людьми отъ непріятеля не оборониться». И отказали впрямь. Бутурлинъ возражаль: «Отговариваетесь мимо всякой правды, недъломъ; можно дать стръльцамъ земли митрополичьи, монастырскія, козацкія, мъщанскія, а старымъ владельцамъ дать въ замънъ земли гдф-нибудь въ другомъ мфстф, хотя бы и больше прежняго. Пристойное ли вы дело говорите, что стрельцамъ и солдатамъ въ Кіевъ не быть: гдъ по указу царскаго величества честные люди бывають въ городахъ воеводами, и для ихъ чести и для обороны и для непріятельскихъ безвъстныхъ приходовъ живутъ конныя и пфшія рати многія. Ты, гетманъ, самъ пишешь къ государю, что Турки и Татары идутъ на Малороссію, а въ Кіевъ осадные люди только одни мѣщане, и тъхъ немного, для своихъ торговыхъ промысловъ въ безпрестанныхъ разъездахъ. Царскіе стрельцы и солдаты пріехали въ Кіевъ другой годъ и до сихъ поръ не имфютъ гдф головы приклонить, скитаются съ женами и малыми дътьми между дворовъ, и морозъ, и дождь, и слякоть, и солнечный жаръ терпятъ и многіе помираютъ. Вамъ, писарю и есаулу, приставать къ гетмановымъ словамъ непригоже и говорить шумно негодится: это обычай негодныхъ людей. Въ домахъсвоихъ вы не только челядникамъ своимъ покой строите, но и псамъ конуры, и лошадямъ конюшни, и скотинъ хлъвы; я царскаго величества ратные люди не имъютъ гдъ головы приклонить. Какъ вы Бога не боитесь и стыда не имъете: это ли братская любовь?» Гетманъ отвъчалъ: «Подумавши какъ это сделать, дамъ вамъ знать».

У Бутурлина была еще статья: «Царскому величеству вѣдомо учинилось: говоришь ты, гетманъ, что царское величество къ тебъ и ко всему войску Запорожскому милостивъ, а
бояре васъ ненавидятъ и службы прямыя ваши до государя
не доносятъ: это тебъ про бояръ кто-нибудь сказывалъ на
ссору, ложно: боярамъ тебя ненавидътъ не за что, а служба
твоя великому государю и боярамъ его вся извъстна и ничто-

отъ великаго государя не утаено: и тебъ бы такимъ смутнымъ воровскимъ ръчамъ не върить».

На другой день, 14 Іюня, пришель къ Бутурлину Выговскій и объявиль, что въ Кіевъ уже отправленъ Иванъ Воловичъ для пріискиванія мѣстъ стрѣльцамъ. Бутурлинъ выговорилъ Выговскому за его вчерашнія шумныя и развратныя рѣчи; но Выговскій отвѣчалъ: «Говорилъ я такъ по гетманову приказу, а всѣхъ пуще въ томъ дѣлѣ помѣшку чинитъ есаулъ Иванъ Ковалевскій: со мною передъ гетманомъ сильно споритъ; хотя бы ему какой-нибудь подарокъ дать, чтобъ онъ въ этомъ дѣлѣ не мѣшалъ».

Это были послѣдніе переговоры съ Богданомъ: 27 Іюля знаменитаго гетмана уже не было въ живыхъ 98.

# примъчанія.

1) O jednosci Kośćiola Bożego, i o Greckim od tey iednosci odstapeniu, z przestrogą y upominanim do narodow Ruskich, pr. Piotra Skarge 1577.

2) O rzadzie y iednosci Kośćiola Bożego.

3). Сборникъ синодал. библіотеки, № 790.

4) Тамъ же.

Рукоп. Импер. публич. библют., отд. I, № 243.

6) Сборникъ синод. библіот., № 790; рукоп. Имп. публ. библ., Польск. отд., in fol. 223.

6ь) Рукоп. библ. главн. штаба, № 26902.

- 7) Москов. арх. мин. иностр. дёлъ, дёла Малорос. годъ 1620.
- 8) Тамъ же, годъ 1625, разсказъ Запорожскихъ посланцевъ.
- 9) Тамъ же, разсказъ попа Филиппа, прітхавшаго въ Путивль въ Декабрѣ 1625 г.; Польск. рукоп. Имп. публ. библ., № 96.
  - 10) Арх. мин. ин. д., дъла Малорос. 1625 и дъла Турецкія 1637 г.
- 11) Тамъ же, дъла Греческія 1626 года, въсти въ Москву изъ Малорос. монастырей.
  - 12) Тамъ же, дъла Малорос., въсти отъ Марта 1627.

См. Исторію Россіи, т. ІХ, стр. 183.

- 14) Рукопись Имп. публ. библ., Польск. отд., № 94.
- 15) Москов. арх. мин. иност. дёлъ, дёла Польскія, связка 49.

16) Тамъ же, дъла Греческія означ. года.

17) Кромъ означенныхъ выше неизданныхъ источниковъ, при обработкъ этой главы авторъ пользовался слъдующими изданными сборниками актовъ и сочиненіями: Акты, относящ. къ Ист. За-

Истор. Росс. Т. Х.

падной Россіи, т. IV; Supplement. ad histor. Russ. monum.; Памятники, изд. временною Кіевскою коммиссіею; Архивъ Югозападной Россіи, изд. тою же коммиссіею; Собраніе древн. грам. и акт. городовъ Вильны, Ковно и проч.; Густинская льтопись (Пол. собр. Русск. льтон. т. II); Льтонись Львовскаго братства (Жур. Мин. Нар. Просв., 1849 г.); Зубрицкаго — Начало уніи (Чтенія Москов. ист. общ.); Бантышъ-Каменскаго — Историческое извъстіе о возникшей въ Польшѣ уніи; Lukaszewicza—Dzieje Kosciolow wyznania Helweckiego w Litwie; его же: Historya Szkól w Koronie i w W. K. Litewskim; митр. Евгенія — Описаніе Кіево-Софійскаго собора; Макарія — Исторія Кіевской Академіи; Актъ о коммиссіи на Медвъжьихъ Лозахъ (въ приложеніяхъ къ Истор. Малорос. Маркевича); Лътопись Самовидца (въ Чтеніяхъ Москов. истор. общ.); Бълозерскаго-Южнорусскія льтописи; Pamiętniki A. S. X. Radziwilla; Latopisiec J. Jerlicza; Woycicki - Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Wladyslawa IV i J. Kozimierza; Sękowskiego-Collectanea; Okolskiego — Continuatio diariusza.

- 18) Сѣверный Архивъ 1822 года: письмо одного Шведа изъ Москвы въ 1647 году. Здѣсь подлѣ Морозова и Чистаго упоминается еще князь Трубецкой Романъ Никитичъ. Должно быть Алексѣй Никитичъ.
- 19) Главный Москов. арх. мин. иностр. дѣлъ, дѣла Датскія 1645 года.
  - 20) Тамъ же, дъла Польскія означеннаго года.
  - 21) Тамъ же, приказныя дъла 1646 года, № 77.
- 22) Тамъ же, дъла Турецкія 1645—48 года. Кузовлевъ былъ отпущенъ изъ Константинополя въ Декабръ 1648 года.
- 23) Дворцовые разряды, т. III; Моск. гл. арх. мин. ин. дълъ, дъла Донскія 1646 года, св. 3.
  - 24) Тамъ же, дела Польскія 1646 и следующихъ годовъ.
  - 25) Акты арх. эксп. т. IV, № 13.
  - 26) Тамъ же, № 6, 14, 21, 24.
  - 27) Собр. госуд. грам. и догов. III, № 124.
- 28) Письма Фербера—Съверный Архивъ 1822 года; Кошихина— Россія въ царств. Алекс. Мих., стр. 5; Коллинсъ (въ Чтеніяхъ Моск. ист. общ.); Собран. госуд. грам. и догов. III, № 155; Акты историч. IV, № 59; Акты арх. эксп, IV, № 18.

- 29) Деорцовые разряды, т. III, стр. 93; Олеарій; Акты арх. эксп. IV, № 29; Mayerberg—Iter, р. 61.
- 30) Житіе Никона—Шушерина, по рукописи Москов. историч. общества. О родинъ патріарха Никона Москвитянинъ, 1854, № 19.
  - 31) Собр. госуд. гр. и догов. ПІ, № 129.
  - 32) Акты арх. эксп. IV, № 35, 36, 39.
  - 33) Собр. гос. гр. и дог. III, стр. 443; Уложеніе, гл. XXV, стат. 16.
    - 34) Собр. гос. гр. и дог. III, № 138.
  - 35) Моск. глав. арх. мин. ин. дѣлъ, дѣла приказныя 1649 г., № 41.
    - 36) Тамъ же, дъла 1648 года № 87, 1649 г. № 8.
    - 37) Тамъ же, дъла 1649 года, № 19, 20; дъла 1650 г., № 31.
- 38) Тамъ же, дъла Шведскія, связка 39, 6. О нъкоторыхъ заводчикахъ Новгородскаго мятежа находятся любопытныя извъстія въ следующемъ деле: когда стольникъ князь Семенъ Урусовъ сдалъ Новгородское воеводство Хилкову, то на него, Урусова, били челомъ (Марта 26, 1648 года) посадскіе люди: Микифорка Хамовъ, Микифорка Микляевъ, Игнашка Солодовникъ, Первушка Колачникъ, да Иятницкій церковный дьячекъ Лучка Максимовъ, да посадскій человькъ Алешка Шапочниковъ; потомъ Солодовникъ, Калачникъ и дьячекъ помирились съ Урусовымъ. Дъло Хамова было следующее: его обвинили передъ Урусовымъ въ продаже вина; Урусовъ вельлъ запечатать его дворъ со всъми запасами. Въ обыскъ никто не объявилъ, что Хамовъ продавалъ вино; несмотря на то, его отдали за пристава, сковали руки и ноги, держали подъ поломъ въ темноть; Урусовъ къ нему присылалъ, чтобъ онъ заплатилъ ему 200 рублей, Хамовъ посулилъ 100 и получилъ свободу; Урусовъ же взялъ изъ лавки Хамова солоду и уксусу, а денегъ не заплатилъ. Такова была жалоба Хамова: Урусовъ отвъчалъ, что Хамовъ дъйствительно курилъ вино въ непозволенномъ количествъ; ста рублей онъ у него не бралъ, за солодъ и уксусъ деньги ему посылалъ, да самъ Хамовъ не взялъ. Истецъ съ отвътчикомъ имались за въру, за крестное цълованье; Урусовъ крестъ целовать взяль на душу человеку своему Ивашку Гнусу, а за Хамова цъловалъ крестъ человъкъ его Родка Кузминъ. Че-

ловѣкъ Урусова показалъ, что онъ не бралъ съ Хамова ста рублей на Урусова; тогда Хамовъ слался на его кожу, чтобъ его въ томъ пытать, а Урусовъ требовалъ, чтобъ прежде пытать Хамова, ибо онъ клеплетъ. Да уличалъ Урусовъ Хамова въ томъ, что онъ стрѣлялъ въ Спасовъ образъ, и называлъ Хамова вѣдуномъ, потому что лѣчилъ тълесную юность у стрѣлецкой жены. Игуменъ Алимпій сказалъ, что онъ у Хомова вино покупалъ на дочерину свадьбу. (Приказныя дѣла 1648 года, № 67).

- 39) Архивъ мин. ин. дѣтъ, дѣла приказныя 1650 г., № 24, **5**3, 63, 64, 85; дѣла 1651 г., № 71.
  - 40) Собр. гос. грам. и догов. III, № 147.
  - 41) Акты арх. эксп. IV, № 57.
- 42) Памятники, изд. Кіевск. коммис. т. І, отд. III, № 1; Voyсіскі — Ратіетпікі етс. І, 273 и слъд.; Лътопись Величка, т. І.
  - 43) Моск. глав. арх. мин. ин. дълъ, дъла Польскія 1649 года.
  - 44) Лътопись Величка.
  - 45) Памятники, изд. Кіевск. коммис. I, отд. III, № 2.
  - 46) Тамъ же, № 7.
  - 47) Москов. главн. арх. мин. ин. д., дъла Польскія 1649 года.
- 48) Событія изложены по актамъ, находящимся въ Памятникахъ, издан. Кіевск. коммис., по лѣтописямъ Величка и Самовидца; по сочиненіямъ: Twardowskiego—Wojna domowa; Rudawskiego—Historya polska (въ изд.: Dziejopisowie Krajowi); Latopisiec J. Jerlicza; Pamiętniki o woinach Kozackich za Chmelnickiego; Historia panowania Jana Kazimiera (Wydal Raczynski); Kochowski Annalium poloniae climacteres; Voycicki Pamiętniki; Донесеніе Кунакова взято изъ дълъ Польскихъ, Москов. глав. арх. мин. ин. д., 1649 года; оттуда же взято извъстіе о Лубъ, связка 49.
- 49) Архивъ министерства юстицін, столбцы Малороссійскаго приказа, № 5816.
- 50) Москов. глав. арх. мин. ин. д., дъла Польскія 1649 года, связка 50.
- 51) Архивъ министерства юстицін, столбцы Малороссійскаго приказа, № 5819.
  - 52) См. издан. источники, перечисл. въ примъч. 48.
  - 53) Москов. глав. арх: мин. ин. д., дела Польскія 1650 года.
  - 54) Тамъ же, дъла Малорос. 1650 года.

- 55) Тамъ же, дъла Польскія.
- 56) Архивъ министерства юстиціи, столбцы Малорос. приказа, № 5818; Москов. глав. арх. мин. ин. дълъ., дъла Малороссійскія, разсказъ Запорожца Шафранка; дъла Донскія 1650 гола.
- 57) Москов. глав. эрх. мин. ин. д., Крымскіе статейные списки, № 30.
  - 58) Тамъ же, листъ 174.
  - 59) Тамъ же, дъла Польскія 1651 года, связка 55.
  - 60) Тамъ же, дъла Малороссійскія 1651 года.
  - 61) Тамъ же, дъла Польскія означеннаго года.
  - 62) Тамъ же, дъла Польскія 1651 и 1652 года.
  - 63) Памятники, изд. временною Кіевскою коммиссіею.
  - 64) Москов. глав. арх. мин. ин. д., дъла Польскія 1651 и 1652 г.
  - 65) Тамъ же, дъла Малороссійскія 1652 года.
- 66) Архивъ министерства юстиціи, столбцы Малорос. приказа, № 5821; Государств. архивъ мин. ин. дѣлъ (въ С. Петербургѣ), столбцы приказа тайныхъ дѣлъ, № 1.
  - 67) Моск. глав. арх. мин. ин. д., дъла Польскія 1653 года.
- 68) Архивъ министерства юстиціи, столбцы Малорос. приказа, № 5814 и 5821.
  - 69) Москов. главн. арх. мин. ин. д., дъла Польскія, связ. 55.
- 70) Тамъ же, дъла Малороссійскія 1653 и 1654 годовъ; Архивъ царства Польск., снош. съ Малороссією, св. 1.
- 71) Тамъ же, дъла Шведскія, Голштинскія, Англійскія, Голландскія, Французскія и Австрійскія означенныхъ въ текстъ годовъ.
- 72) Дворцовые разряды 1654 года (изд. II Отд. Собств. Е. И.В. Канцеляріи); Столбцы приказа тайныхъ дѣлъ, въ госуд. архивѣ, № 10.
  - 73) Москов. глав. арх. мин. ин. д., дъла Польскія 1654 года.
- 74) Письма царя Алексѣя Михайловича, хранящ. въ госуд. арх.; тамъ же столбцы приказа тайныхъ дѣлъ, № 11.
- 75) Дворцовые разряды 1654 года; Рукоп. Имп. пуб. библ. отд. Польск., № 48; дъла Польскія въ арх. мин. ин. д., связка 63.
  - 76) Столбцы приказа тайныхъ дълъ въ госуд. архивъ, № 67.
  - 77) Дъла Польскія 1654 года въ Москов. арх. мин. ин. дълъ.
- 78) Архивъ мин. ин. д., дъла Малороссійскія и Польскія 1654 года; Архивъ минист. юстиціи, столбцы Малорос. приказа, № 5824, 5827.

- 79) Столбцы приказа тайныхъ дѣлъ въ госуд. арх., № 5.
- 80) Дѣла Малороссійскія 1655 года въ арх. мин. ин. дѣлъ.
- 81) Столбцы приказа тайныхъ дѣлъ въ госуд. арх., № 71.
- 82) Крымскіе статейные списки въ архивѣ минис. ин. дѣлъ, № 34 и 37.]
- 83) Арх. мин. юстиціи, столбцы Малорос. приказа, № 5829; Дѣла Малорос. 1655 года, въ арх. мин. ин. дѣлъ.
  - 84) Столбцы приказа тайн. дѣлъ, въ госуд. арх., № 1, 19, 123.
- 85) Kron. miasta Lwo wa 338—376; Supplement. ad histor. Russ. Monum. 193—210; дёла Польск. 1655 года, въ Моск. арх. мин. ин. д.; тамъ же, дёла Малороссійск. 1657 года, статейный списокъ Бутурлина.
  - 86) Дела Польск. 1655 года въ Москов арх. мин. иност. делъ.
  - 87) Столбцы приказа тайныхъ дѣлъ въ государст. арх., № 3.
- 88) Дъла Польск. 1655 года, въ Москов. арх. мин. иност. дълъ; столбцы приказа тайныхъ дълъ въ государств. арх., № 71.
- 89) Дъла Шведскія 1655 года, въ Москов. арх. мин. ин. дѣлъ; столбцы приказа тайныхъ дѣлъ въ госуд. арх., № 71.
  - 90) Собр. госуд. гр. и дог. ІІІ, № 184.
- 91) Памятники дипломат. сношеній, изд. II Отд. Соб. Е. И. В. Канцеля ріи.
  - 92) Дѣла Польск. 1656 года, въ Моск. арх. мин. ин. дѣлъ.
  - 93) Дъла Шведскія 1655 и 1656 г., въ Моск. арх. мин. ин. д.
  - 94) Тамъ же, Датскій статейный списокъ, № 11.
- 95) Gründliche und Wahrhaftige relation von der Belagerung der Königl. Stadt Riga 1657; письма царя Алекс. Мих., хранящ. въгосуд. арх.; тамъ же, столбцы приказа тайныхъ дълъ, № 71.
  - 96) Дѣла Польск. 1656 года въ Моск. арх. мин. ин. дѣлъ.
- 97) Моск. глав. арх. мин. иностр. д., дёла приказныя 1650 г.; дёла Шведскія 1657 года.
- 98) Симбирскій Сборникъ, стр. 142 и слѣд.; арх. мин. юстиц., столбцы Малорос. приказа, № 5830, 5832, 5836, 5844; Крымскій статейный списокъ, № 40, въ Москов. арх. мнн. ин. д.; тамъ же, дѣла Малорос. 1657 года. День смерти Хмельницкаго—27 Іюля означенъ въ письмѣ Выговскаго къ Бутурлину въ Кіевъ; см. тамъ же донесеніе Бутурлина въ Москву.

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

ГЛАВА І. Значеніе религіозной борьбы въ Восточной Европъ. Мысль объ уніи. Іезуиты: Скарга и Поссевинъ. Западно-Русскіе архіереи, аристократія, братства. Поведеніе архіереевъ во Владиміръ, Луцкъ, Львовъ. Братство Львовское. Прітэдъ Константинопольскаго патріарха Іеремін въ Западную Россію. Кіевскій митрополитъ Онисифоръ; его сверженіе и поставленіе Михаила Рагозы. Экзархъ Терлецкій. Смуты всявдствие распоряженій Іереміи. Брестскій соборъ 1590 года. Разрывъ Терлецкаго съ княземъ Острожскимъ: печальное его положение. Терлецкій начинаетъ дѣло объ уніи. Переписка Львовскаго братства съ Константинопольскимъ патріархомъ. Ипатій Потъй, епископъ Владимірскій; письмо къ нему князя Острожскаго объ чніи. Терлецкій и Потъй дъйствують за-одно въ нользу уніи. Брестскій соборъ 1594 года. Поведеніе Рагозы относительно унін; переписка его съ Скуминымъ. Переписка князя Острожскаго съ Потвемъ. Окружное посланіе князя Острожскаго противъ епископовъ. Львовскій епископъ Балабанъ отдъляется отъ Терлецкаго и Потъя, которые отправляются въ Римъ и отъ имени всего духовенства Западно-Русскаго признаютъ напу главою церкви. Король старается поддержать дъло Терлецкаго и Потъя на Руси. Брестскій соборъ 1596 года. Раздъленіе Западно-Русской церкви на православную и уніатскую и борьба между ними. Посланіе Іоанна Вишенскаго. Стефанъ Зизаній и сочиненія, противъ него направленныя. Полемика по поводу Брестскаго собора. Апокризисъ и его основныя положенія; Перестрога. Король въ окружной грамотъ излагаетъ свой взглядъ на Брестскій соборъ. Движеніе козаковъ: Косинскій и Наливайка. Дъло патріаршаго экзарха Никифора. Переписка князя Острожского съ попою. Православные требуютъ къ суду епископовъ-уніатовъ. Попытка православныхъ соединиться съ протестантами, чтобъ вмъстъ защищаться отъ католиковъ. Потъй назначенъ митрополитомъ послъ Рагозы и старается исторически доказать законность уніи. Мелетій Смотрицкій и его сочиненія. Ръчь депутата Аревинскаго

ла сеймъ. Поставление православныхъ архіереевъ и Совътованіе о благочестін. Усиленіе борьбы всл'ядствіе поставленія православныхъ архіереевъ. Іосафатъ Кунцевичь и письмо къ нему Льва Сапъги. Убіеніе Кунцевича. Посланіе папы противъ православныхъ. Наказаніе жителямъ Витебска за смерть Кунцевича. Козаки. Гетманъ Сагайдачный. Сочиненіе Пальчовскаго о козакахъ. Митрополитъ Іовъ Борецкій поднимаетъ козаковъ въ защиту православія. Обращеніе Іова къ Москвъ. Торжество Поляковъ надъ козаками и коммиссія на Медвѣжьихъ Лозахъ. Похожденія искателя Турецкаго престола Александра Ахіи. Возстаніе козаковъ подъ начальствомъ Тараса. Кисель и его отношенія къ козакамъ. Возстаніе Павлика и Скидана. Возстаніе Остранина и Гуни. Кіевская школа. Луцкое братство и школа. Петръ Могила. Отступленіе Смотрицкаго отъ православія. Смерть Сигизмунда III. Требованія козаковъ. Королевичъ Владиславъ старается уладить дъло между православными и уніатами. Продолженіе полемики между ними. Петръ Могила митрополить и его поведеніе. Продолженіе гоненія на православныхъ. Переселеніе въ Московское государство.....

Г. Г. АВА И. Характеръ молодаго царя. Морозовъ и Чистой. Окончаніеч дъла королевича Вальдемара и Лубы. Отпускъ Стемпковскаго. Извътъ на Нацискина. Самозванцы: Ивашка Вергиненокъ и Тимошка Акундиновъ. Распоряженія относительно Крыма. Переговоры съ Польшею о союзъ противъ Крыма. Посольства Стръшнева въ Польшу и Киселя въ Москву. Печальное состояніе народа въ Московскомъ государствъ; тяжесть налоговъ; стремленіе отбывать отъ полатей. Женитьба паря на Милославской. Ропотъ на отца парицы, Милославскаго, на Траханіотова и Плещеева. Мятежъ въ Москвъ. Судьба Морозова. Никонъ. Дъятельность правительства послъ мятежа. Уложение. Мъры противъ закладчиковъ, противъ табаку; изгнаніе Англичанъ изъ внутреннихъ областей. Мятежъ въ Сольвычегодскъ, въ Устюгъ. Замыслы недовольныхъ въ Москвъ; новыя обвиненія противъ Морозова. Мятежи во Псковъ и Новгородъ. Никонъ въ Москвъ; онъ отправляется въ Соловки за мощами св. Филиппа. Письмо къ нему царя. Никонъ патріархъ.....

121.

1.

Г. Ссора съ Чаплинскимъ; его сношенія съ королемъ Владиславомъ и бъгство въ Запорожье. Хмельницкій въ Крыму и получаетъ помощь отъ хана. Рада въ Запорожьъ: Хмельницкій гетманъ. Движеніе гетмана Потоцкаго, его письмо къ королю. Битвы при Желтыхъ Водахъ и у Корсуня. Письмо Киселя. Универсалы Хмельницкаго и возстаніе хлоповъ въ Малороссіи. Смерть Владислава. Опасеніе Киселя насчетъ Москвы. Первыя сношенія Хмельницкаго съ Московскими воеводами. Сношенія его съ Польскимъ правительствомъ. Переписка съ Киселемъ. Князь Іеремія Вишневецкій свиръпствуетъ противъ возставшихъ Русскихъ. Князь Доминикъ Ост-

рожскій; письма: его, Кіевскаго воеводы Тышкевича и Киселя. Неудачи послъдняго относительно мирныхъ переговоровъ. Битва подъ Пилявцами. Хмельницкій отступаеть отъ Замостья по желанію новаго короля Яна Казимира. Торжественный вътздъ Хмельницкаго въ Кіевъ. Поведеніе его на радостяхъ. Переяславскіе переговоры съ коммиссарами королевскими. Приготовление къ войнъ съ объихъ сторонъ. Збаражъ и Зборовъ. Миръ. Сношенія Хмельницкаго съ Москвою. Посольство Неронова въ Украйну. Писарь Выговскій. Посольство боярина Пушкина въ Польшу. Тимошка Акундиновъ у Хмельницкаго. Сношенія его съ княземъ Прозоровскимъ, Путивльскимъ воеводою. Посольство Протасьева и Унковскаго къ Хмельницкому съ требованіемъ выдачи самозванца. Непрочность Зборовскаго мира. Неръшительность Москвы. Польша старается поссорить Москву съ козаками. Новая война у Польши съ козаками. Битва при Берестечкъ. Литва въ Кіевъ. Старанія побудить Москву къ ръшительному шагу. Бълоцерковскій миръ. Сочувствіе къ дълу козаковъ въ Бълоруссіи. Новыя попытки Польши поссорить Москву съ козаками. Посольство Прончищева въ Польшу и Пенцлавского въ Москву. Предлогъ къ разрыву остается. Хмельницкій считаетъ Бълоцерковскій миръ только перемиріемъ. Переселеніе Малороссіянъ въ Московскія украйны. Предложеніе Хмельницкому со стороны царя выселиться со встмъ войскомъ въ Московскіе предълы. Событія при Батогъ. Затруднительное положеніе Хмельницкаго: онъ сильно упрашиваетъ царя принять Малороссію въ подданство. Посольство князя Репнина въ Польшу для окончательныхъ переговоровъ. Царь объявляетъ Хмельницкому, что принимаетъ Малороссію въ подданство. Соборъ по этому случаю. Третья война Хмельницкаго съ Поляками. Дъло подъ Жванцомъ. Посольство Бутурлина въ Малороссію, Переяславская рада. Бутурлинъ вь Кіевъ; митрополитъ Сильвестръ Коссовъ. Пункты челобитной войска Запорожскаго, утвержденные царемъ. Донесеніе князя Куракина изъ Кіева о поведеніи Коссова. Прівздъ игумена Гизеля въ Москву. Обзоръ сношеній Московскаго государства съ Европейскими державами до начала Польской

215.

Стран.

ны, Ковно и Гродно. Походы Хмельницкаго и Бутурлина, Волконскаго и Урусова. Жалоба ратныхъ людей на воеводъ Урусова и Борятинскаго. Сношенія съ гетманомъ Павломъ Сапѣгою. Успѣхи Шведовъ въ Польшѣ. Сношенія Шведскаго короля съ царемъ. Царское посольство къ Радзивилу. Столкновенія у Русскихъ войскъ съ Шведскими. Императорскіе послы въ Москвъ. Посольство изъ Москвы къ Павлу Сапѣтъ. Посольство Галинскаго въ Москву. Прекращеніе военныхъ дѣйствій съ Поляками. Переговоры съ Шведскими послами. Посольство въ Данію. Царскій походъ въ Ливонію. Неудачная осада Риги. Виленскіе переговоры бояръ съ Польскими коммиссарами. Посольство Матвѣева къ Гонсѣвскому. Ординъ-Нащокийъ. Переговоры съ Даніею. Столкновеніе съ козаками въ Бѣлоруссіи. Поведеніе Хмельницкаго и сношенія съ нимъ царя. Смерть Хмельницкаго......

354

## дополнения и поправки.

#### КЪ VI ТОМУ:

Примъч. 94. Самая любопытная грамота въ этомъ родъ относится къ 30 Октября 1575 года: «Великому князю Семіону Бекбулатовичу всеа Русіи сю челобитную подалъ князь Иванъ Васильевичь Московскій и діти его князь Иванъ и князь Оедоръ Ивановичи Московскіе, а въ челобитной пишеть: Государю великому князю Семиону Бекбулатовичу всеа Русіи Иванецъ Васильевъ ссвоими дътишками сыванцомъ да соедорцомъ челомъ быотъ: чтобъ еси государь милость показаль ослободиль людишокъ перебрать бояръ и дворянъ и дътей боярскихъ и дворовыхъ людишокъ, иныхъ бы еси ослободилъ отослать, а иныхъ бы еси пожаловалъ ослободилъ принять, а съ твоими государевыми приказными людьми ослободиль о людишкахъ памятьми ссылатися, а ослободиль бы еси пожаловаль изо всякихъ людей выбирать и приимать, а которые намъ не надобны и намъ бы тъхъ пожаловалъ еси государь ослободилъ прочь отсылати. И какъ государь переберемъ людишка, и мы къ тебѣ ко государю имяна ихъ списки пришлемъ и отъ того времени безъ твоего государева въдома ниодного человъка не возмемъ, а которыхъ людишокъ примемъ и ты бъ государь милость показалъ вотчинишокъ у нихъ отнимать не вельлъ какъ прежъ сего велося у удъльныхъ князей, а испомъстишокъ ихъ имъ хлъбишко и денженка и всякое ихъ рухлядишко пожаловалъ велълъ отдати и людишокъ ихъ не ограбя вельль выпустити и которые похотять кь намъ и ты бъ государь милость показаль ослободиль имъ быти у насъ безопально и отъ

насъ ихъ имати не вельть, а которые отъ насъ поъдутъ и учнутъ тебъ государю бити челомъ, и ты бъ государь пожаловалъ милость показалъ по ихъ челобитью къ себъ ко государю тъхъ нашихъ людишокъ, которые учнутъ отъ насъ отходити, пожаловалъ не принималъ. Да покажи государь милость, укажи свой государскій указъ какъ памъ своихъ мълкихъ людишокъ держати, по нашихъ ли дьячишковъ запискамъ и по жалованьишку нашему или велишь на нихъ полные имати: какъ государь указъ свой учинишь! И о всемъ тебъ государю челомъ бъемъ: Государь, смилуйся пожалуй!»

Примѣч. 94. Столбцы приказа тайныхъ дѣлъ въ государствен. архивѣ, № 32.

#### КЪ VIII ТОМУ:

Стран. 186, примъч. 82. Рукописная Бълорусская лътопись (хранящаяся въ синодальной библіотекъ, подъ № 790) такъ разсказываетъ о второмъ Лжедимитріи: «Тогожъ року 1607 мъсяца Мая послъ Семое суботы ишолъ со Шклова изъ Могилева на Попову гору якійсь Дмитръ Ивановичь, менилъ себе быти царемъ Московскимъ. Тотъ Дмитръ Нагій былъ напервей у попа Шкловскаго именемъ дети грамотъ училъ, школу держалъ, также у священника Оедора Сасиновича Николского у села дети училъ, а самъ оный Дмитръ Нагій міль господу у Могилеві у Терешка, который проскуры заведаль при церкви св. Николы, и прихоживалъ до того Терешка часъ не малый, каждому забъгаючи, послугуючи, и мълъ на себъ плохой кожухъ бараній, влете въ томъ ходилъ. А коли были почали познавать онаго Дмитра Нагова, въ тотъ часъ з Могилева на село Сидоровичи, ажь до Пропойска увышолъ, тамъ же у Пропойска были его поймали, во везеньи седелъ, а потомъ какъ Рагоза врядникъ Чечерскій, за вѣдомостью пана своего Зеновича старосты Чечерского, онаго Дмитра Нагова на Попову гору пустилъ со слугами своими.

#### къ IX тому:

Стран. 156, примъч. 8. Въ 1619 году, значитъ передъ самою смертію, Голицынъ далъ слъдующій отвътъ на запросы, предло-

женные ему Гридичемъ: «Вины за собою никакой не знаю; ничего я ни делалъ, ни мыслилъ другаго, кроме того, съ чемъ послала меня вся земля, ничего не писалъ, вовсе не былъ причиною смуты; но когда разныхъ городовъ дворяне и дъти боярскіе, отпущенные изъ подъ Смоленска, по своимъ городамъ разътхались, измѣна въ людяхъ Московскихъ наступила. Королевича имѣть царемъ какъ прежде хотълъ, такъ и теперь хочу по крестному цълованію; Михаила, Филаретова, сына не признаю и не хочу признавать государемъ, считая его ровнымъ себъ и даже меньшимъ въ боярствъ. Такое уже несчастье мое, что мое усердіе навлекло на меня гнъвъ и немилость королевскую. Хотя бы я теперь и хотълъ служить - не смъю, боясь, чтобъ вмъсто очищенія своего отъ настоящей ненависти, не впасть въ такую же или еще большую немилость, видя въ народъ своемъ такъ много непріязненныхъ къ себъ людей. И не понимаю, чъмъ могу я служить? Стану приводить къ чему-нибудь народъ свой — ни въ чемъ меня не послушають, ибо никого изъ бояръ, въ столицъ бывшихъ, не хотъли слушать. На месть и наказаніе, на кровь братій моихъ стать мнт не годится, ибо я тамошній уроженець отъ предковъ моихъ. Увъряю, объщаю, что въ Москву не хочу и никуда не отътду. Теперь, будучи въ заключеніи, ослабтвши въ здоровьт и въ смыслъ, такого великаго дъла на себя брать, въ Москву писать не могу, не зная, откуда начать и куда вести. Да и не къ кому мнѣ писать: одинъ у меня въ живыхъ братъ Иванъ, остальныхъ же бояръ почти всъхъ непріятелями своими считаю и заключеніе мое имъ приписываю, а Мстиславскій, Иванъ Никитичь Романовъ, князь Лыковъ и другіе родня Филаретову сыну. Однако и въ этомъ деле, сколько могу - хочу служить, только прошу, чтобъ выпустили меня изъ заключенія и дали видѣть короля и королевича и поговорить съ панами сенаторами, чтобъ понять, чъмъ и какъ служить? да чтобъ былъ тутъ Филаретъ и Луговской. Самъ я только немножко читаю, писать не умъю, писаря у меня нътъ». Польская рукопись Императ. публичной библютеки № 229.

Стран. 351, строка 3, вмѣсто: въ 1649 году должно читать: въ 1639 году.

#### къ х тому.

Стран. 62, примъч. 5. Въ посланіи къ князю Острожскому и и ко всемъ православнымъ христіанамъ Іоаннъ Вишенскій пишетъ: «Потому дьяволь противъ Славянскаго языка борьбу такую ведетъ, что языкъ этотъ плодоноснъйшій изъ всъхъ языковъ и Богу любимъйшій, потому что безъ поганскихъ хитростей и руководствъ, каковы грамматика, реторика, діалектика и прочія коварства тщеславныя дьявольскія, простымъ прилежнымъ читаніемъ, безо всянаго ухищренія къ Богу приводить, простоту и смиреніе зиждеть и Духа Святаго подъемлеть, въ злоковарну же душу не внидеть премудрость. Латинская злоковарная душа, ослепленная и насыщенная поганскими тщеславными и гордыми догматами, Божія премудрости, разума духовнаго, смиренія, простоты и беззлобія вмѣстить никакъ не можетъ. Охраняйте, православные, дѣтей своихъ отъ этой отравы; теперь вы явно пострадали, когда на Латинскую и мірскую мудрость разлакомились. Развѣ не лучше тебѣ изучить часословець, псалтырь, октоихъ, апостоль и евангеліе съ другими церковными книгами, быть простымъ богоугодникомъ и жизнь въчную получить, нежели постигнуть Аристотеля, Платона, философомъ мудрымъ въ жизни сей называться и въ геенну отойти. На священническую степень по правилу святыхъ отецъ да восходятъ, а не по своему желанію, не ради имънія и панства санъ восхищаютъ; не принимайте того, кто самъ наскакиваетъ, королемъ назначается безъ вашего избранія; изгоняйте и проклинайте такого, потому что вы не въ папу крестились и не въ королевскую власть, чтобъ вамъ король давалъ волковъ и злод тевъ, ибо лучше вамъ безъ владыкъ и безъ поповъ, отъ дьявола поставленныхъ, въ церковь ходить и православіе хранить, нежели съ владыками и попами, не отъ Бога званными, въ церкви быть, ей ругаться и православіе попирать. Вы пастыря себъ такъ избирайте: прежде назначьте нъсколько особъ, отъ житія и разума свидътельствованныхъ, потомъ опредълите день и постъ, сотворите батніе въ церкви и молитесь Богу, да дастъ вамъ и откроеть пастыря, котораго жребіемъ искушайте; Богъ милостивый моленія ващего не презрить, вамъ пастыря дасть и объявить;





ere proportion 250

